

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/







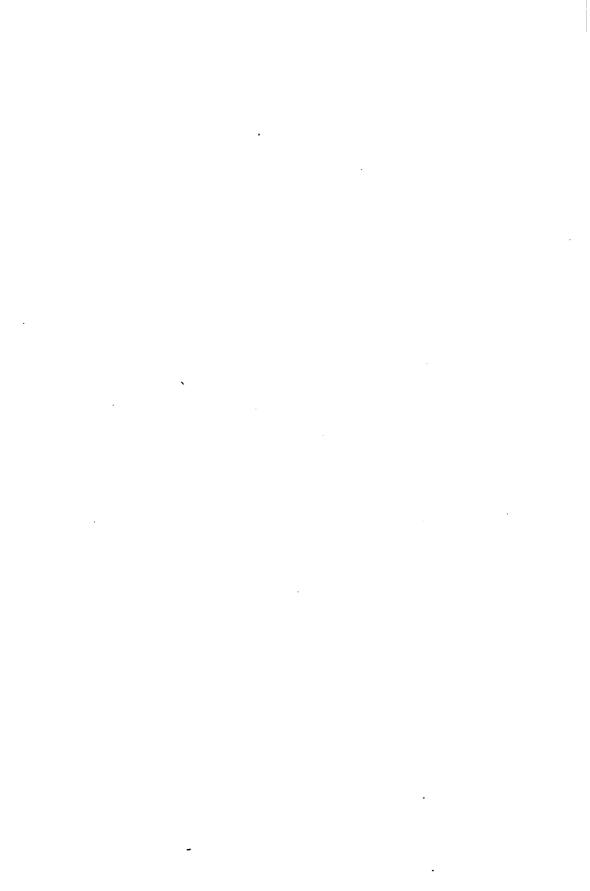

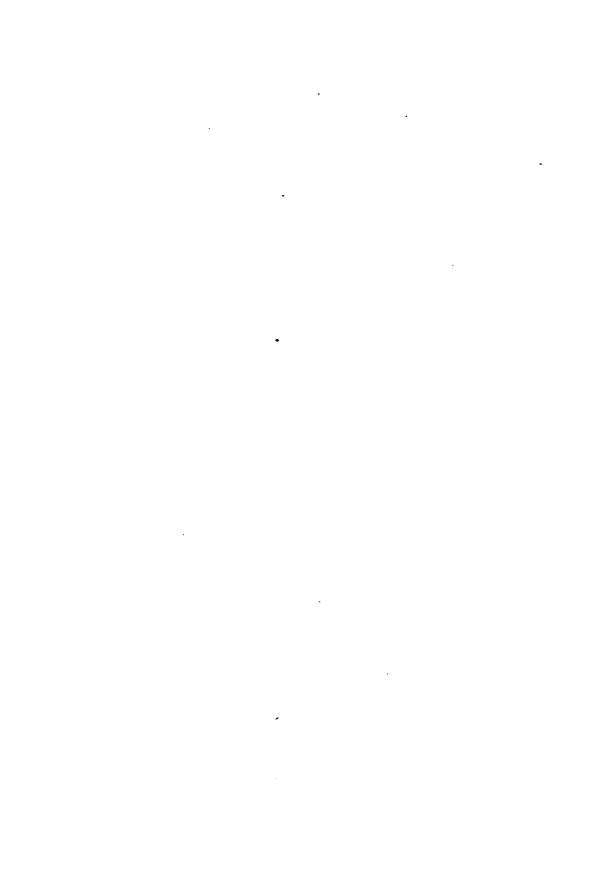

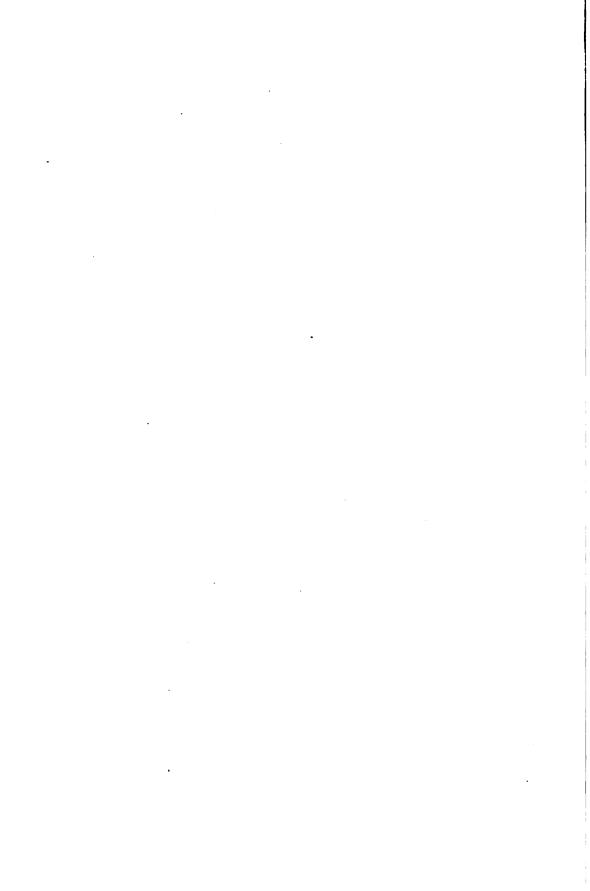

Мина верения верения

сь половины IX до начала X въка.

K. S. PPOTA.

САНКТПЕТЕРВУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЯ ЦАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лин., № 12.)

1881.

K. 8/ Gortin 2022, rivinga i Modinari Emboravior and the Morganis or Hungarians!

По распоряженію Историко-Филологическаго Факультета печатать опредёлено. 21 Октября 1881 года.

Деканъ *В. Бауеръ*,



## СОДЕРЖАНІЕ.

| , ,                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                           | СТРАН.  |
| предисловіе                                                                                                               | IX—XXIV |
| І. Вступительный очеркъ: Взглядъ на судь-                                                                                 |         |
| бу средне и нижне дунайскихъ земель                                                                                       |         |
| до начала IX в                                                                                                            | 1 - 76  |
| 1. Предварительныя замъчанія                                                                                              | 1 — 3   |
| 2. Географическое положеніе и природный характеръ дунайскихъ                                                              |         |
| Земсаь.                                                                                                                   |         |
| Общій видъ занимающей насъ подунайской территоріи. —                                                                      |         |
| Дунай и его значеніе.—Разпообразіе почвы.—Вліяніе природ-                                                                 |         |
| ныхъ условій земли на распредёленіе населенія.—Средне-ду-                                                                 |         |
| найская равнина въ древности и нынъ.—Вліяніе характера                                                                    |         |
| природы на историческую судьбу и культурное развитіе насе-<br>ленія.—Какъ сказались всё эти явленія въ исторіи и этногра- |         |
| фін дунайской территорін?—Характеристика отдёльных ду-                                                                    |         |
| найскихъ странъ со стороны ихъ природныхъ особенностей и                                                                  |         |
| исторической роли: 1) Молдо-валашская низменность; 2) Тран-                                                               |         |
| сильванія; 3) Угрія; 4) Герциносудетская горная система: Че-                                                              |         |
| хія и Моравія; 5) Восточно-альпійская горная система: Тироль,                                                             |         |
| Зальцбургск. обл., Каринтія, Штирія, Крайна; 6) Страна между                                                              |         |
| Савой и Дравой (Savia); 7) Верхняя и Нижняя Австрія                                                                       | 4 - 23  |
| 3. Очеркъ судьбы дунайскихъ земель съ древибйшихъ временъ и                                                               |         |
| зтиографическія превращенія,                                                                                              |         |
| Населеніе дунайскихъ земель въ древивищую эпоху                                                                           |         |
| Кельты, Геты, Даки.—Напоръ Римской имперіи съ юга; гер-                                                                   |         |
| манскихъ и сарматскихъ племенъ-съ съвераРимское за-                                                                       |         |
| воеваніе и романизація.—Движеніе среди германскихъ наро-                                                                  |         |
| довъМаркоманнская войнаБорьба имперіи съ сѣверными                                                                        |         |
| варварами Эпоха великаго переселенія народовъ Уступка                                                                     |         |
| Дакін Готамъ. — Готы, Вандалы, Гепиды. — Гуннскій погромъ. —                                                              |         |
| Движеніе Вестготовъ, Остготовъ и другихъ германскихъ наро-                                                                |         |
| довъ на западъ.—Держава Аттилы.—Славяне въ гуннской ор-<br>дъ.—Распаденіе гуннскаго союза.—Исключительное господ-         |         |
| ство Германцевъ въ дунайскихъ земляхъ: Гепиды, Герулы, Руги,                                                              |         |
| Лангобарды.— Взаимная борьба.—Аварскій погромъ.—Распро-                                                                   |         |
| страненіе Славянъ на западъ съ конца V в.—Движеніе Сла-                                                                   |         |
| вянъ въ дунайскія земли вифсть съ Аварами.—Кого застали                                                                   |         |
| Славяне на дунайск. территоріи?—Остатки кельто-романскаго                                                                 |         |
| и дако-романскаго населенія. — Вопросъ о непрерывности ро-                                                                |         |
|                                                                                                                           |         |

манскаго населенія на стверъ оть Дуная.-Теоріи Рёслера. CTPAR. Томашка и др.-Доказательства этой непрерывности для Трансильваніи (о характер'в господства кочевых в ордъ и германскихъ полукочевыхъ племенъ).-О заселеніи дунайскихъ земель Славянами.-Господство Аваръ.-Характеръ и особенности славянской колонизаціи.-Пути, коими шло славянское разселеніе. — Племенное распредёленіе Славянъ (вётви русская, чешско-словенская, словинская). — Судьба дунайскихъ странъ въ VII и VIII в. - Ослабленіе Аваровъ. - Объединеніе западныхъ Славянъ при Само.-Распространение болгарской власти на съверъ отъ Дуная. - Темный періодъ послѣ распаденія союза Само. - Давнишнее стремленіе Германцевъ къ расширенію власти на востокъ. Войны съ Аварами. Торжество Франковъ надъ Аварами при Караћ Великомъ.-Оттесненіе Аваровъ за Дунай и Тиссу.-Славяне, бывшіе подданные Аваровъ, подпадають подъ власть Франковъ.--Начало нъмецкаго колонизаціоннаго движенія на востокъ..... 23- 74 4. Заключеніе: этинческій составъ дунайскихъ земель въ началъ IX B........ П. Очеркъ политическихъ отношеній на среднемъ Дунав передъ мадьярскимъ 1. Первыя последствія торжества Франковъ надъ Аварами. Подитика Франковъ въ завоеванныхъ земляхъ. -- Участь Аваровъ.-Распространение власти и вліяние Франковъ въ сосъднихъ съ ихъ владъніями славянскихъ земляхъ.-Мъры. принятыя Франками въ завоеванныхъ земляхъ.-Внутренняя организація: система марокъ.--Намецкая колонизація вибств съ переходомъ земли въ руки крупныхъ нѣмецкихъ владъльцевъ, церквей и монастырей. - Обезземеленье и порабощение славянскихъ поселенцевъ.-Христіанская проповёдь, какъ одно изъ средствъ распространенія Німцами своего нравственнаго вліянія среди туземцевъ и вообще германизаціи.-Притязанія Нъмцевъ на Чехію и Моравію...... 77— 83 2. Состояніе восточной Угрін и Трансильванія въ ІХ в. до прихода Этническій составъ этихъ земель. — Остатки дако-романскаго населенія въ горахъ. -- Остатки Аваровъ въ тисской равнинѣ; Славяне, какъ господствующее численностью населеніе. - Разрозненность и растянутость славянскихъ поселеній; отсутствіе благопріятныхъ условій для политическаго объединенія.—Географическое положеніе и природный характеръ этихъ странъ, какъ одна изъ причинъ ихъ изолированнаго положенія.-Отсутствіе изв'ястій о жизни въ этихъ странахъ въ домадьярскую эпоху (въ IX в.).-Вопросъ о болгарскомъ го-

сподствъ на съверъ отъ Дуная («Тисская Болгарія»).—Взглядъ Рёслера, не допускающаго этого господства.—Противоположный ваглядъ Томашка. - Несомнънное распространение болгарскихъ владеній на северь оть Дуная (со времени кн. Крума).-Какъ далеко простиралось владычество Болгаръ на съверъ отъ Дуная и какъ долго оно прододжалось?.....

CTPAH.

#### 3. Меравскій нелитическій союзъ и его сульба.

Вопросъ о племенномъ происхождении древнихъ Мораванъ.-Теорія Дюмлера и Миклошича и ея несостоятельность съ исторической точки зрвнія. - Причины, способствовавшія успъшному политическому объединенію моравскихъ Славянъ. - Общественно-бытовое развитіе моравскихъ Славянъ въ нач. ІХ в. --Общинный быть (князь, города). --Признаніе верховной власти Франковъ при Караб Великомъ Чехамии Мораванами. — Очеркъ исторіи Велико-моравскаго союза: княжества Мойміра и Прибины. — Объединеніе Моравіи подъ властью Мойміра. -- Искусственное образованіе Паннонскаго княжества Прибины.-Первое выступление Нъмпевъ противъ Моравіи.-Сверженіе Мойміра.—Ростиславъ.—Борьба съ Нъмцами.—Независимость Моравіи. - Моравія служить опорой партіямъ. враждебнымъ королю. -- Дъло Карломанна. -- Возстаніе младшаго сына Людовика противъ отца; родь Моравіи.-Продолженіе борьбы съ Моравіей. - Условія возвышенія Моравіи. - Просв'ьщеніе христіанствомъ и самостоятельная церковь, какъ важнъйшее изъ этихъ условій. — Дъятельность Кирилла и Мееодія.-Политическій переворотъ въ Моравіи. - Сверженіе Ростислава Святополкомъ. -- Святополкъ въ плъну. -- Моравія въ рукахъ Нъицевъ. Возвращение Святополка и расправа съ Нъмпами. — Война Людовика съ Мораванами. — Форхгеймскій миръ.-Менодій освобожденъ изъ заключенія.--Его дъятельность въ Моравіи.--Интриги Намцевъ противъ него.--Перемены на немецкомъ престоле: Карломаннъ; Арнульфъ.— Война Святополка съ Арнульфомъ изъ-за претендентовъ на Восточную марку (Арибо), -- Святополкъ заодно съ Карломъ Толстымъ, — Опустошенія Паннонів. — Кенигштетенскій миръ, — Сближение Святополка съ Арнульфомъ. — Интриги противъ Менодія. — Образъ дъйствій Святополка. — Викингъ въ Моравін.-Посабдніе годы жизни Месодія, его смерть. - Изгнаніе его учениковъ; торжество Нъмцевъ и Викинга.-Помощь Святополка Арнульфу въ достижение престола. - Уступка Чехіи Святополку. - Объемъ Велико-моравского союза. - Недоразумѣнія между Арфульфомъ и Святополкомъ.—Съёздъ въ Омунтесбергъ.-Разрывъ и война 892 г.-Арнульфъ нанимаетъ Мадьярь противъ Мораванъ и заключаетъ договоръ съ Болгарами. -- Сопротивление Моравіи. -- Смерть Святополка и начало разложенія Моравіи..... 97—141

#### 4. Усивки германизація на среднемъ Дунав.

Параллельно съ распространениемъ намецкой власти оружіемъ мирное водвореніе нѣмецкой культуры среди Славянъвъ видахъ германизаціи.-Грамоты и документы IX в., какъ

единственный матерьяль, по которому можно проследить постепенный ходъ колонизаціи.-- Неравном врность колонизаціоннаго движенія. Вліяніе мъстныхъ условій и обстоятельствъ на характеръ и размеры колонизаціи въ отдельныхъ областяхъ восточно-альпійской территоріи: въ Восточной маркъ, въ Карантаніи, въ Панноніи-Верхней и Нижней.-Крайній предъль нъмецкой колонизаціи въ концъ IX в. (р. Раабъ).--Отсутствіе силы, способной задержать завоевательно-коловизаціонное движеніе Нъмцевъ послъ смерти Святополка и при постепенномъ разложении и ослаблении Моравскаго княжества.--Широкое поле для завоевательной и культурной дъятельности въ перспективъ у нъмецкой державы.-Неожиданное выступленіе новой грозной силы, которой суждено было задержать наступательное движение Нъмцевъ на востокъ по Дунаю. - Мадьярскій погромъ - съ этой естественной и справедливой точки эрвнія...... 141—148

CTPAH.

#### ІІІ. Мадьяры: ихъ выселеніе и странствованіе до водворенія на среднемъ Дунав.... 149-304

#### 1. Народность Мадьяръ.

Первыя изв'єстія о Мадьярахъ.—Названія: Угры, Турки; Μεγέρη Константина Багрянороднаго. Восточно-финское происхожденіе Мадьяръ. -- Ближайшее родство ихъ съ Вогулами и Остяками.-Судьба вопроса о національности Мадьяръ.-Различные взгляды на ихъ происхождение.-Сказка о гуннскомъ происхожденіи Мадьяръ.—Сближеніе Мадьярскаго яз. съ разными индоевропейскими и восточными. - Турецкая теорія.-Взглядъ Касселя.-Раннее возникновеніе финской теоріи, благодаря путешествіямъ миссіонеровъ на востокъ, къ финскимъ племенамъ за Волгу въ XIII в.-Последующія путешествія, еще болье подтвердившія этоть взглядь. Вопрось переходитъ на строго-лингвистическую почву.-Путешествія Регули, Кастрена и др. и ихъ результаты. - Турецкій элементь въ мадыярскомъ яз.; путь, коимъ онъ проникъ въ него.-Различныя толкованія названій «Мадьяръ» и «Угры».-Арабская форма «Моджгаръ» и ея сближение съ арабской формой имени 

#### 2. Первоначальная родина Мадьяръ.

Отсутствіе прявыхъ историческихъ извістій о ней.-Племенное происхождение Мадьяръ, какъ основа для ръшения вопроса о первоначальной родинъ. - Югра нашихъ лътописей. -Общія жилища финскаго народа.—Двѣ группы его: западная и восточная.--Границы расположенія собственно угорскихъ, т. е. восточно-финскихъ племенъ.-Приблизительное опредъленіе первоначальныхъ жилищъ Мадьяръ на основаніи данныхъ языка-въ юговосточной окрайнъ обще-угорской территоріи, въ сосъдствъ съ турецкими племенами.-Историческія упоминанія о съверной родинъ Мадьяръ (начин. съ Х в.).-

Фантастическія сказанія среднев вковых в мадьярских в хронистовъ (Анонима и др.) о первоначальной родинъ Мадьяръ.-Средневъковыя путеществія на востокъ, какъ одинъ изъ источниковъ этихъ сказаній.--Невозможность вполив точно определьть мадьярскую прародину.--Культурное состояние и образъ жизня Мадьяръ въ ихъ съверныхъ жилищахъ.-Источники заимствованія турецких в элементов в в мадыярском в

#### 3. Выселеніе Угровъ и пребываніе въ южныхъ степяхъ Россіи.

Источники для исторіи этого періода странствованія Мадьяръ; историческое значение средневъковыхъ мадьярскихъ хроникъ. -- Анонимъ-Нотарій кор. Бізлы. -- Общій характеръ сохранившихся извъстій. -- Константинъ Багрянородный и его свидътельства. - Источники его свъдъній. - Свидътельство Нестора. - Запутанность вопросовъ, связанныхъ съ переселеніемъ Мадьяръ.-Причины, заставившія Угровъ оставить свою съверную родину.--Направление пути Мадьяръ изъ прародины; ихъ турецкіе спутники.—Гдѣ застають Мадьяръ историческія изв'єстія? Дошедшія до насъ изв'єстія: Константинъ Багрянородный; арабскій писатель Ибнъ-Даста, летопись Нестора, Паннонское житье Константина Философа; Византійцы. Продолжатель Георгія Амартола и хроника съ имен. Льва Грамматика. Время выселенія Мадьяръ изъ прародины. Продолжительность ихъ пребыванія въюжно-русскихъ степяхъ.-Путь, коимъ Мадьяры пришли въ Лебедію.—Географическая и этнографическая картина Руси въ IX в.-Военная организація Мадьяръ во время пути.-Отношение къ Хозарамъ и расположеніе рядомъ съ ними. - «Лебедія» Константина Багрянороднаго.-Ея мъстоположение.-Славянское происхождение имени.-Другое названіе Мадьяръ Хавартогасфайси.-Отношенія Мадьяръ къ Хозарамъ. - Хозарское вліяніе. - Отношенія къ Славянамъ и славянское вліяніе. Свидътельства Ибнъ-**Пасты.**—Свидътельство этого писателя о бытъ Мадьяръ и о ихъ образъ жизни.-Наименование Мадьяръ «Турками» у арабовъ и византійцевъ. -- Болье далекіе набыти Угровъ. -- Первыя угорскія шайки на нижнемъ Дунав; ихъ помощь Болгарамъ противъ греческихъ пленныхъ. - Известія Продолжателя Георг. Амарт. и Льва Грамматика. -- Опредъление времени этого эпизода.-Угры въ Крыму-извъстіе Житія Константина Философа.-Предпріятія Угровъ въ землю дибпров. Славянъ, въ окрестности Кіева.-Извъстіе Нестора о Бълыхъ и Черныхъ Уграхъ. - Разъяснение его. - Опибка летописи Гинкмара. 180-248

#### 4. Переселеніе на нежній Дунай, въ нынъщиюю Бессарабію и Молдавію («Ателькузу»).

Причина выселенія Мадьяръ изъ Лебедіи. — Напоръ Печенъговъ. - Извъстіе Константина Багрянороднаго. - Опредъленіе времени этого переселенія. - Константинъ Багрянородный о раздъленіи Мадьяръ на двъ части и удаленіе одной на востокъ. - Поселеніе Мадьяръ въ «Ателькузу». Вопросъ объ этомъ названіи и о містоположеніи этой страны.-Свидітельство объ этомъ Константина Багрянороднаго. - Названныя имъ ръки.-Путь Мадьяръ изъ Лебедіи въ «Ателькузу».-Повъсть временныхъ лёть о прохожденів ихъ «мимо Кіева».-Ошибки Нестора въ опредълени времени и въ означени пути Мадьяръ «черезъ Карпаты». Другія изв'єстія Нестора, пріуроченныя къ Уграмъ. -- Анонимъ о пути Мадьяръ. -- Опровержение взгаяда о пути Мадьяръ черезъ Карпаты.-Перемена во внутреннемъ управленіи мадьярской орды. - Избраніе одного главнаго вождя-подъ вліяніемъ Хозаръ.-Свидетельство Константина о Кабарахъи ихъ присоединени къ Уграмъ. - Этническое состояніе новыхъ жидищъ. - Вопросъ объ Удичахъ и Тиверцахъ.-Общіе выводы по вопросу о переселеніи Мадьяръ изъ прародины въ «Ателькузу»... 248—282

CTPAH.

#### 5. Союзъ Грековъ съ Мадъярами и угро-болгарская война.

Пошедшія до насъ свидітельства объ этомъ союзі и этой войнъ.-Разсказы Георгія Амартола, Константина Багрянороднаго, Симеона Магистра, имп. Льва Мудраго, Нестора, Фульденскихъ Анналовъ и проч. - Вопросы, подлежащіе рѣшенію: о времени начала и конца этой войны и о послъдовательности событій. -- Существованіе различных в мивній. -- Разборъ вопроса. - Сравненіе разсказовъ Георгія Амартола и Константина Багрянороднаго.-Необходимость отдать предпочтеніе второму.-Разсказъ Фульденскихъ анналовъ; невърное опредъление времени. -- Болгаро-печенъжский погромъ въ Ателькузу въ отсутствіи мадьярскихъ полчищъ. Въгство Мадьяръ спасшихся отъ ръзни.-Секлеры и вопросъ о ихъ проис-

#### IV. Поселеніе Мадьяръ на среднемъ Дунать и Тиссъ и ихъ торжество въ борьбъ съ Моравіей и Восточно-франкской державой...... 305—409

#### 1. Переселеніе Угровъ изъ «Ателькузу» въ тиссе-дунайскую DABHERY.

Критическое положение Мадьяръ послъ разгрома въ Ателькузу.-Переселеніе въ тисскую равнину.-Время переселенія.-- Первоначальное м'єстопребываніе Мадьяръ на Тиссь и дальнъйшее ихъ распространеніе. -- Свидътельство Константина Багрянороднаго объ этомъ. - Численность мадьярской орды.-Соседи Мадьяръ въ новыхъ жилищахъ: за немногими исключеніями-Славяне.-Значеніе этого явленія.-Славянскія женщины въ мадьярской ордъ. - Характеристика Мадьяръ и впечатлъніе, произведенное ими на западъ.-Обвиненіе Арнульфа современниками въ выпущении Мадьяръ на Европу.-Слишкомъ усердная защита его нъмецкими историками.-Несправедливость и наивность обвиненія.-Кому скорте приписать эту вину? Истинная роль Арнульфа въ мадьярскомъ погромъ и въ успъхахъ Мадьяръ.-Недальновидность его.-Еще нъкоторыя событія 893 года...... 305—827

#### 2. Событія до смерти Арвульфа. Раздоженіе Моравскаго княжества и ръшительное наступленіе на него Итицевъ.

Событія 894 года.—Первый походъ Арнульфа въ Италію.— Смерть Святополка. - Опустошительный набыть Угровъ. -Миръ сыновей Святополка съ Арнульфомъ-Возвышеніе Люитпольда. —895 годъ: отпаденіе Чеховъ и Бодричей отъ Моравскаго союза.-Второй походъ Арнульфа въ Италію.-Болезнь Арнульфа. -- Моравія по смерти Святополка. -- Характеристика последняго періода ея существованія.-Сыновья Святополка.—896-й годъ и византійскій посоль Лазарь у Арнульфа.—Связь этого посольства съ извѣстіемъ Фульденскихъ анналовъ объ угро-болгарской войнъ.-Поручение охраны Нижней Павноніи Брацлаву.—Чёмъ между тёмъ были заняты Мадьяры? Отсутствіе изв'єстій о больших в предпріятіях на западъ. -- Причины пріостановки такихъ предпріятій: утверждевіе Мадьяръ на занятой территоріи посредствомъ распространенія своего господства на сосёднее славянское населеніе; отношенія Мадьяръ къ Арнульфу.-Событія 897 года.-Отношенія Арнульфа къ распадавшейся Моравіи.—Его угрожающая политика. -- Междоусобія сыновей Святополка. --Мойміръ и Святополкъ II.—Вившательство Нівмцевъ и помощь Святополку противъ Мойміра. -- Дѣло Арибо и его сына Исанриха. -- Опустошительные походы Баварцевъ въ Моравію въ 898 и 899 годахъ. - Торжество Мойміра надъ братомъ. -Расправа Арнульфа съ Исанрихомъ.-Развитіе болізни Ар-

#### 3. Дальныйшія предпріятія Угровь и Нымцевь. Моравія между двухь огней, и нослъдняя понытка Мойміра возстановить церковную независимость.

Походъ Угровъ въ Италію 894 г.-Первоначальная неудача Угровъ.-Ихъ бъгство; невозможность уйти и отчаянное нападеніе на непріятеля.-Полное торжество ихъ.-Жестокое опустошеніе съверной Италіи.-Походъ на Венецію.-Новый документь, относящійся къ этому походу.-Возвращеніе изъ Италіи.-Опустошеніе Панноніи, уже оставленной на произволъ судьбы.-Продолжение борьбы Намцевъ съ Мораванами въ 900 г.-Церковныя отношенія въ Моравіи съ 893 года. -- Сношенія Мойміра съ папой 899 г. и ръшеніе папы организовать моравскую церковь самостоятельно.-Посланные папой предаты въ Моравіи.-Негодованіе Нѣмцевъ.-Посланіе Баварскаго духовенства къ пап' съ жалобой по этому поводу 900 г.-Текстъ посланія; его тонъ и характеръ.-Ложь и извращение фактовъ. - Разборъ посланія. - Историческое значение его, какъ источника. - Что въ немъ заслуживаетъ 

#### 4. Набъги Угровъ на Моравію и въ ибмецкія владънія. Катастрофа 904 года и общее настроение на среднемъ Дунав.

Водвореніе Угровъ въ Панноніи.-Набъть Угровъ въ Баварію въ 900 г.—Опустошеніе нѣмецкихъ владѣній.—Успѣхъ Нъмцевъ (Люитпольда) въ столкновении съ одной изъ щаекъ.-Опасность положенія начинаеть сознаваться сильнье.--Миръ Людовика Дитяти съ Мойміромъ, къ которому и та и другая сторона были вынуждены. - Двоякое скрвпленіе мирнаго договора. - Новый набъть Угровъ (въ Карантанію) въ 901 г. -Прекращеніе Фульденскихъ анналовъ и оскудініе извістій о событіяхъ этого времени. -- Общій характеръ угорскихъ набъговъ за это время. - Постепенное движение Угровъ впередъ. -Скудость извъстій объ участи Моравіи. - Неръшительный и случайный характеръ угорскихъ предпріятій: они действують разрозненно и маленькими отрядами.-Набъги въ Моравію 902 года.-Извъстіе о набъть 903 г.-Коварство Нъмцевъ и катастрофа 904 г. (избіеніе мадыярскихъ вождей).-- Настроеніе нъмецкаго обществ въ тотъ моментъ.-Признаки этого настроенія. - Раффельштетенскій торговый договоръ и его содержаніе.—Вопросъ о «Ругахъ», упоминаемыхъ въ немъ.... 376-395

CTPAH.

#### 5. Моравія въ рукахъ Угровъ и торжество последнихъ надъ Немцами въ 907 году.

Последствія немецкаго коварства.—Переходъ Угровъ, поль вліяніемъ жажды мщенія, кърбшительному и дружному наступленію. — Моравія-первая жертва. — Расчеть и предусмотрительность Угровъ. - Моравія остается безъ поддержки.-Подчинение ея Уграмъ безъ большого сопротивления. - Извъстіе Константина Богрянороднаго о паденін Моравіи. — Невозможность понимать его буквально. — Участь Мойміра. — Когда именно пала Моравія?-Темнота вопроса.-Опредъленіе времени на основаніи немногихъ существующихъ данныхъ.-Набътъ Угровъ въ землю Саксовъ 906 г. по призыву Полабскихъ Славянъ. — Послъ паденія Моравіи Угры направляютъ свои силы противъ Нѣмцевъ. - Вооруженіе и поспѣшное выступленіе Нѣмцевъ, чтобъ задержать Угровъ.-Роковая битва 907 года. — Полное торжество Угровъ. — Впечатленіе, произведенное этой победой. — Перевороть въ настроеніи общества. Всеобщая паника. Начало европейскихъ бъдствій. - Роковое для запада значеніе этой битвы. - Ея посабдствія для дунайскихъ земель и для Германіи........... 395-409

| Общія  | заключенія   | 0          | переворотъ,           | произведенномъ                          | Мадьярами                               | Ha       |                          |
|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|
| cpe    | еднемъ Дуна: | <b>5</b> . | • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••      | 410-428                  |
| Указат | ехынрик ак   | H          | географичес           | кихъ именъ                              |                                         | <b>.</b> | 424 <b>-</b> 43 <b>5</b> |

### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Нужно ли распространяться о глубокомъ интересъ и первенствующемъ значеніи той эпохи въ исторіи славянства, изъ которой взять нами предметь настоящаго изследованія? Образованіе и судьба Велико-моравскаго политическаго союза на среднемъ Дунав; упорная борьба его съ Восточно-франкскою державой, настойчиво и последовательно стремившеюся, со времени торжества надъ Аварами, къ порабощенію славянскихъ племенъ на Дунат и къ распространенію на востокъ своего политическаго и церковнаго господства; духовно-просветительная дъятельность незабвенныхъ славянскихъ апостоловъ св. Кирилла и Меоодія; усп'єхи Н'ємцевъ въ борьб'є за церковную власть и въ дъл германизаціи восточно-альпійской территоріи и Панноніи; наконецъ вторжение въ великую дунайскую равнину Мадьяръ, давшихъ новый, неожиданный повороть исторіи этихъ странъ, ихъ поселеніе здісь, покореніе Моравін, а затімъ рішительное торжество надъ Немцами, надолго отброшенными этой победой отъ средняго Дуная, - это ли не явленія первостепеннаго и притомъ всеславянскаго историческаго значенія?

Три главные момента опредѣляють собою эту выдающуюся эпоху исторіи западнаго славянства: во 1-хъ, достиженіе средне-

дунайскими (моравскими) Славянами во второй половинѣ IX вѣка значительной политической силы; во 2-хъ, ихъ ожесточенная борьба съ Нѣмцами за національно-политическую и церковную независимость, и въ 3-хъ, вторженіе Мадьяръ со всѣми его послѣдствіями, какъ развязка этой борьбы. Въ нашемъ сочиненіи мы сосредоточиваемъ вниманіе на мадьярскомъ погромѣ и произведенномъ имъ переворотѣ на среднемъ Дунаѣ. Но такъ какъ справедливая оцѣнка этого переворота всецѣло зависитъ отъ установленія правильнаго взгляда на первые два вопроса—о развитіи политическихъ силъ Моравскаго княжества и о результатахъ славяно-нѣмецкой распри, то понятно, что и эти два момента не могутъ не занять виднаго мѣста въ этомъ изслѣдованіи.

Само собой разумѣется, что мадьярскій погромъ интересуетъ насъ здѣсь не столько своимъ общимъ значеніемъ въ судьбахъ всей Европы, какъ водвореніе среди ея народовъ новаго, чуждаго всѣмъ имъ племени, играющаго такую выдающуюся роль въ ея дальнѣйшей политической исторіи, сколько по своему значенію въ судьбахъ современнаго ему дунайскаго славянства и въ отношеніяхъ послѣдняго къ германскому западу. Установить съ этой стороны правильную точку зрѣнія на вторженіе и поселеніе Мадьяръ на Дунаѣ, — въ этомъ заключается между прочимъ одна изъ задачъ нашихъ, помимо главной цѣли—посильно способствовать разъясненію исторіи самаго переселенія Мадьяръ изъ первоначальныхъ ихъ жилищъ на новую европейскую родину и связанныхъ съ нимъ вопросовъ.

При исполненіи указанной задачи мы главнымъ образомъ имѣли въ виду существованіе (и даже преобладаніе) въ наукѣ, по нашему убѣжденію, слишкомъ односторонняго и узкаго взгляда на занимающій насъ предметь, исправленіе котораго на основаніи безпристрастнаго историческаго изысканія кажется намъ тѣмъ болѣе своевременнымъ, что онъ, оставаясь безъ повѣрки, и нынѣ повторяется большинствомъ, какъ непреложная истина, несмотря на то, что уже нѣсколько разъ раздавались отдѣльные голоса,

относившіеся къ нему съ сомнѣніемъ и становившіеся на иную точку зрѣнія. Предвзятый взглядъ настолько укоренился, что голоса эти оставались до сихъ поръ одинокими, между прочимъ и потому, что они высказывались или не довольно опредѣленно и рѣшительно, или только вскользь, мимоходомъ.

Мадьярскій погромъ, согласно этому одностороннему миѣнію, быль безусловно гибелень для западныхъ Славянъ, — это-де было одно изъ величайшихъ бѣдствій, когда-либо постигавшихъ славянство, ибо Мадьяры, врѣзавшись «клиномъ» въ самое сердце возникавшей будто-бы исполинской Славянской державы, долженствовавшей связать Славянъ сѣверозападныхъ съ южными, нанесли смертельный ударъ этой разроставшейся славянской силѣ и навѣки разрушили надежды западныхъ Славянъ на политическое объединеніе....

Мысль эта, намекъ на которую мы находимъ уже у Шафарика <sup>1</sup>), была впервые рѣзко и опредѣленно высказана и развита Палацкимъ въ его «Исторіи чешскаго народа»; благодаря его авторитету, она получила всеобщее распространеніе и стала ходячимъ мнѣніемъ <sup>2</sup>).

Приводимъ слова самого Палацкаго: «Вторженіе мадьярскаго народа и водвореніе его въ Венгріи принадлежитъ къчислу важнёйшихъ событій всемірной исторіи; никогда судьба не поразила славянскаго міра ударомъ, который отозвался тяжеле на цёлые вёка. Въ ІХ вёкё Славяне расширили поселенія свои отъ границъ Голштиніи до Пелопоннеса, и хотя они, вслёдствіе старинной своей разрозненности, раздёлены были между собою многоразлично, однако повсюду выказывали они себя

<sup>1)</sup> Слав. Древн. (перев. Бодянскаго), И т., кн. 2, стр. 307, 808, 322.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. напр. у Мадьяръ: Szalay, Gesch. Ung. I В., Pest, 1866, S. 4; у Нѣмцевъ: Fessler-Klein, Gesch. v. Ung., Leipz. 1867, I В., S. 29—30; у Французовъ: Sayous, Les origines et l'époque païenne de l'histoire des Hongrois, Paris, 1874, p. 83—84. Также Rambaud, L'Empire Grec au X-me s., Paris 1870 р. 354—356. Срв. Krek, Einleitung in die slav. Literaturgesch. Graz, 1874 S. 81.

храбрыми, воспріимчивыми и діятельными. Въ середині общирной полосы, занятой ими, начинало, подъ рукою Ростислава и Святополка, образоваться зерно, успѣшное развитіе котораго объщало въ будущемъ прекрасный цвътъ просвъщенія христіанскаго и вм'єсть народнаго; расположеніе, которымъ оно пользовалось и отъ Рима и отъ Цареграда, ручалось за безконечный, можно сказать, успахъ его развитія. Къ этому зерну примкнули бы со временемъ, по внутреннему и внъшнему побужденію, всь племена славянскія; отъ него они получили бы, вмъсть съ христіанствомъ, если не новыя политическія учрежденія, то, по крайней мере, образованность ново-европейскую и притомъ народную, умственную и промышленную деятельность, единство языка, письменъ и литературы. Какъ на западъ, подъ вліяніемъ Рима, возникла монархія Франкская, точно также возникла бы на востокъ, не безъ вліянія Византіи, великая держава Славянская, и восточная Европа получила бы, тысячу леть тому назадъ, другой вообще строй, нежели какъ то случилось. Но тъмъ, что Мадьяры, ворвавшись въ самое сердце возникающаго организма, истребили это сердце, уничтожены были навсегда всв такого рода надежды. Члены великаго тела, еще не успевшіе сростись, распались снова, ибо чужая стихія насильно внёдрилась между ними. Стоя одиноко, не зная никакихъ общихъ цёлей, каждый членъ съ техъ поръ заботился единственно о себе самомъ, тратилъ свои силы въ ничтожныхъ стычкахъ съ сосъдями, и никогда уже не быль въ состояніи твердо противостать иноземцамъ, соединеннымъ крѣпкою сосредоточенностью, основанною на общихъ ихъ выгодахъ...» и т. д. 1).

Такъ думалъ Палацкій. У насъ самымъ уб'вжденнымъ сторонникомъ и выразителемъ этой мысли былъ покойный Гильфердингъ, находившій даже, что она (эта мысль), хотя и была вполнѣ опредѣленно выражена Палацкимъ, всетаки «въ его Ис-

<sup>1)</sup> Palacký, Dějiny národu českeho, seš. 3 (2-ое изд. 1862), s. 223—224, (перев. Гильфердинга, см. Соб. соч. т. II, стр. 124).

торін поставлена какъ-то отрывочно и теряется изъ виду при дальныйшемъ изложении судебъ Чешскаго народа». Гильфердингъ въ свою очередь такъ высказался объ этомъ событія 1): Послъ истребленія Аваровъ «при распаденіи имперіи Карла Великаго вся нынешняя Венгрія очутилась во власти Славянъ. Болгарія занимала юговостокъ ея, Моравія—свверъ, а на югозападв возникло особое славянское княжество Блатенское. Равнины эти, такимъ образомъ, стали средоточіемъ и мѣстомъ соприкосновенія всего западнаго Славянства. Западная часть славянскаго племени, которая начинала уже распадаться на частныя группы и стремиться къ разъединенію, къ образованію нісколькихъ отдъльныхъ народовъ и государствъ, снова увлечена была къ общенію и единству. Въ равнинахъ средняго Дуная поселенія Болгарскихъ Славянъ и Сербо-хорватскія сходились съ поселеніями Славянъ Закарпатскихъ; здёсь могла образоваться точка соединенія между съверозападною группою Славянъ, занимавшею въ то время все пространство отъ Эльбы до Вислы и далье, до предыовь Литвы, и между группою югозападныхъ Славянъ, которая опиралась на Черное и Адріатическое море. Въ западной половинъ славянскаго племени, простиравшейся отъ Даніи до Греціи, могло развиться то, что развилось потомъ въ восточной половинъ, на Руси: единство народное и кръпкая организація общественная и государственная...» (стр. 119).

Сказавъ о блестящемъ развити и силъ Велико-моравскаго княжества, Гильфердингъ продолжаетъ: «Еслибы не помъщала случайность, то западный Славянскій міръ, въроятно, приступиль бы въ ІХ въкъ къ исполненію той задачи, которая, какъ кажется, лежитъ на Россіи XIX въка.... Западному Славянскому міру помъщала случайность, а эта случайность были—Мадьяры. Случайностью я называю ихъ нашествіе, разумъется, не потому, чтобы я былъ поборникомъ того ученія, по которому случай является управителемъ судебъ человъческихъ. Этого во-

<sup>1)</sup> Статья «Венгрія и Славяне», Соб. соч., т. II, стр. 113 и след.

проса я вовсе не касаюсь, а говорю только, что, какъ факть, вторженіе Мадьярь въ Еврону им'веть характерь случайности...» (стр. 120).

«Водвореніе Мадьяръ на среднемъ Дунав имбло неисчислимыя последствія для западнаго Славянскаго міра. Племя, совершенно чуждое Славянамъ и всей Европв, разделило западный Славянскій міръ на двё половины, северную и южную, и не оставило между ними ни одной точки соприкосновенія. Западный Славянскій міръ предоставленъ быль всецело духу обособленія, которому уже ничего не могло воспрепятствовать» (стр. 121).

Подробно развивь эту мысль, Гильфердингъ приходитъ такимъ образомъ къ тому же выводу, что и Палацкій: «Послѣдствія водворенія Мадьяръ на Дунаѣ были огромныя, роковыя для цѣлой половины Славянскаго племени, для всей средней полосы Европы, отъ Эльбы до Нѣмана, отъ Адріатическаго до Чернаго моря!» Гильфердингъ до того увлекся этою мыслью, что считалъ ее совершенной аксіомой: «дѣло такъ ясно, такъ осязательно, прибавляетъ онъ, что не видѣть и не понять его нельзя безъ особеннаго ослѣпленія» 1).

Такъ писалъ нашъ почтенный слависть 20 лѣтъ тому назадъ, и съ тѣхъ поръ это мнѣніе повторялось на разные лады и славянскими и неславянскими учеными. Однако давно пора исторической критикѣ съ полнымъ безпристрастіемъ взглянуть на этотъ вопросъ и провѣрить слишкомъ довѣрчиво принятое наукой мнѣніе, державшееся донынѣ съ одной стороны авторитетомъ Палацкаго и еще нѣкоторыхъ ученыхъ, въ этомъ случаѣ его послѣдователей, съ другой — благодаря существованію еще коекакихъ предвзятыхъ, и потому неправильныхъ понятій по вопросу о состояніи западнаго славянства на Дунаѣ въ годину мадьярскаго погрома.

По зредомъ разсмотрени вопроса дело въ томъ смысле,

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 124. Ту же мысль Гильфердингъ высказалъ въ своей «Исторіи Балтійскихъ Славянъ», Соб. соч. т. IV, стр. 308.

какъ его понимали обыкновенно, оказывается вовсе не такимъ яснымъ и осязательнымъ, какъ оно казалось Гильфердингу. Действительно, более объективное отношение въ предмету и более безпристрастное изследование техъ вопросовъ, которыми обусловливается тотъ или другой взглядъ на значение мадьярскаго погрома для западнаго славянскаго міра, не могутъ не убедить всякаго въ крайней односторонности укоренившагося возъренія.

Никому, разумъется, не придеть въ голову утверждать, что мадьярское вторженіе въ середину славянскихъ земель не имбло вообще весьма бъдственныхъ послъдствій для Славянъ. Взятое само по себъ, оно (не говоря уже о тъхъ бъдствіяхъ для туземнаго населенія, которыми оно сопровождалось) несомнѣнно причинило глубокій, существенный вредъ западному славянскому міру, ибо Мадьяры во всякомъ случат разобщили однихъ Славянъ отъ другихъ и, если позволительно такъ выразиться, подъ носомъ у нихъ завладели территоріей, на которую они, эти Славяне, какъ боле ранніе пришельцы, имъли естественное и законное право и на которой со временемъ, еслиба не встрытилось препятствій, конечно утвердились бы. Странно было бы отрицать эти вредныя послёдствія мадьярскаго погрома, особенно въ настоящее время, когда на нашихъ глазахъ милліоны Славянъ, лишенныхъ народныхъ правъ, стонутъ подъ жестокимъ гнётомъ Мадьяръ, придумывающихъ всевозможныя средства для скоръйшаго ихъ омадьяренія.... Но не следуеть забывать другого: никакое историческое событіе не можеть быть разсматриваемо само по себь, безотносительно, какъ одинокій фактъ; оно получаетъ свой смыслъ и значеніе, находить себ' историческую оптыку лишь въ тесной связи съ другими, является ли оно само следствіемъ ряда предшествующихъ событій, или имбеть случайный характерь и нарушаеть собой естественный ходъ историческихъ явленій. Такимъ именно случайнымъ характеромъ отличается мадьярскій погромъ, и потому опредъление его истиннаго значения всецьло зависить отъ върной опънки предшествующаго и современнаго ему хода событій, политическихъ и этническихъ отношеній, однимъ словомъ общаго положенія дёлъ на Дунає наканунє водворенія Мадьяръ въ дунайской равнинь. Если эта оценка недостаточно безпристрастна и потому неправильна, то естественно и заключеніе о роли Мадьяръ при ихъ поселеніи въ Европі получается одностороннее и нев'єрное... Итакъ вотъ гдё источникъ укоренившагося взгляда на занимающій насъ вопросъ. Еслибъ дёйствительно все было именно такъ въ конц'є ІХ в. на среднемъ Дунаї, какъ это представлялось Палацкому, Гильфердингу и другимъ, то безъ сомнёнія оставалось бы только согласиться съ ихъ мыслью; но въ этомъ-то ихъ взглядё на состояніе дунайскаго славянства передъ приходомъ Мадьяръ и на сравнительныя силы его въ отношеніи къ западу и кроется вся суть дёла.

Составляль ли весь западный славянскій мірь въ IX в. такое крѣпкое и многообѣщавшее цѣлое; могло ли образовавшееся на среднемъ Дунат политическое зерно объединить вст западныя славянскія племена и создать такимъ образомъ на западѣ «великую державу Славянскую», «единство народное и крѣпкую организацію общественную и государственную»; было ли Моравское княжество дъйствительно такъ сильно и заключало ли оно въ себъ всѣ задатки для успѣшнаго политическаго и государственнаго развитія; была ли въ концъ концовъ успѣшна его борьба съ западнымъ состдомъ и «отразило ли оно побтдоносно вст удары Германіи» 1), — однимъ словомъ только ли одни Мадьяры (эта «случайность»), были темъ препятствіемъ, которое въ состояніи было помѣшать спокойному политическому и культурному развитію дунайскаго славянства и успъшному объединению по его почину всъхъ западныхъ славянскихъ племенъ въ одну великую державу, — вотъ вопросы, нуждающеся въ строгомъ разборь, который, по крайнему нашему убъжденію, не можеть не привести всякаго безпристрастнаго изследователя скорее къ отрицательному, чёмъ къ положительному на нихъ отвёту.

<sup>1)</sup> Гильфердингъ, тамъ-же, стр. 119.

Съ другой стороны вопросъ о томъ, нанесли ли Мадьяры дѣйствительно такую глубокую рану Славянамъ Моравскаго княжества, истребили ли они окончательно «это сердце возникавшаго организма», заслуживаетъ также внимательнаго обслѣдованія.

Мы упомянули выше, что противь господствующаго односторонняго взгляда на роль мадьярскаго погрома уже слышались отдѣльные (очень немногіе, впрочемъ) голоса 1). Статья Гильфердинга о Мадьярахъ была написана въ 1860 г. За три года передъ тъмъ (въ 1857 г.) о Мадьярахъ же и ихъ поселеніи въ Европ'є писалъ другой русскій писатель, Елагинь, и что же? Онь уже не последоваль за Палацкимъ, а сталь совершенно на иную, более широкую точку эрвнія; онъ глубже вникъ въ политическія отношенія на среднемъ Дунат передъ мадьярскимъ вторженіемъ; онъ върнъе опъниль съ одной стороны ту силу, которая давила Славянъ съ запада, съ другой тотъ отпоръ, который могъ ей еще оказать Моравскій политическій организмъ; онъ лучше поняль возникшія на среднемъ Дуна в отношенія Славянъ къ Мадьярамъ (и наобороть), и вслъдствіе того онъ пришель къ совершенно иному, чёмъ Палацкій и Гильфердингъ, выводу.... Его замізчательная для своего времени, талантливо написанная статья «Мѣсто Венгровъ среди народовъ Европы» (Русск. Беседа, М. 1858, кн. ІХ) уже ставить вопрось гораздо шире и объективнее. Авторъ ея не преувеличиваеть силь и успъховъ развитія Моравскаго княжества; онъ сознаетъ ту великую опасность, которая грозила дунайскому славянству со стороны Восточной марки, въ Панноніи, на самомъ среднемъ Дунат. Говоря объ умноженіи

<sup>1)</sup> Такъ напр. В. И. Ламанскій въ своемъ извёстномъ сочиненіи «Объ изученіи Греко-Славянскаго міра въ Европів» (Спб. 1871, стр. 17) высказывается весьма ясно въ этомъ смысліє: «Въ Х—ХІ віка происходить утвержденіе Угровъ или Мадьяръ въ Тиссо-Дунайской равнинів и образованіе на развалинахъ Моравской державы Святополка Угро-славянской державы Арпадовичей, которая надолю, правда, вбила инородческій клинь въ Славянское тило, тимъ не менье создала сильный оплоть Славянамъ противъ Германіи». Срв. еще стр. 31—32 (см. прим.), 37. Также въ его приміч. къ переводу книги Штурая Славянство и міръ будущаго» М. 1867 (изъ «Чтеній въ Общ Ист. и Др. Росс.»), стр. 16.

нъмецкихъ поселеній въ прежней Аваріи, онъ выражается такъ: «Но и дальше навостокъ, по всему правому берегу Дуная, до устьевъ Дравы, вбитъ былъ тяжелою рукою железный клинъ въ самую середину славянства. Какое самобытное ядро государственнаго союза между Славянами могло здёсь образоваться, покуда существовали сильныя маркграфства, поддержанныя Римомъ и Германіей! Балтійскіе Славяне могли за одно съ Варягами и Норманнами вести наступательную войну противъ Западной имперіи, которая, не им'тя морской силы, была поб'тждена везді, куда приставали Варяжскіе корабли, отъ устьевъ Эльбы до устьевъ Гароны. И только этимъ мстительнымъ союзомъ язычниковъ остановлено въ IX въкъ распространение Имперіи за Эльбу. Но кто могъ преградить ей путь въ Дунайскія страны и уничтожить маркграфства? Какой народъ могъ на материкъ Европы вести постоянную, наступательную войну? Ни у одного не было сословія воиновъ, жившаго войною и грабежомъ какъ Варяги. Отпоръ долженъ соразмъряться съ силою удара. Оборона, безъ смѣлаго наступленія, только раздражала завоевателя. Ни союзъ угнетенныхъ, ни дружное возстаніе не были достаточны, потому что завоеватель, подвигая впередъ свои поселенія, вводиль въ дело свежія силы. Но могь ли возникнуть такой союзь? Могло ли быть прочное единодушіе, когда среди угнетенныхъ жило римское духовенство, когда новообращенные христіане были уже отчасти преданы Имперіи» и т. д. 1).

Отдавая справедливость доблестной политической и церковной борьбѣ Моравіи съ Нѣмцами, Елагинъ прибавляетъ: «Константиново и Мееодіево торжество въ Римѣ, Святополкова побѣда надъ Германіей, — яркія явленія, до сихъ поръ одушевляющія Славянъ, — заставляють забывать, что нынѣшнее Эрцгерцогство и вся Нижняя Паннонія, въ рукахъ у сильныхъ маркграфовъ и умныхъ архіепископовъ, тогда-же подрѣзывали въ

<sup>1)</sup> Русская Бесъда, тамъ-же, стр. 126-127.

корить силу дунайскихъ народовъ». 1) Нашъ авторъ критически отнесся ко взгляду Палацкаго на разрушение Моравскаго союза будто-бы единственно подъ ударами Угровъ. По его мненію, ударъ въ самое сердце Славянъ (дунайскихъ) нанесенъ гораздо прежде и «не Уграми, а искусною рукою датинскаго епископа Викинга»; «не они разрушили самобытную Славянскую Моравію. Она была убита прежде» 2). Этихъ извлеченій, кажется намъ, достаточно, чтобы познакомить читателей съ воззрѣніемъ Елагина на вопросъ. Мы не будемъ распространяться здёсь о его взглядё на отношенія дунайскихъ Славянъ къ Мадьярамъ и обратно въ эпоху водворенія последнихъ на Дунав. Можетъ-быть онъ и увлекался нѣсколько, уже слишкомъ преувеличивая ихъ взаимныя дружественныя отношенія, но во всякомъ случав и въ этомъ пунктв онъ правъ во многомъ и имъ высказано не мало справедливыхъ мыслей и соображеній. Воть какъ въ концѣ концовъонъ формулируеть свое заключение о значении мадьярскаго нашествия и поселенія на Дунать въ исторіи дунайскаго славянства: «Еслибы языческое государство (т. е. Угрія), говорить онъ, не выросло вдругъ на Дунат въ концт IX втка, то въ XIX-мъ Шафарикъ, въроятно, не сказалъ-бы про Венгерскихъ Славянъ слъдующихъ словъ: «Словаки и Русскіе, живущіе подъ Карпатами (въ Венгрів), отстояли свою народность, подобно Моравцамъ, Хорутанамъ, Хорватамъ и Сербамъ» 3).

Если мыслію о неизмѣримомъ вредѣ, нанесенномъ Мадьярами всему западному славянскому міру, увлекались и нѣкоторыя нѣмецкіе ученые, 4) то все-же и среди нихъ въ свою очередь

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 128.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, стр. 152. Эта мысль о паденіи Моравіи не столько отъ Угровъ, сколько отъ внутреннихъ причинъ, и именно отъ непрочности самаго зданія, построеннаго Моравскими князьями, такъ сказать отъ недостатка у него твердаго фундамента и связующаго цемента, была позже высказана, хотя не довольно опредёленно и рёшительно,—Дудикомъ въ его Gesch. Маhr. I, 1860, S. 323; 344—345.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Русская Бесѣда, тамъ же, стр. 168.

<sup>4)</sup> Haup. Fessler-Klein, o. c., S. 29-30.

мы встрычаемы такихы, которые болые трезво отнеслись кы дылу и вырно опынили послыдствия водворения Мадьяры на Дунай, несравненно болые вредныя и даже пагубныя для Нымцевы и ихы возраставшаго господства вы земляхы дунайскихы Славяны (чымы для этихы Славяны), вообще для политическихы и культурныхы интересовы запада на славянскомы востокы.

Между прочимъ Рёслеръ, авторъ извъстнаго и замъчательнаго труда «Romänische Studien», высказался въ такомъ же смыслъ, впрочемъ не безъ тенденціозной подкладки. Ставъ на точку эрвнія собственно «интересовъ культуры», онъ съ высоты ея утверждаеть, что для этой культуры ударь, нанесенный Франкской монархіи и німецкой колонизаціи на среднемъ Дунаї, быль гораздо чувствительнъе, чъмъ разобщение и разъединение Славянъ на двое, причиненное мадьярскимъ поселеніемъ 1). Объективнъе и виъстъ опредъленнъе высказывается по тому же вопросу авторъ новъйшаго изследованія «О началахъ немецкой жизни въ Австріи» 2). Свою рѣчь о роковомъ значеніи и гибельныхъ последствіяхъ для Немцевъ несчастной битвы 907 года онъ заключаетъ следующими словами: «Еслибы не вмешались Мадьяры и не было битвы 907 г., то по человъческимъ соображеніямъ границы сплошной чисто-нъмецкой территоріи были бы нынъ не на верхнемъ Раабъ, а на нижней Савъ». Мы съ своей стороны убъждены, что не будь вторженія и водворенія Мадьяръ на Дунат, ничто не могло бы помъщать германскому племени раздвинуть эти границы и по сю сторону Дуная (на лѣвомъ его берегу) еще значительно далъе на востокъ...

<sup>1)</sup> Roesler, R. St., 1871, S. 170: «So war dieses schöne Grenzland (Pannonien) der fränkischen Monarchie verloren und der deutschen Colonisation für immer entzogen, ein unserer Ansicht nach viel schmerzlicherer Schlag für die Cultur, als jene durch die Magyaren bewirkte Ausernanderreissung der Slaven in zwei räumlich getheilte Massen welche ein böhmischer Schriftsteller (т. е. Падацкій) als ein so grosses Unglück beklagt hat, denn die slavischen Staatsgebilde wollten denn doch zu keiner Zeit sonderlich gedeihen und der Welt einen grossen geistigen Gewinn abwerfen».

<sup>2)</sup> Kaemmel, Die Anfänge deutsch. Lebens in Oesterreich, Leipz., 1879, S. 301-302.

Итакъ мысль о томъ, что Мадьяры своимъ вторженіемъ въ Европу и поселеніемъ на Дунав нанесли сравнительно болве чувствительный ударь Нёмцамъ и ихъ интересамъ, чёмъ Славянамъ, которымъ они должны были служить оплотомъ противъ напора запада, не нова 1). Тъмъ не менье ей не удалось еще завоевать всеобщаго признанія, и неудивительно: она высказывалась до сихъ поръ большей частью случайно, еще слишкомъ немногими, и притомъ безъ надлежащаго подкръпленія ея строгимъ разборомъ имѣющихся историческихъ фактовъ и данныхъ. Съ своей стороны не лишнимъ считаемъ замътить, что мы пришли къ ней независимо отъ вышеназванныхъ авторовъ, съ мненіями которыхъ познакомились лишь позднев. Убежденіе въ правильности этого взгляда все болье крыпло въ насъ по мере углубленія въ предметь и после разбора наиболе важныхъ для него вопросовъ. Является ли оно вънашемъ трудъ дъйствительно имъющимъ подъ собою фактическую почву, судить не намъ.

Здёсь же будеть умёстно сказать еще нёсколько словь о содержаніи нашего изслёдованія. Мы сочли полезнымъ предпослать (въ первой гл.) изложенію занимающей насъ эпохи краткій очеркъ судьбы дунайскихъ земель съ древнёйшаго времени, чтобы освётить по возможности этническое состояніе ихъ въ ІХ вёкё. Правильная оцёнка результатовъ мадъярскаго погрома въ значительной мёрё зависить отъ вёрнаго взгляда на предшествовавшія ему не только политическія, но и этническія отношенія на Дунаё, т. е. на распредёленіе населенія по народностямъ и по сравнительной густотё какъ на территоріи, занятой новыми пришельцами, такъ и въ смежныхъ съ нею мёстностяхъ. При исполненіи этой задачи мы должны были встрётиться со многими

<sup>1)</sup> Въ томъ же смысль, т. е. противъ взгляда Палацкаго, высказался въ посльднее время мадьярскій ученый Гунфальви (Hunfalvy, Ethnogr. v. Ung., Budapest, 1877, S. 299—300), осуждающій своихъ соотечественниковъ за принятіе этой «призрачной» теоріи (leeres Traumgebilde), изъ которой они создають себь какую-то національную славу.

темными и далеко еще не разръщенными этнологическими вопросами, совсъмъ обойти которые мы не считали себя въ правъ. Между темъ некоторые изъ нихъ такого рода, что самостоятельный и добросовъстный отвъть на нихъ требуетъ продолжительныхъ спеціальныхъ и разностороннихъ изысканій. Мы не могли конечно принимать на себя подобный трудъ, имъя передъ собой иную главную задачу, и потому должны были иногда останавливаться очень недолго на такомъ вопросъ, который самъ по себъ заслуживаль бы большаго вниманія. Но, высказываясь въ томъ или другомъ смыслъ, мы однако постоянно старались по возможности ясно и опредъленно установить нашъ взглядъ, мотивируя его собственными соображеніями и критикою чужихъ мнівній. Въ вопросахъ о распреділеніи народностей въ древности въ дунайскихъ странахъ мы, къ сожалѣнію, не всегда могли воспользоваться не маловажнымъ матерьяломъ, а именно данными географической номенклатуры, которыя въ последнее время справедливо стали предметомъ особеннаго вниманія науки. Но для странъ восточно-дунайскихъ (вообще для нын вшней Угріи, Трансильваніи и проч.) онъ остаются не только еще вовсе не разработанными, но и далеко не собранными 1). Впрочемъ для нашихъ целей въ настоящемъ случае достаточно было приблизительныхъ выводовъ изъ общихъ наблюденій и соображеній, такъ что этоть пробыть относительно подробностей, надбемся, не будеть поставлень намъ въ вину. Рашая вопросы исторіи и этнологіи, мы старались нигдѣ не упускать изъ виду условій географическихъ, или территоріальныхъ, тёмъ болёе, что зани-

<sup>1)</sup> Важность этого рода изследованій надъ географической номенклатурой сознается нынё и мадьярскими учеными. Нёсколько лёть тому назадъ Резту Frigyes (Фридрихъ Пешти) издаль монографію «Географическія названія и исторія» (А helynevek és a történelem) въ Изв. Венг. Акад. Н., VIII В. 1 Н. Видарезт, гдё авторъ говорить вообще объ услугахъ филологіи — историческимъ изысканіямъ, о пріемахъ, необходимыхъ при изследованіи названій мёсть и пр. См. о ней въ Literarische Berichte aus Ungarn, изд. Р. Нипfalvy, 1878 (Видарезт), II, 4 Н., Sitzungsberichte, S. 635. Къ сожаленію, мы сами не имёли возможности познакомиться съ этой монографіей.

мающія насъ дунайскія земли должны обращать на себя особенное вниманіе историка своимъ своеобразнымъ географическимъ положеніемъ и характеромъ природы. Нельзя однако не замѣтить, что эти условія вообще не всегда достаточно принимались въ расчеть при рѣшеніи историко-этнологическихъ вопросовъ. Въ частности это относится и къ исторіи мадьярскаго погрома и ко взгляду на состояніе дунайскихъ земель до поселенія Мадьяръ. И здѣсь и тамъ существовали и долго держались мнѣнія, возникшія только вслѣдствіе невниманія къ условіямъ природы и характеру территоріи.

Что касается оторой главы нашего труда, «Очерка политическихъ отношеній на среднемъ Дунат передъ мадыярскимъ погромомъ», то и въ немъ играетъ не последнюю роль вопросъ этнологическій, именно о составѣ населенія земель восточно-альпійскихъ и древней Панноніи къ концу IX вѣка, т. е. объ успѣхахъ нъмецкой колонизаціи на этой территоріи. Такимъ образомъ и здёсь данныя географической номенклатуры, почерпнутыя изъ источниковъ, выдвигаются на передній планъ и представляютъ почти единственную твердую почву для выводовъ. Къ счастью, этоть матерьяль (для восточно-альпійскихь странь) подвергся уже довольно тщательному изследованію, такъ что мы имели возможность воспользоваться его результатами, не вдаваясь сами въ спеціальное изысканіе, что завело бы насъ слишкомъ далеко въ сторону. Наиболъе важную часть этого обзора политическихъ отношеній составляеть очеркъ судьбы Моравскаго княжества. Здёсь намъ не было необходимости излагать во всёхъ подробностяхъ и мелочахъ исторію Моравскаго и Паннонскаго княжествъ, останавливаться на всёхъ возникающихъ при этомъ частныхъ вопросахъ, изъ которыхъ многіе и важны сами по себъ, но не имьть прямого отношенія къ нашей задачь. Наше главное вниманіе должно было быть обращено на общее развитіе внутреннихъсилъ и вибшняго политическаго могущества Моравіи посреди ея борьбы съ западнымъ соседомъ, на условія этой борьбы и на ея несчастный для дунайскаго славянства обороть къ концу IX в.

Два послѣдніе, существенные отдѣла нашего сочиненія посвящены главной темѣ его: переселенію Мадьяръ изъ первоначальной родины сначала на нижній Дунай, а затѣмъ въ центральную тиссо-дунайскую равнину, водворенію ихъ здѣсь и произведенному ими полическому перевороту. Много трудныхъ и запутанныхъ вопросовъ встрѣчаетъ изслѣдователь на этомъ пути, много труда уже было положено для ихъ разъясненія, но считать ихъ исчерпанными было бы преждевременно.

Подвергнуть уже сдёланное новому пересмотру и провёркё, представить свои соображенія и свой взглядь на нёкоторые спорные пункты, свести воедино добытые результаты, вообще дать нёчто болёе цёльное по этому крайне интересному предмету мы считали тёмъ болёе полезнымъ и своевременнымъ, что въ нашей ученой литературё положительно чувствуется пробёль въ этомъ отношеніи.

Въ заключение считаемъ пріятнымъ долгомъ выразить нашу искреннѣйшую признательность глубокоуважаемому Владиміру Ивановичу Ламанскому за оказанное намъ содѣйствіе многими полезными совѣтами, указаніями и замѣчаніями, а также и другимъ лицамъ, которымъ мы обязаны сообщеніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній по литературѣ предмета.

Константинъ Гротъ.

Апръль 1881.

#### T.

# ВЗГЛЯДЪ НА СУДЬБУ СРЕДНЕ- И НИЖНЕ-ДУНАЙСКИХЪ ЗЕМЕЛЬ ДО НАЧАЛА IX ВЪКА.

(вступительный очеркъ.)

Предварительныя замёчанія. Географическое положеніе и природный характеръ дунайскихъ земель. Очеркъ судьбы ихъ съ древнёйшихъ временъ и этническія превращенія. Заключеніе: этническій составъ дунайскихъ земель въ началё ІХ вёка.

Этническое состояніе дунайских земель въ IX вѣкѣ и ранѣе, съ древнѣйшаго времени, представляетъ весьма много темнаго и невыясненнаго. Давно уже былъ возбужденъ рядъ спорныхъ вопросовъ, надъ разрѣшеніемъ которыхъ не мало потрудились представители славянской и западно-европейской науки. Благодаря этимъ трудамъ нѣкоторый свѣтъ успѣлъ проникнуть въ эту область, но многое остается и донынѣ не разгаданнымъ и спорнымъ, представляя будущимъ изслѣдователямъ не только на почвѣ исторіи, но и языкознанія (географическая номенклатура и языки нынѣшнихъ обитателей этихъ странъ) обширное и многотрудное поле для разработки.

Послѣ темной эпохи великихъ народныхъ передвиженій и слѣдовавшаго за ними прочнаго разселенія славянскихъ племенъ въ подунайскихъ земляхъ, послѣ не менѣе темной эпохи авар-

скаго владычества, торжество Франковъ надъ Аварами (въ концъ VIII и въначалѣ IX вѣка) открываетъ здѣсь новую историческую эру, вызываеть къ новой жизни сосъднія съ Нъмцами славянскія народности, косневшія до техъ поръ въ тяжкой зависимости, и втягиваеть ихъ въ политическую жизнь и культурныя отношенія западныхъ народовъ Европы. Такимъ образомъ світь исторін начинаеть проникать и въ дунайскія страны, и мало по малу раскрываетъ передъ нашими умственными взорами картину культурнаго и политическаго состоянія пестрой массы племень, ее населявшихъ. Однако этническій составъ населенія обнаруживается въ началъ ІХ въка только въ самыхъ общихъ чертахъ, и притомъ только въ западной части интересующей насъ территоріи, тогда какъ восточная ся часть остается попрежнему окутанной мракомъ еще долго после того. Вторая половина IX въка на среднемъ Дунаъ богата событіями первостепенной исторической важности, извъстія о которыхъ мы почерпаемъ въ довольно значительномъ количествъ у западныхъ льтописцевъ, но несмотря на то, этническое состояние Моравіи, Паннояіи, восточно-альпійскихъ земель и состанихъ подунайскихъ мъстностей въ ту эпоху представляеть много невыясненнаго. Тъмъ труднее котя приблизительно возсоздать себе этническую картину восточной половины ныибшией Австро-Венгрій, т. е. центральной Угріи и Трансильваніи, странъ съверо-карпатскихъ и нижнедунайскихъ, ибо онъ и въ ІХ въкъ остаются все еще въ сторонъ отъ того политическаго и культурнаго движенія, которое съ паденіемъ аварскаго владычества охватило соседнія западныя земли. Оттуда непримиримое разногласіе и споры ученыхъ въ такихъ важныхъ вопросахъ, какъ напримъръ вопросъ румынский, т. е. о началь румынскихъ поселеній на стверт отъ нижняго Дуная и въ Трансильваніи, вопрось о распределеніи и густоть славянскаго населенія въ этой последней стране и въ смежныхъ съ нею и проч. Рядомъ съ этимъ не менъе трудностей представляетъ вопросъ — собственно о славянских поселеніяхъ на всемъ пространствъ кариато-дунайской территоріи. Факть преобладанія

съ давнихъ поръ (съ конца VI въка по Р. Х.) славянскихъ поселеній на этой территоріи конечно не подлежить сомнінію, но гораздо сложнъе вопросъ о томъ, какъ распредълялось въ древности это славянское населеніе, гдт оно было чаще, гдт ртже, гдт его можеть быть совсемь не было, не было ли оно перемъщано съ другими элементами, и если да, то съ какими именно, затъмъ гдъ и въ какой мъръ. На все это можно отвъчать далеко еще не всегда опредъленно и точно, вообще только приблизительно, въ особенности пока еще не выполнена работа, на основани которой можно будеть получить сравнительно болбе точные выводы, т. е. рядомъ съ историческими изысканіями тіцательное изследованіе славянскихъ и неславянскихъ географическихъ и топографическихъ названій. Наконецъ, еще болье трудностей представляеть вопросъ, ръшенія котораго нельзя ожидать въ скоромъ будущемъ, такъ какъ въ основу его должны быть положены, кром'в историческихъ соображеній, еще многія спеціально-лингвистическія изученія. Мы разумъемъ распредъление дунайскихъ Славянъ того времени по группамъ или народностямъ, наиболе точное ихъ территоріальное разграниченіе по этимъ группамъ. До сихъ поръ очевидно не найдено еще достаточно твердыхъ точекъ опоры для такого разграниченія, такъ что даже по вопросу объ этническомъ составъ Моравскаго княжества ученые держатся совершенно различныхъ, не примиримыхъ между собою взглядовъ. Точно такое же разногласіе существуеть, какъ мы увидимъ впоследствии, и по отношению къ Славянамъ восточно-дунайской территоріи, въ особенности къ жившимъ въ Трансильванін и Валахіи. Итакъ историкъ, желающій уяснить себъ состояніе всіхъ этихъ земель съ этнической стороны къ началу IX въка, принужденъ поневолъ пробираться нетвердымъ шагомъ и ощупью черезъ цалый рядъ темныхъ этнологическихъ вопросовъ и загадокъ, посильно решая ихъ для себя на основани техъ скудныхъ данныхъ, которыми онъ можетъ располагать при современномъ состояни науки, и довольствуясь такимъ образомъ, большею частію, лишь приблизительными выводами.

Прежде чъмъ перейдемъ къ историческому очерку, будетъ не безполезно особо бросить взглядъ на природу дунайской территоріи, т. е. на устройство ея поверхности и на характерныя особенности отдъльныхъ частей ея.

Занимающія насъ подунайскія страны (приблизительно въ границахъ нынъшней Австро-Венгріи со включеніемъ Молдовалашской низменности) представляють самую разнообразную поверхность, на которой можно найти всъ ступени повышенія и пониженія почвы — отъ снѣжныхъ вершинъ и величественныхъ горныхъ хребтовъ до пространныхъ равнинъ и самыхъ низменныхъ степей. Что касается общаго вида этой территоріи, то она состоить изъ обширной среднедунайской размины, размынной горнымъ хребтомъ (Баконскимъ лесомъ) на две неравныя части 1), и нъсколькихъ горных систем, окружающихъ ее почти со всъхъ сторонъ<sup>2</sup>). Только съ юга ее окаймляютъ воды Дуная и одного изъ его большихъ притоковъ (Савы). Эта пространная однообразная низменность, мъстами сухая, мъстами болотистая (около рѣкъ), особенно восточная ея половина, напоминаетъ своимъ степнымъ характеромъ и свойствами почвы нашу великую южно-русскую низменность, связующую Европу со степями средней Азіи. Не даромъ она во всѣ времена такъ привлекала къ себѣ полчища восточныхъ кочевниковъ, этихъ прямыхъ дътей и питомцевъ однообразной и необозримой степи.

Величественный Дунай съ своими многочисленными притоками орошаетъ всю эту равнину и эти горныя страны, на-

<sup>1)</sup> Малая угорская равнина простирается по обѣ стороны средняго Дуная (отъ Пресбурга до р. Грона) и орошается на сѣверѣ рѣкою Ваагомъ и Нитрой, на югѣ Раабомъ и Рабницомъ; она заключаетъ въ себѣ отъ 800—400 квадр. нѣмецкихъ миль, тогда какъ протяженіе восточной великой угорской равнины (тиссо-дунайской) составляетъ 1700 квадр. миль. См. Петерсонъ: «Венгрія и ея жители» (перев. съ англійск. 1876), стр. 46.

<sup>2)</sup> Такихъ горныхъ системъ три: 1) Альпійкая, обнимающая собою въ предълахъ Австро-Венгріи площадь приблизит. въ 3000 кв. миль; 2) Герцино-Оудетская, простирающаяся на 1600 кв. миль, и наконецъ 3) Карпатская—въ общей сложности на 5000 кв. миль. См. Grassauer, Landeskunde von Oestreich-Ungarn, Wien, 1875, S. 7—17.

правляеть ихъ жизнь и даеть имъ значение и видную роль въ систем в земель этой части Европы. Устремляя свои обильныя воды съ запада на востокъ (съ нѣкоторыми уклоненіями) — къ Черному морю, онъ сообщаеть и исторической жизни всей дунайской территоріи то же самое направленіе, ибо всегда теченіемъ главной ръки опредъляется и направление народной жизни 1). Отсюда понятно и значеніе Чернаго моря для подунайскихъ странъ. Дунайская рѣчная система<sup>2</sup>) представляетъ весьма развитую и разнообразную водную стть. Посредствомъ притоковъ Дуная всь ближнія и дальнія части этой системы тысно связаны другь съ другомъ и всв ихъ жизненные интересы сосредоточиваются на Дуна : онъ былъ и есть такимъ образомъ главной опорой и проводникомъ какъ промышленно-торговой, такъ и политической жизни всего края. Понятно, съ какими выгодами всегда было связано обладаніе берегами Дуная (а также и устьемъ) и какъ ради нихъ постоянно стремились къ этому обладанію соседніе народы и государства, которыхъ судьба и благосостояніе отъ того зависъли. Въ эпоху великихъ народныхъ переселеній въ Европу Дунай, предназначенный самою природою быть удобною политическою границею, долженъ былъ стать оборонительною линією сперва для Римской, и потомъ для Византійской имперіи противъ стверныхъ и восточныхъ варваровъ, стремившихся овладёть богатствами цивилизованнаго юга; ему приходилось служить то мирнымъ торговымъ и промышленнымъ, то военнымъ и стратегическимъ целямъ, смотря по тому, господствовали ли на немъ мирные обладатели соседнихъ странъ со своими интересами народнаго благосостоянія и культуры, или воинственные и полудикіе пришельцы съ востока съ своими грубыми и хищническими инстинктами.

<sup>1)</sup> Направленіемъ Дуная съ запада на востокъ опредѣляется и ходъ историческаго развитія Австро-Венгріи, которую недаромъ называютъ иногда «Дунайскимъ государствомъ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Бассейнъ Дуная (въ предълахъ Австро-Венгріи) составляеть 7994 кв. мили. (см. Grassauer, ibid. S. 20).

Въ связи съ разнообразіемъ въ устройствъ поверхности дунайскихъ земель находится подобное же разнообразіе почвы, а витсть съ тымъ и разнообразіе въ условіяхъ жизни и родахъ дъятельности населенія. Благодаря этому подунайскія страны издавна привлекали въ свои горы, долины и равнины поселенцевъ. самыхъ различныхъ типовъ: и пастухъ-скотоводъ, и поселянинъземледелецъ, и степнякъ-кочевникъ находили себе тамъ пріютъ и подходящую дѣятельность. Первый пасъ свои стада и занимался кое-какими промыслами среди высокихъ и часто неприступныхъ горъ съ ихъ разнообразными лъсами и удобными пастбищами; поселянинъ-земледълецъ населялъ и обработывалъ плодородныя долины ръкъ, несшихъ свои воды изъ этихъ горъ въ Дунай по холмистымъ краямъ, составляющимъ переходъ отъ области высокихъ горъ къ низменности; онъ спускался также и въ эту низменность, заселяя ть ея мъстности, которыя своимъ положеніемъ и почвою оказывались удобными для хлібопашества; наконецъ степнякъ-кочевникъ устремлялся въ широкую совершенно безлысную дунайскую равнину съ ея степнымъ и пустыннымъ характеромъ, гдв находилъ раздолье и просторъ и для себя и для коня своего. Охота, рыболовство и хищническіе набъги на сосъднее осъдлое население вполнъ удовлетворяли его. Находясь на первобытной ступени культурнаго развитія, онъ ничего другого не искаль и не желаль.

Въ настоящее время Мадьяры, жители этой центральной равнины на среднемъ Дунат и Тисст (этнографическая ихъ граница приблизительно совпадаетъ съ границами всей среднедунайской равнины), занимаются почти исключительно земледтлемъ, хотя не теряютъ склонности и къ пастушескому быту; они почерпаютъ свое благосостояние изъ своего плодороднаго Альфэльда (Alföld)<sup>1</sup>); но

<sup>1)</sup> Такъ называется низменная Угрія, буквально «низменность», въ противоположность Felföld'у (возвышенность), т. е. съверной горной прикарпатской Угріи. Самая плодородная часть Альфольда есть такъ называемый Темешскій Банатъ. Объ Альфольдъ срв. Петерсонъ, въ названномъ сочиненіи, стр. 45—58.

если и нынъ земледъльцу этого Альфэльда приходится не мало бороться съ неблагопріятными почвенными условіями (слишкомъбольшою сухостью или чрезмітрною влажностью), то въ глубокую древность здішняя почва была конечно еще несравненно менье удобна для правильного занятія хлебопашествомь. Надо иметь въ виду. что во времена доисторическія, какъ утверждають геологи, и большая и малая дунайскія низменности были скрыты подъ водою нікогда существовавшаго здёсь внутренняго моря, а потому представляють территорію сравнительно молодую по своему образованію. Естественно, что болье 1000 льть тому назадь эта почва была слишкомъ еще тучною и влажною, подвергалась безпрестаннымъ обильнымъ наводненіямъ и следовательно не представляла благопріятных условій для обработки. Осёдлый житель земледёлець предпочиталь болье высокія и болье защищенныя мъстности, такъ что низменныя степныя пространства (пустошь, «пуста», мадьярск. puszta) со своими богатыми дугами оставались почти вовсе незаселенными, пока не овладъвали ими толпы пришлыхъ съ востока кочевниковъ, которымъ только нужны были степной просторъ и обильный подножный кормъ для лошадей и прочаго ихъ скота.

Понятно, въ какой тёсной связи всегда находится историческая судьба и культурное развите населенія съ природными условіями и характеромъ территоріи. Этнологическія явленія развиваются въ прямой зависимости отъ этихъ условій. Устойчивость народонаселенія въ горахъ и сравнительная его обезпеченность отъ вившнихъ враговъ имёють главнымъ слёдствіемъ то, что въ горной странё древнёйшее населеніе и древнёйшая культура держатся несравненно долее, чёмъ въ странё равнинной и низменной. Въ неменьшей зависимости отъ природнаго характера страны находится и политическое развитіе народа. Въ осёдломъ земледёльческомъ населеніи равнины, подъ вліяніемъ постоянной опасности отъ непріятельскихъ вторженій и сопряженныхъ съ ними бёдствій, рано зарождается и развивается сознаніе общности интересовъ и мысль о необходимости сплоченія и единенія (что и служитъ факто-

ромъ въ образовани политическихъ союзовъ, а потомъ и государствъ). Въ жизни горцевъ мы видимъ совершенно другое: здѣсъ каждому присуще сознаніе сравнительной безопасности отъ внѣшнихъ невзгодъ, всякій живетъ самъ по себѣ, сообразуясь въ своихъ нуждахъ и образѣ жизни съ суровой природой и съ тѣмъ, что она можетъ ему дать. Горцы не чувствуютъ такой потребности во взаимной помощи и въ общемъ союзѣ, и потому у нихъ обыкновенно медленнѣе развиваются начала государственнаго и политическаго сплоченія въ одно пѣлое.

Всъ эти и подобныя явленія не могли конечно не сказаться и въ исторіи и этнологіи дунайской территоріи: и здёсь въ мало доступныхъ горахъ (Альпахъ, Карпатахъ, Судетахъ) удержалось наиболъе первобытное население, хотя мъстами и подвертшееся нъсколько вліянію техъ народных элементовъ, которые въ теченіе въковъ, въ эпохи бурныхъ событій на Дунат, искали убъжища въ этихъ горахъ и иногда поселялись въ нихъ окончательно. Иное явленіе происходило въ среднедунайской равнинъ. Къвліянію ся природнаго характера присосдинялось и вліяніе ся исключительнаго географическаго положенія — на пути народныхъ передвиженій съ востока на западъ и югъ Европы. Несмотря на свое сравнительно замкнутое положеніе, дунайская низменность была доступна съ разныхъ сторонъ. Проходами съверныхъ и восточныхъ Карпатовъ проникали въ нее въ періодъ народныхъ переселеній полуосьдлые народы съвера и востока Европы, искавшіе новыхъ жилищъ на западё и югі и туть на Дуна в вступавшіе въ борьбу съ дряхл вшимъ древне-римскимъ міромъ, на развалинахъ котораго они были призваны начать новую жизнь и основать собственное могущество. Южнымъ или върнъе юговосточнымъ путемъ по Дунаю вторгались въ нее конныя полчища степный кочевниковь, для которых горные лъсистые края не могли быть доступны и которые изъ южныхъ степей Россіи направлялись постоянно тымь же удобнымь для нихъ путемъ къ нижнему Дунаю - низменностью нын вшней Валахів, вдоль по его теченію, в у такъ называемыхъ «Желез-

ныхъ Воротъ» (между Банатскими и Сербскими горами) проникали въ среднедунайскую равнину. Естественно поэтому, что въ последней никакимъ образомъ не могло сохраниться древнъйшее первобытное населеніе. Въ эпоху великаго переселенія она была ареной безпрерывныхъ передвиженій, столкновеній и борьбы народовъ и племенъ, приливавшихъ съ востока и съвера. Это бурное время мало по малу искоренило тъ элементы первоначальнаго осъдлаго населенія, которые существовали здёсь въ кельто-еракійскую, а затемъ въ культурную римскую эпоху, но не замѣнило ихъ никакимъ другимъ осѣдлымъ населеніемъ. Лишь послѣ распаденія гуннской державы начался процессъ заселенія входившихъ въ нее странъ новымъ земледёльческимъ народомъ (Славянами), который быстро и безъ особеннаго шума распространился по всёмъ направленіямъ въ сравнительно обезлюдения земли. Тогда-то совершенно изменилась картина подунайской территоріи; изм'єнилось и положеніе д'єль въ равнинъ. Самая центральная и низменная часть ея оставалась, правда, и послѣ того мало населенною осѣдлыми жителями и подверженною всякимъ случайнымъ напастямъ, но за то вся, природою болъе защищенная, холмистая полоса ея, прилегающая къ возвышенностямъ, не подвергалась уже болье такимъ кореннымъ этническимъ превращеніямъ, какъ прежде. Последующія вторженія кочевыхъ ордъ съ востока не были уже въ состояни совершенно согнать или искоренить осёдлое население этихъ мёстностей. Неожиданный набыть дикихъ пришельцевъ производиль конечно не малое смятеніе и панику въ осъдлыхъ жителяхъ: многіе изъ нихъ убъгали и скрывались въ сосъднихъ горахъ, но большинство покорялось новымъ господамъ и хотя должно было удовлетворять ихъ въ видъ дани плодами своего земледъльческаго труда, составлявшими все ихъ богатство, всетаки мирилось съ своимъ положеніемъ, ибо слишкомъ дорожило своею осъдлостью и своею землею и върило, что господство кочевниковъ по ограниченности ихъ числа и силъ должно будетъ рано или поздно прекратиться.

Мы представимъ теперь краткую характеристику отдъльныхъ дунайскихъ странъ, входящихъ въ область нашего изслъдованія,—со стороны ихъ природныхъ особенностей, территоріальныхъ условій и исторической роли.

На стверъ отъ Нижняго Дуная простирается общирная Молдаво-валашская низменность, составляющая нынь княжество Валахію и южную часть Молдавін. Отроги Карпатскихъ горъ, окаймляющихъ ее съ съвера, занимаютъ всю съверную часть Молдавіи и тянутся еще далье на востокъ по Бессарабіи; въ Валахіи они не простираются южнье самыхь сыверныхь ея окрайнь. Низменность эта отъ устьевъ Дуная прододжается на съверовостокъ берегомъ Чернаго моря и сливается тамъ съ необозримой степной равниной южной Руси. Многочисленные и иноговодные притоки Дуная орошають ее, вытекая изъ Трансильваніи или изъ южнаго Карпатскаго хребта и устремляясь въ Дунай то прямо въюжномъ, то въюговосточномъ направленіи. Важитищіе изънихъ-Пруть и Сереть, берущіе начало въ Буковинь, Яломица, Арджисъ съ притокомъ Дымбовицей, Алута (Олту), вытекающая изъ Трансильваніи, изъ земли Секлеровъ, протекающая въ Валахію изв'єстнымъ Ротертурискимъ проходомъ (Rotherthurm, Красная Важа) и раздъляющая Валахію на Великую и Малую, и наконецъ Шиль (Schyl), орошающая Малую Валахію. Понятно, что историческое и культурное значение этого края опредъляется прежде всего Дунаемъ, на которомъ сосредоточиваются всъжизненные интересы побережныхъ странъ и народовъ 1). Такое географическое положение молдо-валашской равнины на нижнемъ теченіи одной изъ величайшихъ и судоходнейшихъ рекъ Европы представляеть множество выгодъ въ политическомъ и промышленно-торговомъ отношеніяхъ, и оно-то во всё времена привлекало къ ней внимание сосъднихъ племенъ и государствъ<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Не даромъ Молдавія и Валахія носятъ названіе «Дунайскихъ княжествъ».

<sup>2)</sup> Извъстно, какъ въ средніе и новые въка стремилась къ преобладанію на нижнемъ Дунаъ сперва Угрія, потомъ Австрійская имперія. Современныя

Находясь на пути народныхъ движеній съ востока, Молдовалашская низменность издавна была ареной какъ взаимныхъ столкновеній варваровъ, переселявшихся изъ нев'ёдомыхъ скиоскихъ предъловъ, такъ и борьбы этихъ варваровъ съ древнимъ Римомъ и потомъ Византіей. Служа всегда удобной стоянкой для степныхъ кочевниковъ, она вместе съ темъ довольно рано привлекала къ себъ своимъ плодородіемъ и осъдлое населеніе, которое однако не могло пустить здёсь глубокихъ корней вследствіе періодически повторявшихся варварскихъ набъговъ, и потому довольно часто мънялось въ своемъ составъ подъ вліяніемъ прилява въ опустъвшій край новаго населенія то съ съвера-изъ странъ карпатскихъ или съ съверовостока съ береговъ Диъстра, Буга и Дибпра, то съ юга изъ-за Дуная. Для насъ эта низменность, особенно восточная ея половина, имъеть спеціальный интересъ и значеніе, какъ временное мъстопребываніе Угровъ на пути ихъ переселенія въ новую родину, извістное изъ показанія Константина Багрянороднаго подъ именемъ «Ателькузу» (междорфчья).

Цель Карпатскихъ горъ отделяетъ Молдавію и Валахію отъ *Трансильваніи* <sup>1</sup>), представляющей (на подобіе Чехіи или Тироля) замкнутую горную страну, которой внутренняя часть въ сравненіи съ дунайской равниной и молдо-валашской низменностью не можетъ быть названа иначе, какъ возвышенностью <sup>2</sup>). Впрочемъ расположеніемъ своей горной системы и въгидрографическомъ отношеніи Трансильванія составляетъ нёчто

намъ событія достаточно ясно свидътельствують о томъ, какъ ту же самую цізь иміветь постоянно въ виду дальновидная германская политика.

<sup>1)</sup> Трансильванія (Transilvania) значить азалісье», «земля по ту сторону ліса». Названіе это встрічается уже въ средневіжовых влатинских хроникахь. Мадьяры назвали ее Erdély, Erdélyorssay (лісная страна), а Німцы поздніве Siebenbürgen (отъ Cibinburg на р. Cibin), что Славяне ошибочно перевели Седмирадіей.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Долины Трансильваніи расположены на 1100—1300' выше равнинъ Молдавін, Валахіи и Угріи. *Krones*, Handbuch d. Gesch. Oesterr., Berlin, 1867, S. 551.

цілое съ Угріей; водами своими она связана какъ съ Валахіей, такъ и вообще съ Дунаемъ и его берегами. Имъя двоякое понижение и на стверъ, и на западъ, она окаймляется съ востока высокою и наименте доступною (хотя ее и пересткають итсколько проходовъ) горною цѣпью, составляющею непосредственное продолжение съверныхъ Карпатовъ; къ этой цыпи примыкаетъ съ юга (у прохода Törzburg) южный пограничный хребеть, извъстный подъ именемъ «Трансильванскихъ Альпъ», не уступающій своею высотою восточному. Далье отъ прохода Вулкана до р. Мароша съ югозападной стороны тянутся Банатскія горы, а западную границу (оть р. Мароша до Самоша и Кёрёша) образуютъ такъ называемыя Трансильванскія «Рудныя горы», наименъе высокія изо всъхъ, но за то изобилующія благородными металлами (золотомъ и серебромъ) и вообще имъющія не малое значеніе въ культурно-историческомъ отношеній. Внутри страны значительных в горъ ність, точно такъже какъ нътъ и большихъ равнинъ. Между равнинами главное мъсто занимають долины главныхъ ръкъ (Мароша, Самоша и Алуты). Въ гидрографическомъ отношени Трансильвания всецъло принадлежить къ бассейну Дуная; ее орошають следующія значительныя ръки: притоки Тиссы Марошъ и Самошъ (образуемый великимъ и малымъ Самошемъ), Кэрэшь и притокъ Дуная Алута. Съ сосъдними землями она соединена горными проходами, между которыми важное мъсто занимаютъ долины названныхъ ръкъ. Напболье удобные пути сообщенія представляють горные проходы въ южномъ хребть, что не могло не отразиться на историческихъ и этинческихъ судьбахъ Трансильваніи, а вмість съ тъмъ и Валахіи. Высота и сравнительная недоступность восточной цепи Карпатовъ иметъ первостепенное значение въ исторіи этого края: она преграждала восточнымъ варварамъ путь на западъ въ дунайскія земли съ этой стороны и заставляла ихъ обращаться на юговостокъ вдоль берега Чернаго моря къ нижнему Дунаю въ его просторную и привольную для кочевниковъ низменность. Уже отсюда, изъ Малой Валахів, они, все слідуя

вверхъ по Дунаю, прорывались въ великую среднедунайскую и тисскую равнину наиболье доступными долинами гористаго льваго берега Дуная, стесненнаго здесь между Сербскими и Банатскими горами (у такъ называемыхъ «Жельзныхъ Воротъ»). По своему геологическому строенію и въ отношеніи къ ископаенымъ Трансильванія имбетъ много общаго съ Чехіей. И до сихъ поръ кое-гдъ существують въ ней золотые и серебряные рудники, въ древности же эти подземныя сокровища пользовались обширною извъстностью и славою. Почва этой территоріи должна быть названа историческою въ полномъ смыслѣ слова: следы дако-римской культуры разбросаны по ней всюду, на ея развалинахъ послѣ вѣкового затишья и мрака возникли многіе нынъшніе города. Многочисленныя славянскія названія горъ, рѣкъ и мѣстечекъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о давнишнихъ славянскихъ поселеніяхъ, нѣкогда распространенныхъ по всей странь, и заслуживають особеннаго вниманія пзслыдователя славянскихъ древностей, въ области которыхъ древней Дакіи должно быть во всякомъ случат отведено далеко не последнее мъсто.

Съ запада и сѣвера къ Трансильваніи примыкаеть Угрія, самую существенную часть которой составляеть обширная низменность, окаймленная простирающимися на сѣверѣ и западѣ горными возвышенностями. Въ орографическомъ отношеніи Угрію всего правильнѣе дѣлить на слѣдующія четыре главныя части: 1) сѣверо-угорская (карпатская) горная возвышенность; 2) верхнеугорская малая дунайская равнина; 3) западно-угорская возвышенность съ отрогами Альпъ, и 4) великая центральная низменность Дуная и Тиссы или нижнеугорская равнина. Мадьяры дѣлятъ своею родину на двѣ главныя половины: 1) сѣверную горную область Felföld и 2) южную низменную страну Alföld. О степномъ безлѣсномъ характерѣ, не совсѣмъ благопріятныхъ почвенныхъ условіяхъ и исторической роли центральной тиссодунайской низменности уже было говорено выше. Западная часть сѣверо-угорской территоріи, гдѣ Карпаты тянутся отдѣль-

ными разрозненными группами между дунайскими притоками—Вагомъ, Нитрой и Грономъ, орошающими этотъ край, и гдё кряжъ «Малыхъ Карпатовъ» отдёляетъ малую дунайскую равнину отъ равнины Моравы, очень рано выдвинулась въ историческомъ отношеніи. Въ занимающую насъ эпоху этотъ край входиль въ составъ древней Моравіи и былъ заселенъ исключительно Славянами (предками нынёшнихъ Словаковъ). Здёсь находилось извёстное Нитранское княжество, игравшее не послёднюю роль въ исторіи объединенія дунайскаго славянства въ ІХ вёкё. На самой западной окрайнё этой сёверо-карпатской области на берегу Дуная при устьё р. Моравы возвышается городъ Тебенъ (Theben), происхожденіе котораго нёкоторые относять еще къ эпохё древнеславянской (Theben—Дёвинъ?). Впослёдствіи здёсь возникъ не менёе важный въ историческомъ отношеніи мадьяронёмецкій Пресбургъ (мад. Розопу).

Не менъе замъчательную историческую почву представляеть югозападная нагорная часть Угріи на правой сторонъ Дуная, огибающаго ее съ съвера и востока; съ юга ее окаймляетъ Драва. Ея возвышенность составляють разв'ятвленія восточныхъ Альпъ, а самый главный кряжъ тянется по направленію съюгозапада на съверовостокъ, въ самый уголъ, образуемый Дунаемъ, и носить название Баконскаго льса (Bakonywald). На югь отъ него находится исторически извъстное и составляющее украшеніе страны Блатенское озеро (древн. lacus Pelso, мадыяр. Balaton, нъмец. Plattensee); другое угорское озеро, Нейзидлерское сравнительно позднъйшаго образованія — расположено въ съверозападномъ углу этой территоріи, въ предълахъ малой угорской равнины, орошаемой р. Раабомъ съ притоками. Историческія воспоминанія, связанныя съ этимъ краемъ, и при томъ какъ съ центральными его частями, такъ и съберегами Дуная, восходятъ къ временамъ римскаго владычества, когда онъ былъ извъстенъ подъ именемъ Памноніи (надолго за нимъ сохранившимся). Занимая видное мъсто среди римскихъ пограничныхъ провинцій, особенно въ политическомъ отношеніи, Паннонія рано испытала вліяніе и рим-

ской культуры. Для насъ однако ея историческое значение опредъляется прежде всего выдающеюся ролью ея въ исторіи дунайскаго славянства. Здесь, на берегахъ Блатенскаго озера, процвътало въ ІХ въкъ княжество Прибины и Коцела, судьба котораго неразрывно связана съ первоначальнымъ и, къ сожалънію, непродолжительнымъ развитіемъ политической и культурной жизни Славянъ на среднемъ Дунаъ. Средняя и восточная части съверо-угорской горной страны, лежащія нъсколько въ сторон' отъ главной сцены занимающихъ насъ историческихъ событій, находятся въ области съверной и съверовосточной цъней Карпатовъ, которую составляютъ другъ къ другу примыкающія горныя группы: Матра, Татры, Бескиды, Гернадъ-Бодрогская группа (мад. Hegyallya), Лесные Карпаты и проч. Съ Галиціей эта страна соединена не особенно многочисленными, но важными горными проходами, служившими издревле путями сообщенія для прикарпатскаго населенія и военными дорогами для воинственныхъ племенъ и полчицъ, въ разное время вторгавщихся въ земли средняго Дуная съ далекаго съвера и востока (Германцы, Сарматы, потомъ Славяне). Долина верхней Тиссы и ея притоковъ отличается плодородіемъ и вообще благопріятными условіями для осъдлой земледъльческой жизни, но по мъръ углубленія въ горы природа становится суровье и плодородіе почвы замъняется внутренними ископаемыми богатствами. Такъ называемый Мармарошъ изобилуеть также соляными копями, известными уже въ глубокой древности. Вся эта карпатская территорія съ самаго начала славянскаго разселенія на западъ (съ к. V в.) была заселена Славянами, распространившими отсюда свои поселенія и по окрайнамъ тиссо-дунайской равнины, на сколько позволяла большею частію слишкомъ открытая, совсёмъ безлесная и низменная м'єстность. Условія горной страны, удаленной отъ вськъ средневъковыхъ культурныхъ центровъ, не дали этимъ Славянамъ сплотиться и принять участіе въ культурно-политическомъ разцвътъ ихъ западныхъ соплеменниковъ въ знаменательную эпоху IX вѣка.

Изъ Угріп переходимъ къ такъ называемой Герцино-Судетской горной системъ. Первая и главная страна, останавливающая здёсь наше вниманіе, это Моравія, получившая свое названіе отъ притока Дуная Моравы, въбассейнь которой она расположена, и примыкающая къ сѣверозападной части Угріи. Этотъ богато наделенный природой и живописный край составляеть одну изъ самыхъ существенныхъ частей той среднедунайской территоріи, въ которой сосредоточивается главный интересъ эпохи, составляющей предметь нашего исторического изследованія. Нынъшняя Моравія есть зерно образовавшагося въ IX въкъ моравскаго союза, прославленнаго упорной борьбою съ германствомъ и самоотверженной дъятельностью славянскихъ апо-Своею террасообразной возвышенностью Моравія находится въ связи съ Чехіей, отъ которой однако значительно отличается своимъ внутреннимъ строеніемъ. Только съ съверовостока, востока и юговостока она окаймлена значительными горными ценями: мораво-силезскими Судетами и северозападными Карпатами (Бескидами и Малыми Карпатами); на съверозападъ она отдълена отъ Чехіи не высокою Чехо-моравскою возвышенностью, которая не можеть ей сообщить съ этой стороны вполнъ замкнутаго характера; съ югозапада и юга Моравія совершенно открыта. Если принять въ соображеніе, что и восточныя горы (Бескиды и Карпаты) доступны въ значительной мфрф, то окажется, что вообще нынфшняя Моравія отличается доступностью извив. Не менве было доступно своимъ состадямъ и витшинить вліяніямъ средневтковое моравское княжество, котораго южные предълы простирались до Дуная, а восточныя границы терялись въ великой равнинъ дунайской. Вст три моравскія горныя возвышенности заключають въ себъ значительныя минеральныя богатства, бывшія въ старину предметомъ дъятельной разработки (особенно чехо-моравская возвышенность). Что касается моравской ръчной системы, то ее обыкновенно подраздъляють на три бассейна: 1) верхне-моравскій, 2) нижне-моравскій (оба отличающіеся замізчательнымъ

плодородіємъ), и 3) бассейнъ р. Тайи (съпритокомъ Шварцавой). Начало политической жизни Моравіи (какъ уже земли славянскей) связано преимущественно съ юговосточнымъ ея угломъ, гдѣ нынѣ центральнымъ пунктомъ служитъ городъ Угорское Градище съ близълежащимъ посадомъ Велеградомъ, расположенное, какъ полагаютъ, приблизительно на мѣстѣ стариннаго знаменитаго Велеграда, столицы Моравскаго княжества и мѣстопребыванія архіепископа Мееодія. Вообще эта мѣстностъ, равно какъ и все нижнее теченіе Моравы, составляя коренную часть первой славянской политической организаціи на Дунаѣ, представляетъ всего болѣе интереса въ историческомъ отношеніи. Юговосточные предѣлы Моравіи важны также, какъ мѣсто частыхъ столкновеній съ восточными сосѣдями—Уграми. Со времени поселенія послѣднихъ, здѣпіняя моравская граница была подвержена частымъ измѣненіямъ.

Другая страна той же герцино-судетской горной системы есть Чехія, которую также нельзя не включить въ нашъ обзоръ по ея близкимъ историческимъ и племеннымъ связямъ съ Моравіей и по той политической роли, которую она играла въ борьбъ дунайскаго славянства съ западомъ. Чехія представляеть котловину, отовсюду замкнутую горными хребтами и возвышенностями, и какъ въ этомъ отношеніи, такъ и по геологическому строенію горъ, имбеть сходство съ Трансильваніей и Тиролемъ. Местами значительное понижение пограничныхъ возвышенностей, естественные горные проходы и долины ръкъ (особ. Лабы) дъдають страну въ нъкоторой степени доступною извиъ. Однако доступность эта съ разныхъ сторонъ не одинакова, и этимъ изстари обусловливались различныя отношенія Чехін къ сосъднимъ странамъ и народамъ. Чехію окружають следующія горныя цын: съ югозапада величавый «Чепіскій льсь» (Шумава), въ болье низкой части котораго находится извъстный горный проходъ (Domažlice), во всё времена служившій важнымъ военнымъ путемъ, и потому бывшій часто м'істомъ кровавыхъ народныхъ столкновеній; съ съверозапада Сосновыя и Рудныя горы, проръ-

зываеныя многими горными проходами, благодаря которымъ Чехія дёлается довольно доступною съ этой стороны; за тёмъ слёдуеть живописная долина Лабы, открывающая путь изъ Чехів на дальній северь и обратно; съ севера и северовостока ограничиваютъ страну Лужицкія и своеобразныя Исполиновы горы, отлогія съ внутренней стороны и чрезвычайно крутыя съ вибшней-въ сторону Силезін; наконецъ на востокъ и юговостокъ тянется Чехо-. моравская возвышенность, составляющая водораздёль речныхъ системъ Лабы и Дуная и представляющая иного удобныхъ путей сообщенія между Чехіей и Моравіей. Въ гидрографическомъ отношении Чехія можеть быть разділена на области рікъ Лабы, Влавы (Молдавы) и Эгера. Центральная мъстность этой водной системы и вм'ёств всей страны естественно стала средоточіемъ политической и культурной жизни Чехіи. Процвѣтанію этого края способствовали также благопріятныя климатическія и почвенныя условія. Здёсь-то, на берегу Влавы, развилась и столица Чехін-Прага, въ значительной мере обязанная историческимь значениемь и развитиемь своему выгодному центральному положенію.

Переходимъ наконецъ къ последней группе занимающихъ насъ странъ, къ Восточно-альтійской горной системе. Эта величественная своимъ природнымъ характеромъ горная область, благодаря своей развитой системе долинъ, отличается особенною доступностью; ее издревле пересекали въ разныхъ направленіяхъ важные пути сообщенія, а потому ее не могли миновать народныя движенія съ востока, играющія видную роль въ ея исторім и этнологіи. Главными путями этихъ народныхъ движеній были долины Дуная на севере, а южие долины рекъ Дравы, Мура и Савы. Изъ самаго сердца страны идуть пути на северь долинами притоковъ Дуная (Инна и Зальцаха, Трауна, Энжи и др.), а на югъ въ северную Италію—долинами рекъ, текущихъ въ Адріатическое море (Эчь, Піаве, Изонцо и др.). Всё эти пути связываются многочисленными горными проходами, перевалами и ложбинами. Самую западную окрайну занимающей насъ восточно-

альпійской территоріи составляєть Тироль, страна, бывшая вибсть съ тымъ крайнимъ на западъ предъломъ распространенія славянскихъ поселеній, следы которыхъ доныне сохраняются не только въ мёстной географической номенклатуре, но даже въ некоторыхъ чертахъ быта и нравовъ местныхъ жителей 1). Съ сосваними странами эта область соединена долинами рекъ Эчи (главный путь, которымъ Н'ампы проникали въ южные альпійскіе края). Инна и Дравы, находящимися также въ связи другъ съ другомъ. Эти важные пути служили постоянно какъ политическимъ и военнымъ, такъ и промышленно-торговымъ целямъ. Горы Тироля изобилують подземными сокровищами, -- различными металлами и солью, не безъизвъстными еще во времена римскаго господства. Вообще благодаря проходившимъ тутъ торговымъ путямъ на северъ, этой области, и особенно некоторымъ ея местностямъ, принадлежить не маловажная культурно-историческая роль. Тирольскія горы, какъ и всё сосёднія съними, служили съ древнихъ временъ убъжищемъ для населенія, спасавивагося отъ бурь народныхъ движеній. Въюговосточномъ крат Тироля, среди величественной горной природы, еще и теперь сохраняется остатокъ рето-романскаго племени, такъ называемые «Ладины».

Съ съверовостока къ Тиролю примыкаетъ Замибургская область. Орошаемая ръкою Зальцею (Salzah), притокомъ Инна, она принадлежитъ исключительно дунайскому бассейну. Юговосточный уголъ (Lungau) расположенъ но верховью ръки Мура, долина которой служила еще въ доримскій періодъ важнымъ путемъ сообщенія. Орографически Зальцбургская область примыкаетъ частію къ Тиролю и къ верхней Каринтіи, частію же къ верхней Австріи и къ верхней Штиріи. Въ горахъ ея уже въ кельто-римское

<sup>1)</sup> Кромі прежних взслідованій Бидермана (съ этногр. стороны: Die Slavenreste in Tirol въ «Slavische Blätter» Луктича, І, Wien, 1865, S. 12—16; 78—83), въпосліднее время вышель трудь о славянских топографических названіяхь Пустерталя г. Миттеррутциера: Mitterrutsner «Slavisches aus dem östlichen Pusterthale»—въ гимная. программі въ г. Бриксені, 1879 г. Срв. ст. А. Н. Веселовскаго: «Онімеченное славянское поселеніе въ Тиролів». Жур. Мин. Н. Пр. 1879 г. ноябрь, стр. 71.

время процвётала горная промышленность, которая еще не совсёмь упала и въ средніе вёка, но затёмъ мало по малу прекратилась вслёдствіе истощенія подземныхъ сокровищъ. Историческая жизнь и дёятельность мёстнаго населенія издревле сосредоточивалась въ чудной долинё средняго теченія Зальцы, примёчательной богатыми соляными копями. Здёсь возникъ Зальцбургъ (кельто-римскій Juvavo), важный пунктъ на пути оживленныхъ торговыхъ сношеній юга съ дунайскимъ побережьемъ и сёверными странами.

На югь и юговостокъ отъ Зальцбурга расположена Каринтія—центральная часть среднев ковой «Карантаніи» или Хорутаніи (о которой не разъ будеть у насъ р в в , носящая все тотъ 
же характер в альпійской природы, что и сос в днія области. Ее орошаеть Драва съ своими притоками, протекая прямо съ запада на 
востокъ — насквозь, чрезо всю страну. Такимъ образомъ сама 
природа предназначила Каринтіи выдающуюся роль въ исторіи, 
такъ какъ важное значеніе пути по Драв в въ торговомъ, политическомъ и другихъ отношеніяхъ очевидно. О немъ свид в тельствуеть ц в лый рядъ старинныхъ городовъ, ставшихъ въ римскую 
эпоху значительными торговыми и вообще культурными пунктами. Горные проходы ведуть изъ Каринтіи на с в в в Зальцбургъ и Штирію, на югъ въ с в верную Италію и Крайну. Въ 
каринтійскихъ горахъ существовало также н в приос д в ло 
(въ окрестностяхъ Вилаха, въ м в стечк Нüttenberg и др.).

Каринтію огибаеть съствера и востока Штирія (входившая также въ составъ древней Хорутаніи). Въ орографическомъ отношеніи эта область служить продолженіемъ главныхъ альпійскихъ кряжей, идущихъ отчасти въ восточномъ, отчасти въ стверовосточномъ направленіи. По отношенію къ водамъ своимъ, она можеть быть подразделена на нъсколько частей, расположенныхъ по теченію следующихъ главныхъ ръкъ: верхней Энжи, Мура, текущаго сперва на стверовостокъ, потомъ круго поворачивающаго на югъ и орошающаго большую часть всей области, затъмъ Дравы и наконецъ Савы, образующей ея южную границу. Долины этихъ ръкъ

нредставляють удобные пути сообщенія съ сосёдними странами. Штирія наиболее доступна съ востока, со стороны Угріи, что и должно было отразиться на ея исторической и этнологической судьбі. Въ горахъ Штиріи (особенно въ восточныхъ отрогахъ) долго сохранялись остатки древнейшихъ слоевъ населенія (кельто-романскаго, потомъ славянскаго). На равнинахъ ріскъ, особенно Мура и Дравы, всегда сосредоточивалась культурно-историческая жизнь всего края, въ преділахъ коего всюду разбросаны воспоминанія о кельто-римской эпохії и сліды римской культуры (кельто-римскіе города Pettau — Petovio, Cilli — Celeija и другіе).

Расположенная къюгу отъ Штирін Крайна — страна и теперь славянская, главное зерно хорутанскаго племени (единственныхъ потомковъ нѣкогда широко распространенныхъ Словенцевъ), лежить вь сторонь оть занимающей нась исторической сцены и только северною своею частію принадлежить бассейну Дуная (именно Савы и ея притоковъ). На востокъ отъ Крайны и на юговостокъ оть Штиріи примыкаеть къ альпійской территоріи страна между Савой и Правой (древняя такъ назыв. Savia) и отчасти между Савой и Кульпой, куда входить большая часть областей Хорватів и Славоніи. Страна эта не можеть быть опущена въ нашемъ обзоръ, какъ тесно связанная исторически и этнологически съ сосъдней среднедунайской территоріей. Будучи рано (съ VI в.) заселена Славянами, она всегда играла видную роль въ исторін какъ дунайскаго, такъ и южнаго славянства. Уже самое ея географическое положение по течению такихъ важныхъ дунайскихъ притоковъ, каковы Драва и Сава, ясно говорить о томъ политическомъ и культурномъ значеніи, которое она должна была им'еть во все эпохи своей исторической жизни. Орографически она принадлежить еще альпійскому міру, хотя восточныя

<sup>1)</sup> Здёсь нёть никакой естественной границы, а потому не удивительно, что искусственная политическая граница не могла быть прочною и постоянно колебалась, что замётно еще въ римскую эпоху, когда туть граничили области Нервиъ в Паннонія.

части Славоніи своимъ характеромъ и флорою уже приближаются къ угорской равнинъ.

Въ заключение намъ осталось сказать еще объ одномъ крав. принадлежащемъ въ своей главной части также къ альпійской горной системъ. Край этотъ — области Верхней и Нижней Австріи, первоначальное зерно нынъшней Австрійской монархіи, лежащія на северь оть Штиріи и Зальцбурга по об'є стороны Дуная. Разумъется, ихъ географическое положение по теченю этой великой реки даеть имъ первостепенную роль въ исторіи. Берега Дуная на всемъ протяжении этой территории весьма разнообразны, вътви Альпійскихъ горъ то образують здёсь довольно открытую мёстность, то подступають къ самому берегу. Въ культурно-историческомъ отношеніи эти берега представляють высокій интересъ. Многіе придунайскіе города этого края ведуть свое происхождение отъ римскаго времени и связаны съ цълымъ рядомъ историческихъ воспоминаній. Нікоторые изъ нихъ рано выдвинулись, какъ важные пункты на торговыхъ путяхъ. Такъ Линцъ (на правомъ берегу) представляетъ собою узелъ путей сообщенія, соединяя югъ съ сѣверомъ — долиною рѣки Трауна и важною дорогою въ Чехію (черезъ нын. Freistadt). Вѣна издавна (въ римское время — Vindobona) пріобръла преобладающее политическое и стратегическое значение своимъ выгоднымъ положеніемъ, ибо она какъ бы охраняетъ входъ по Дунаю въ альпійскую горную страну — съ одной стороны изъ малой угорской равнины, съ другой-изъ моравской равнины. Въ верхней Австріи находится интересный край, такъ называемый Зальцкамертуть по верхнему теченію ріки Трауна, заслуживиній по справедливости названіе Австрійской Швейцаріи. Онъ извъстенъ богатыми соляными копями (откуда и названіе), разработка которыхъ повидимому началась очень рано, еще въ доримскую эпоху. Въ историческомъ отношении очень важенъ восточный край нижней Австріи, т. е. равнина нижней Моравы. отличающаяся особеннымъ плодородіемъ почвы; здісь сходились важные пути съ ствера и съ юга, съ запада и съ востока, что

дѣлало изъ этой мѣстности арену частыхъ и рѣшительныхъ народныхъ столкновеній; здѣсь былъ одинъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ, гдѣ встрѣчались и боролись военныя силы народовъ востока и запада, гдѣ орды восточныхъ кочевниковъ торжествовали или встрѣчали отпоръ со стороны культурныхъ народовъ западной Европы, здѣсь по преимуществу велась упорная борьба дунайскихъ Славянъ съ Нѣмцами въ ІХ вѣкѣ, здѣсь наконецъ окончательно восторжествовали надъ тѣми и другими Угры, съ утвержденіемъ которыхъ на среднемъ Дунаѣ начинается новая историческая эпоха въ земляхъ нынѣшней Австро-Венгріи.

Обратимся теперь къ исторической судьбѣ только-что разсмотрѣнной дунайской территоріи и прослѣдимъ ее въ главныхъ ея чертахъ и важнѣйшихъ моментахъ, имѣя въ виду на правомъ планѣ этнические перевороты, которымъ она издавна подвергалась 1).

<sup>1)</sup> Не мъщаеть здъсь заранъе оговориться, что всплывшее въ послъднее время, благодаря усиліямъ нікоторыхъ славянскихъ ученыхъ (Шемберы (Západni Slované v pravěku, 1868), Сасинка (Dejiny drievn. národ. na územi terajš. Uhorska, 1867), особенно Терстеня ка (въ разн. статьяхъ словин, журн.: Novice, Koledar), Дринова, Засел. Балк. пол. Слав., 1872, въ «Чтеніяхъ Общ. И. и Др. Р.», кн. 4, и др.) митие о первобытности или глубокой давности Славянъ на Дунав, по нижнему и среднему его теченію, остается совершенно недоказаннымъ. Ученые, старавшіеся въ наше время поставить этотъ взглядъ на твердую почву, не могли привести въ пользу его никакихъ дъйствительно новыхъ и убъдительныхъ соображеній и доводовъ. Они продолжають вращаться въ области прежнихъ избитыхъ и сомнительныхъ доказательствъ и весьма гадательныхъ предположеній,-- и далье не двигаются... Сомнъваемся, чтобы и дальныйшія изысканія въ этомъ смыслы увънчались успъхомъ. Во всякомъ случаъ мы не считаемъ возможнымъ основать свое изложение на подобныхъ гаданияхъ, а потому совершенно оставляемъ въ сторонъ эту теорію и признаемъ первое появленіе Славянъ на Дунат (въ видъ военныхъ дружинъ въ гуннской ордъ) относящимся къ V въку, а первое разселеніе ихъ народными массами — къ VI вѣку. Другой вопросъ для насъ - возможность существованія славянскихъ поселеній въ древнівйшую,

Въ древнейшую доступную нашему наблюденію эпоху на среднемъ и нижнемъ Дунає жили племена *орако-иллирскія*, населявшія и всю северную часть Балканскаго полуострова. Опредёлить съ некоторою точностью, насколько они простирались на северозападъ неть возможности. Восточную часть занимающей нась территоріи населяла ветвь *оракійская* 1) а западную — ил-

такъ называемую доримскую эпоху въ некоторыхъ более северныхъ краяхъ древней Дакіи, напр. въ съверной Молдавіи и отчасти Трансильваніи. Можеть быть действительно между дакійскими племенами, покоренными Римлянами, были и Славяне. Нельзя не согласиться, что для такого предположенія есть коекакія основанія, хотя считать этоть вопрось вполив різшенным в въ этомъ смысаћ, какъ это дћлають нћкоторые, никакъ невозможно. Однимъ изъ немаловажныхъ доводовъ въ пользу этого взгляда-помимо данныхъ, представляемыхъ сохранившимися обломками дакійскихъ нарічій, считается извістное свидівтельство Нестора о Волохахъ (Волъхахъ), произведшихъ нашествіе на Славянъ дунайскихъ и покорившихъ ихъ (Лѣтоп. по Лаврент. сп. Спб. 1872 г., стр. 5). Въ этомъ сказаніи находять возможнымъ видеть смутныя воспоминанія о завоеваніи Дакіи Римлянами при Троянъ и о происшедшемъ вслъдствіе того движеніи среди населявшихъ ее племенъ. Срв. Срезневскій въ рецензім на трудъ Миклошича: Slavische Elemente im Rumunischen, Wien, 1861, Изелстія Отдів. рус. яз. и слов., т. Х, вып. 2, стр. 144—145. Срв. Брунъ, Черноморье, I (1879) «О родствъ Гетовъ съ Даками и проч.», стр. 265 и саъд. Дриновъ, Засел. Балк. пол. Слав., стр. 82, 83 еtc. Такого же взгляда о возможности существованія містнаго преданія о римскомъ завоеваніи, дошедшаго тімъ или другимъ путемъ и до нашего летописца, держится и академикъ А. А. Куникъ, хотя прежде онъ противопоставиль ему другое предположение, что «до Нестора могло дойти ученое мивніе, происшедшее изъ примвненія извістій классическихъ писателей къ древнійшимъ Славянамъ». При этомъ Куникъ думалъ о польскомъ вліяній на Нестора, имъя въ виду басни польскихъ историковъ среднихъ временъ о завоеваніяхъ Галловъ и Римлянъ. Уже въ 1860 г. Куникомъ была выражена та же мысль, что это мъсто Нестора есть «отголосовъ южной краковской учености XI въка». Замъчанія Куника къ статъъ Погодина «Гедеоновъ и его система». Приложение къ VI т. Запис. И. Ак. Н. № 2, 1864 г. стр. 54—56. Нынъ же Куникъ совершенно оставиль этоть взглядь. Однакожь и вь упомянутомь господствующемь толкованін извёстія о Волохахъ замётна всетаки нёкоторая натяжка. Нельзя не признать более правдоподобія въ предположеніи, что Несторь разумель туть современное ему движение Волоховъ съ юга, изъ-за Дуная на съверъ, слухи о которомъ не могли не дойти до него и начало котораго онъ относиль къ болъе древнему времени (миъніе В. И. Ламанскаго).

<sup>1)</sup> Въ Трансильваніи по Геродоту жили Агаенрсы, которыхъ признаютъ племенемъ родственнымъ Өракійцамъ и какъ-бы среднимъ звеномъ между Өракійцами и Скиескимъ народомъ, *Roesler*, Rom. Stud., S. 8.

мирская. Первый перевороть въ этническомъ составѣ дунайскихъ странъ произвелъ кельтскій погромъ въ IV вѣкѣ. Послѣ прихода и расположенія Кельтост на среднемъ Дунаѣ, обнаруживается здѣсь новое распредѣленіе народностей. На востокѣ выступають на сцену новыя еракійскія племена: появляются Геты (перешедшіе съ праваго берега Дуная), а затѣмъ рядомъ съ ними выплывають мало по малу и Даки. Отношеніе ихъ другъ къ другу для насъ неясно 1).

На западѣ Кельты, простиравшіеся не далѣе Тиссы<sup>2</sup>), подавили своею массою прежнее, вѣроятно очень не густое иллирское населеніе. Нѣкоторыя иллирскія племена на западѣ (Реты, Истрійцы) продолжали послѣ того существовать среди Кельтовъ; остальное было мало по малу поглощено послѣдними.

Кельты дёлились на Боеег (вънынёшней Богеміи, на востокъ до отроговъ Карпатскихъ, на югъ и юговостокъ до Дуная и средней Тиссы), Таерискоег (вънынёшней Штиріи, Каринтіи и Зальцбурге) и Скордискоег (на юговостокъ отъ последнихъ по Драве, Саве и Дунаю и еще южнее). Въ І веке до Р. Х. после объединенія дакійскихъ племенъ (при Бурвисте) происходить столкновеніе ихъ съ Кельтами. Бои оттесняются изъ земли между Тиссой и Дунаемъ дале на западъ, а ихъ прежнія жилища становятся известными подъ именемъ «Бойской пустыни». По распаденіи союза Бурвисты появляются на Дунае некоторыя новыя племена; такъ откуда-то съ севера въ дунайскую и тисскую равнины спускается сарматское племя Языгоег и занимаетъ «Бойскую пустыню», оттеснивъ на востокъ распространившихся сюда Даковъ 3). Такимъ образомъ къ началу новой христіанской эры дунайская территорія представляеть слёдующую этиче-

<sup>1)</sup> См. объ этомъ *Roesler*, Rom. Stud. главы: Die Geten (1—25), Die Dacier (25—63), также Брунъ, Черноморье, ч. I, Одесса,1879, статья «О родствъ Даковъ съ Гетами», стр. 241—277.

Дриновъ. Заселеніе Балк. полуостр. Слав., Чтенія О. И. и Др., 1872,
 кв. 4, стр. 67.

<sup>3)</sup> Roesler, ibid., S. 29.

скую картину: на западѣ, въ альпійскомъ краѣ, сохранялись нѣкоторыя племена ерако-иллирской семьи (напр. Реты), хотя и не безъ кельтской примѣси. На среднемъ Дунаѣ, въ Чехіи, Моравіи, древнемъ Норикѣ и Панноніи, на Савѣ и Дравѣ господствовали Кельты, среди которыхъ кое-гдѣ держались скудные остатки прежняго (иллирскаго) населенія. Далѣе на востокъ между Дунаемъ и Тиссою сидѣли Языги. Нынѣшнюю восточную Угрію, Трансильванію, Буковину, Молдавію и Валахію населяли племена гето-дакійскія.

Таково было населеніе дунайских странь, когда имъ суждено было подвергнуться вліянію двухъ противоположных силъ, которыя подвигались на встрёчу другь другу и которымъ неизбёжно предстояло столкнуться на ихъ почвё. Силы эти были— Римская имперія съ одной стороны, германскіе и сарматскіе народы съ другой. Германцы уже занимали тогда среднюю Европу и господствовали между Одеромъ и Рейномъ. Римляне были готовы водворить свое владычество на берегахъ средняго Дуная 1).

Незадолго до Р. Х. (ок. 15 г.) Римляне съ большимъ трудомъ и потерями завоевали наконецъ Паннонію, Норикъ, Рецію и Винделицію. Земли съ исключительно кельтскимъ населеніемъ (Норикъ) оказали при этомъ несравненно менѣе сопротивленія, чѣмъ земли съ отчасти сохранившимся еще ерако-иллирскимъ населеніемъ (особенно Паннонія).

На востокѣ, послѣ вторичнаго объединенія дакійскихъ племенъ при могущественномъ Децебалѣ, Римъ встрѣтилъ сильныхъ и упорныхъ противниковъ. Только въ началѣ ІІ вѣка по Р. Х. Трояну удалось завоевать и Дакію (105 г.). Жившіе между Дунаемъ и Тиссой Языги вѣроятно также признали верховную власть Рима. Такимъ образомъ со ІІ вѣка въ дунайскихъ странахъ водворилось римское господство, а съ нимъ долженъ былъ начаться перевороть и въ этническомъ составѣ земель, под-

<sup>1)</sup> Въ 35 г. до Р. Х. Октавіанъ овладівть Сегестой (Segesta, рим. Siscia, нын. Sissek) при впаденіи р. Кульпы въ Саву. Этимъ онъ положилъ основаніе завоеванію Панноніи.

вергшихся римской колонизаціи. Излипне было бы для нашихъ цёлей распространяться объ утвержденіи въ завоеванной территоріи римскихъ порядковъ, римскаго вліянія и культуры. Извёстно, какихъ результатовъ въ дёлё романизаціи достигли Римляне въ дунайскихъ странахъ, благодаря своей изумительной дёятельности, настойчивости и послёдовательности, и несмотря на то, что съ самаго начала имъ пришлось стать въ оборонительное положеніе и огражать напоръ сёверныхъ варваровъ, которые съ постоянно возраставшими силами и дерзостью напирали на границы римскихъ владёній.

Успѣхи романизаціи зависѣли конечно отъ мѣстныхъ территоріальныхъ и этнологическихъ условій. Чѣмъ благопріятнѣе они были для развитія римской жизни и культурной дѣятельности, тѣмъ глубже и прочнѣе, разумѣется, пускала корни въ тѣхъ мѣстахъ римская колонизація, тѣмъ успѣшнѣе и скорѣе шло ороманенье туземнаго населенія. Конечно въ мѣстностяхъ, важныхъ въ промышленномъ и торговомъ отношеніяхъ, въ удобныхъ для разработки альпійскихъ долинахъ, отчасти по берегамъ самого Дуная и особенно его притоковъ, Римляне первоначально утвердились прочнѣе, чѣмъ въ мало доступныхъ горахъ, куда они проникли уже позже (спасаясь отъ варварскихъ нашествій), и въ широкихъ долинахъ и низменностяхъ.

Изъ дунайскихъ странъ на западѣ подверглись значительной романизаціи Норикъ и Паннонія 1) (гораздо позже Реція), на востокѣ римская жизнь и культура развились съ особенною силою въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Дакіи, а именно: въ нынѣшнемъ Банатѣ, въ занадной и центральной частяхъ Трансильваніи и въ Малой Валахіи 2). Отсюда Римляне распространяли свое вліяніе и въ остальные края обширной дакійской области. Между тѣмъ средняй полоса дунайской территоріи, низменность между Дунаемъ и

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ этихъ областяхъ романизація шла весьма не равномѣрно. См. Катmel, Die Anf. deutsch. Leb. in Oesterr. (1879) S. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jung, Roemer und Romanen in den Donauländern, Innsbr., 1877, S. 105 Roesler, S. 46.

Тиссою, и на востокъ отъ Тиссы, осталась совершенно внѣ римской колонизаторской и культурной дѣятельности—конечно вслѣдствіе своего степного пустыннаго характера, не благопріятнаго для прочной осѣдлости. Обитавшіе здѣсь полукочевые Языги признавали сначала, повидимому, верховную власть Рима, но затѣмъ подступившіе къ ихъ предѣламъ германскія полчища безъ труда увлекли ихъ въ союзъ противъ имперіи.

Продолжительность римскаго господства въ обоихъ центрахъ на Дунать была не одинакова. Тамъ, гдт оно началось ранте, оно и продолжалось долте, чтмъ тамъ, гдт оно было водворено позже. Въ Дакіи оно прекратилось уже во второй половинт ПП втка (271 г.), когда Авреліанъ уступиль эту область Гомамъ,— следовательно длилось около 170 летъ; на западт Римляне оставались хозяевами приблизительно въ теченіи 4-хъ втковъ: Паннонія оставалась римскою провинцією до гуннскаго погрома (пол. V втка), въ Норикт власть Рима держалась еще долте.

Водвореніе и д'ятельность Римлянъ на Дуна задержало на время напоръ съ съвера варварскихъ народовъ, жаждавшихъ добычи и стремившихся проявить свою первобытную силу, но не могло положить ему предела на долго. Въ прилегавшемъ къ имперіи обширномъ германскомъ мірѣ уже въ І вѣкѣ христіанской эры стало обнаруживаться значительное движение, которое не могло не угрожать спокойствію великой имперіи и не вызвать съ ея стороны усиленной бдительности. Къ концу II въка это движение достигло крайняго напряжения: постоянныя столкновенія римскихъ силь съ германскими на среднемъ Дуна в обратились въ открытую и упорную борьбу, известную въ исторіи подъ именемъ Маркоманской войны (съ 161 г.). Въ ней приняли участіе не только непосредственно германскіе сосёди Римлянъ (Маркоманны, Квады и др.), но и другія германскія и сарматскія полчища, учлеченныя начавшимся около этого времени всеобшимъ передвижениемъ германскихъ народовъ. Маркоманскую войну принято считать первымъ актомъ великаго переселенія

народовъ 1). Съ нею одновременно совершилось переселеніе гомских племенъ (т. е. съверныхъ Готовъ и имъ родственныхъ народностей) отъ Балтійскаго моря и Вислы на югъ къ берегамъ
Понта и нижняго Дуная. Увлеченныя съ Готами полчища Вандаловъ, Бургундовъ и Гепидовъ расположились на западъ отъ
нихъ и воспользовались маркоманской войной для своихъ первыхъ вторженій въ римскіе предълы. Хотя неръщительный
исходъ этой войны и не сопровождался для Римлянъ территоріальными потерями, онъ всетаки имълъ важное значеніе для послъдующей судьбы дунайской территоріи. Массы варваровъ
были переселены Маркомъ Авреліемъ въ предълы имперіи, на
равнины Панноніи и Дакіи, и такимъ образомъ былъ введенъ
новый элементъ въ этническій составъ подунайскихъ владъній
Рима. Впослъдствіи онъ долженъ былъ послужить значительной опорой для германскихъ завоевателей этихъ странъ.

Силы Римлянъ кое-какъ устояли противъ перваго сильнаго натиска варварскаго міра. Однако силы эти съ теченіемъ времени не только не укрѣплялись, а напротивъ замѣтно ослабѣвали и уменьшались параллельно съ тѣмъ процессомъ государственнаго и общественнаго упадка и разложенія, который мало по малу охватывалъ весь организмъ имперіи. Между тѣмъ завоевательныя стремленія варваровъ и страсть ихъ къ опустошительнымъ набѣгамъ постоянно возростали, росла въ нихъ и увѣренность въ превосходствѣ своихъ силъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и дерзость ихъ, и презрѣніе къ врагу.

Въ III въкъ перевъсъ въ этой отчанной борьбъ имперіи за существованіе ръшительно склонился на сторону ен враговъ. На западъ произошелъ новый и сильный натискъ сопредъльныхъ съ Панноніей и Норикомъ германскихъ народовъ; изъ ихъ среды по собственному почину выдълялись для этой цъли всъ боевыя силы и такимъ образомъ составлялись огромныя военныя дружины, которыя посвящали себя исключительно наступательной войнъ

<sup>1)</sup> Wietersheim, Geschichte der Völkerwanderung, II, Leipz. 1864, S. 487.

съ властолюбивымъ сосёдомъ. Такимъ образомъ эти западные Германцы боролись съ Римомъ не политическими, а свободными военными союзами, которымъ обязаны своимъ происхожденіемъ такъ называемые «военные народы» (Kriegsvölker), каковы напр. Аллеманны и Франки 1).

На востокѣ начали свои опустопительныя вторженія Готы и родственныя имъ племена. Въ 30-хъ гг. III вѣка Готы уже нахлынули въ восточную Дакію и подчинили своей власти тамошнія полунезависимыя племена (Костобоковъ, Карповъ, Певниновъ). Съ той поры слѣдуетъ цѣлый рядъ вторженій за Дунай какъ Готовъ, такъ и другихъ выступившихъ на военное поприще племенъ — Корповъ, Борановъ, Уругундовъ, потомъ Гепидовъ и Геруловъ. Эти ужасныя бъдствія принудили наконецъ Римлянъ къ крайней и рѣшительной мѣрѣ —къ уступкѣ варварамъ Дакіи и къ выселенію оттуда на правый берегъ Дуная римскихъ колонистовъ (271). Прибливительно къ тому же времени на западѣ, послѣ новыхъ (съ 260 г.) стремительныхъ германскихъ набѣговъ, римской политикѣ удалось и здѣсь уладить свои отношенія къ безпокойнымъ сосѣдямъ.

Затемъ наступаетъ приблизительно столетіе затишья, только время отъ времени прерываемаго въ жизни варварскаго міра и его отношеніяхъ къ имперіи. Благодаря временному счастливому повороту въ государственной жизни, во внутренней и внёшней политике сильныхъ и мудрыхъ римскихъ императоровъ того времени, особенно Діоклитіана, пріостановилось завоевательное движеніе Германцевъ: они повидимому какъ бы отдыхали отъ продолжительной и упорной борьбы и собирались съ новыми силами. Только новый неожиданный толчекъ, полученный ими съ востока роковымъ для всего тогдашняго европейскаго цивилизованнаго міра пунискими погромомъ (въ 60-хъ гг. IV века), привель ихъ снова въ могучее движеніе и увлекъ въ последнюю великую борьбу, ногубившую западную имперію и положивную

<sup>1)</sup> Wietersheim, ibid., S. 428.

основаніе могуществу новыхъ міровыхъ народовъ на ея разва-

Много темныхъ и далеко еще не рѣшенныхъ вопросовъ представляетъ любопытная эпоха «переселенія народовъ». Вопросы эти касаются не только ея отдѣльныхъ эпиводовъ и подробностей, судьбы народовъ и племенъ, въ ней участвовавшихъ (имена которыхъ потомъ безслѣдно исчезаютъ изъ исторіи), но и самой сущности этихъ народныхъ переселеній, ихъ характера и особенностей, наконецъ быта переселявшихся народовъ. Всякая попытка рѣшенія этихъ вопросовъ не можетъ не сопровождаться глубовимъ и всестороннимъ ихъ изученіемъ, а потому, не имѣя въ виду такого изученія, мы въ своемъ изложеніи оставляемъ въ сторонѣ все частное и касаемся слегка липь того общаго, что можетъ пролить хоть нѣкоторый свѣтъ на дальнѣйтиую судьбу дунайскихъ странъ.

Когда гуннскій погромъ произвель новый перевороть въ расположении и взаимныхъ отношенияхъ народностей какъ по всей дунайской территоріи (отъ Чернаго моря до Альпъ), такъ и въ сосъднихъ земляхъ, этническій составъ занимающихъ насъ странъ отличался уже чрезвычайною пестротой и разнообразіемъ народныхъ типовъ. Это разнообразіе было, конечно, всего зам'тнъе въ обоихъ центрахъ римской дъятельности и колонизаціи, съ одной стороны въ Норикъ и Панноніи, съ другой въ Дакіи. Римскіе колонисты, между которыми были и собственные Римляне и переселенцы изъ различныхъ краевъ общирной римской имперія, романизованные туземцы орако-мілирскаго и кельтскаго пронсхожденія, туземцы еще не ороманенные (иллирскія, кельтскія, дакійскія народности), Германды на римской служб'в (сл'ёдовательно уже принявшіе нікоторыя черты римскаго типа), многочисленные Германцы и Сарматы, переселенные сюда Римлянами во время ишкоманской и другихъ войнъ съ варварами, кочевые Языги между Дунаемъ и Тиссою, наконецъ Готы, Вандалы и нѣкоторыя другія германскія племена въ восточной Дакін, — таково было разнообразное населеніе дунайскихъ странъ въ первые въка христіанской эры до паденія въ нихъ римскаго господства. Чёмъ ближе къ центру, т. е. къ средней, тиссо-дунайской низменности, тёмъ, разумѣется, народонаселеніе становилось все однообразнѣе, а съ тѣмъ вмѣстѣ и рѣже; въ равнинѣ между Дунаемъ и Тиссою первоначально кочевали, кажется, одни только Языги, которыхъ впослѣдствіи покорили легко проникшіе туда Германцы (Вандалы?)

Во второй половинъ III въка, какъ уже сказано, Римляне. видя невозможность удерживать долее Дакію, которая и безь того последнее время de facto была почти вся въ рукахъ варваровъ, уступили ее Готамъ и отвели своихъ колонистовъ на правый берегь Дуная 1). Такимъ образомъ съ конца III въка населеніе Лакіи, безъ всякой объединяющей политической власти, не могло уже оказывать никакого сопротивленія дальнейшему напору въ нее германскихъ племенъ, а темъ менее могло помещать стремительному нашествію Гунновъ, которыхъ не были въ состояніи удержать ни готскіе политическіе союзы, ни державшаяся еще власть Римлянъ въ Панноніи. Здёсь населеніе было тоже чрезвычайно смѣщанное (изъдревнихъ Иллировъ, Кельтовъ, Римдянъ, Германцевъ и Сарматовъ), а потому также легко могло поддаться такой силь, какую собой представляла гуннская орда, и даже быть ею увлеченной къ общему наступленію противъ прежнихъ своихъ властителей.

Въ концѣ IV вѣка Готы населяли довольно обширную территорію въ южныхъ степяхъ Россіи, простираясь на востокъ до Дона, на западѣ занимая и восточную часть Дакіи, т. е. нынѣшнюю Молдавію (Вестоты). Въ Дакіи рядомъ съ ними жили, кажется, Вандалы, время прихода которыхъ съ сѣвера (съ Лабы) мы точно опредѣлить не можемъ, а также родственные Готамъ Гепиды. Разбитые въ войнѣ съ Готами, Вандалы съ разрѣшенія императора Константина поселились въ Панноніи, гдѣ оста-

<sup>1)</sup> Вопросъ о томъ, могли ли остаться въ Трансильваніи романскіе элементы послѣ этого и сохранялись ли затѣмъ непрерывно до переселенія новыхъ романскихъ выходцевъ изъ-за Дуная, мы еще разсмотримъ ниже.

вались до начала V въка (406), а на ихъ прежнее мъсто распространились Готы.

Воинственная кочевая орда монгольского племени Гиннова. оставивъ по какимъ-то неизвъстнымъ намъ причинамъ степи средней Азіи, во 2-й половинь IV выка устремилась на запады, вы Европу. Увлекши съ собою встрътившіяся на пути массы другихъ кочевниковъ, по всей въроятности турецкаго, а можетъ быть также и финскаго племени, она, возрастая въ количествъ, неудержимымъ потокомъ хлынула въ степи нынѣшней южной Россіи. Прежде всего были подчинены примкнувшіе затемъ къ завоевателямъ *Аланы* между Волгой и Дономъ. Одинаковая участь постигла всявдъ за этимъ (ок. 375 г.), по мере дальнейшаго движенія Гунновъ на западъ къ Дунаю, всѣ германскіе народы, расположенные на обширномъ пространствъ отъ Дона до средняго Луная, за исключениемъ тъхъ ихъ частей, которыя успъли спастись бъгствомъ отъ хищныхъ пришельцевъ. Такъ подчинены были Остготы, небольшая часть которых в бытала на запады; затыть и Дакія со всеми ея обитателями, разными соплеменными Готамъ германскими, сарматскими и древне-дакійскими племенами (за исключеніемъ, въроятно, горцевъ, недоступныхъ для кочевой орды), признала господство Гунновъ.

Только главная масса Вестиотов съ присоединившимися къ нимъ толпами нѣкоторыхъ другихъ германскихъ племенъ искала спасенія въ предѣлахъ Восточной имперіи и получила разрѣшеніе переселиться за Дунай. Между тѣмъ Гунны не думали останавливаться въ своемъ неудержимомъ стремленіи, пока наконецъ не достигли страны, чрезвычайно удобной какъ для ихъ собственнаго мѣстопребыванія, такъ и для ихъ далынѣйшихъ грабительскихъ и завоевательныхъ цѣлей. Черезъ нынѣшнюю Валахію, слѣдуя все вдоль по Дунаю, они проникли въ равнину средняго его теченія и расположились отчасти въ нижней Панноніи, отчасти въ низменности между Дунаемъ и Тиссою. Одновременно съ ними хлынули къ среднему Дунаю и воинственныя германскія полчища, безъ сомнѣнія весьма до-

вольныя случаемъ возобновить традиціонную борьбу съ Римлянами и поживиться богатой добычей, хотя бы и подъ предводительствомъ грубой и хищной орды азіятовъ. Такимъ образомъ могучему вождю этой орды не трудно было образовать на берегахъ Дуная сильный военный союзъ изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ, который нанесъ наконецъ смертельный ударъЗападной Римской имперіи, подготовиль ея окончательное паденіе (476 г.). Въ началѣ V вѣка группа германскихъ народовъ, сдвинутая съ своихъ мъстъ, устремилась въ западные предълы имнеріи, въ Галлію, Испанію, а оттуда и въ Африку; въ этихъ краяхъ нашли себѣ новую родину Вандалы, Аланы, Свевы, Бургунды и Вестготы. Затымъ вътечение полустольтия громили восточныя и западныя страны имперіи Гунны съ своими союзниками. Исторія гуннскихъ походовъ и судьба аттиловой державы хорошо извёстны. Для насъ всего важнъе тоть этническій перевороть, который совершился на дунайской территоріи съ гуннскимъ погромомъ.

Мы видели, что уже въ періодъ, предшествовавшій гуннскому нашествію, германскій элементь господствоваль въ восточныхъ земляхъ (Дакін), а съ переходомъ Вандаловъ въ Паннонію — и на среднемъ Дунать. Вторженіе Гунновъ имтью слъдствіемъ съ одной стороны приливъ новыхъ германскихъ массъ въ дунайскія страны, съ другой — рядъ передвиженій уже сидъвшихъ здъсь германскихъ племенъ, а вмъсть съ тъмъ - надо полагать — и значительное смѣшеніе ихъ другъ съ другомъ (поглощение мелкихъ наиболее сильными и многочисленными). Что же касается участи туземцевъ (т. е. римскихъ колонистовъ, ороманенныхъ и неороманенныхъ орако-иллирскихъ и кельтскихъ элементовъ), то нъкоторая часть ихъ, безъ сомнънія, должна была стать жертвой бъдствій гунно-германскаго погрома; другая часть успала вароятно бажать и укрыться оть новыхъ властителей въ мало доступныхъ горныхъ местностяхъ, где продолжала существовать еще долгое время послё того, какъ остатокъ древнъйшихъ слоевъ населенія. Большинство же, не покинувшее своихъ жилищъ, было покорено и принуждено платить дань, повсей в в роятности, продуктами землед в лія, однимъ словомъ удовитворять насущнымъ потребностямъ новыхъ своихъ повелителей, презиравшихъ мирный землед в леческій трудъ и искавшихъ прежде всего военной д в ятельности среди походовъ и грабительскихъ на в здовъ. Что касается германскихъ и сарматскихъ поселенцевъ римскаго в ремени, то они постепенно сливались и см в в в лись съ своими соплеменниками. Такъ же слились съ новыми пришельцами по всей в в роятности и Квады и остатки Языговъ на среднемъ Дуна в. Съ этнологическимъ переворотомъ былъ разум в в связанъ переворотъ и въ культурныхъ отношеніяхъ дунайскихъ странъ. Изв в ста горькая участь, которой должны были подвергнуться в с в насажденія и созданія Римлянъ въ Панноніи, а зат в мъ и Норик в (въ Дакіи они были уничтожены гораздо ран в е).

Лля насъ гуннское нашествіе имфетъ особенно важное значение еще и по другой причинъ. Есть достаточное основаніе предположить, что съ Гуннами проникли на Дунай первыя толпы Славянг. На существование славянского элемента въ гуннскихъ полчищахъ довольно ясно намекаютъ извёстныя показанія византійца Приска, оставившаго описаніе своихъ впечатабній о путешествів и пребываній у Аттилы посольства Восточной имперіи, въ которомъ и онъ участвовалъ 1). Эти толпы Славянъ могли быть увлечены съ береговъ Днѣстра, гдѣ они до прихода Гунновъ жили подъ властью Готовъ. Были ли они невольно захвачены гуннскимъ потокомъ, или присоединились къ нему по собственному побужденію, сказать трудно. Первое намъ кажется въроятите. Неизвъстно также, составляли ли Славяне въ гуннской ордъ нъчто отдъльное, напр. родъ особыхъ славянскихъ дружинъ, или они представляли просто одинъ изъ элементовъ того разнороднаго сброда, какимъ въ сущности была орда

<sup>1)</sup> Excerp. e Prisci Historia, ed. Bonn. p. 183, 190; См. Дриновъ, Заселеніе Балканскаго полуострова Славянами (Чтенія Общ. Ист. и Др. Сл. 1872, кн. 4) стр. 68—69. Есть на то указаніе и у Іорнанда (Jordan. с. 49), называющаго пиршество на могиль (въ описаніи похоронъ Аттилы) стравож (strava), словомъ чисто славянскимъ. Дриновъ, тамъ же.

собственно *гуниская*, не считая слёдовавшихъ по ея стопамъ германскихъ полчищъ, продолжавшихъ и на дунайской территоріи сохранять по возможности свою племенную раздёльность 1). Во всякомъ случаё эти первыя, можетъ быть и довольно многочисленныя, славянскія толпы были, такъ сказать, еще случайными пришельцами на берега средняго Дуная, такъ какъ ихъ переселеніе не находилось въ непосредственной связи съ тёмъ движеніемъ славянскихъ массъ на югъ и западъ (къ нижнему Дунаю), которое началось послё распаденія гуннскаго союза и послё бывшаго затёмъ передвиженія всей группы германскихъ народовъ далѣе на западъ. Какъ бы то ни было, эти «гуннскіе» Славяне были первыми представителями славянства на Дунаё и въ борьбё новыхъ народныхъ силъ съ дряхлой имперіей.

Со смертію Аттилы (453) распался и гуннскій союзъ. Только сильная воля, умъ и энергія этого великаго вождя въ состояніи были поддерживать единеніе и политическую связь всѣхъ повиновавшихся ему разнородныхъ элементовъ. Побѣжденные возставшими противъ нихъ Готами и Гепидами, толпы Гунновъ разбрелись повидимому въ разныя стороны; часть ихъ вернулась, кажется, въ свое прежнее временное мѣстожительство—на берега Чернаго моря.

Настаеть эпоха исключительного господства Германцевз на дунайской территоріи, продолжающаяся цілое столітіе (до 60-хъ годовъ VI віка). Послі побіды надъ Гуннами начинается новое движеніе среди германскихъ народовъ, а сътімъ вмісті и неизбіжныя столкновенія. Остававшіеся на берегахъ Понта Остготы протісняются въ Паннонію, гді соединяются съ жившими уже здісь соплеменниками. Большую часть древней Дакіи, а именно Трансильванію и Валахію, занимали тогда Гепиды («Gepidia»), послі Остготовъ самое многочисленное и сильное германское племя на Дунаї. Въ равнину между Дунаемъ и Тиссою, недавнія жилища самихъ Гунновъ, проникаеть съ сівера племя Геруловз, го-

<sup>1)</sup> Hunfalvy, Ethn. v. Ung., S. 78.

сподствовавшее здесь впрочемъ не долго, а за ними бывшую землю Квадовъ занимаетъ другое нѣмецкое племя — Pyru, упоминаемое уже въ походахъ Гунновъ на западъ. Наиболее сильныя германскія племена (Остготы и Гепиды), одолевь Гунновь и почувствовавъ свою силу и свободу, не могли довольствоваться своимъ положеніемъ: они продолжали стремиться къ своей заветной цели окончательному разрушенію могущества Римлянъ на западѣ и овладенію ихъбогатымъ наследіемъ. Вся последующая эпоха представляеть собою рядъ попытокъ германскихъ народовъ утвердить свое господство на земляхъ павшей наконецъ въ 476 г. Западной имперіи, особенно въ Италіи и прилегающей къ ней съ съвера альпійской территоріи, попытокъ, сопровождавшихся столкновеніями, взаимною борьбою и попеременнымъ торжествомъ однихъ надъ другими. Остготы переходять изъ Панноніи въ Мизію (474), а оттуда въ Италію и основывають здісь могущественную остготскую державу Теодориха (489); еще передъ этимъ последнимъ событіемъ Одоакръ торжествуеть надъ Ругами (487—8), 1) распространившимися въ Панноніи по удаленіи изъ нея Готовъ; Гепиды расширяють свою власть на западъ и приходять въ столкновеніе съ Остготами (изъ-за Срема). Новое сильное германское племя Лангобардооз переселяется съ съвера въ Панновію и вступаеть въборьбу съ Гепидами, имфвшую роковой для последнихъ исходъ; наконецъ Лангобарды, этотъ последній господствовавшій на среднемъ Дуна германскій народъ, переселяются въ Италію. Таковы важнівшіе событія этой бурной эпохи владычества воинственныхъ германскихъ полчищъ въ дунайскихъ странахъ; эпоху эту можно признать переходною въ этническихъ судьбахъ этихъ странъ, ибо съ нею (по крайней мфрф со второй ея половиной) совпадаеть постепенное обновление осъдлаго населенія дунайской территоріи посредствомъ прилива въ нее новой свъжей расы, пустившей въ ней прочные корни и призванной уже

<sup>1)</sup> Руги были отчасти истреблены въ войнѣ съ Одоакромъ, отчасти примкнули потомъ къ Остготамъ и исчезли постепенно подъ властью последнихъ въ Италіи. См. Zeuss, Die Deutschen, S. 486.

не къ разрушенію старыхъ, а къ созданію новыхъ порядковъ и культурныхъ отношеній.

Лангобарды, придвинувшись къ среднему Дунаю, не сразу овладели Панноніей. Первоначально они заняли бывшія земли Руговъ (такъ наз. Rugiland), оставившихъ въ концѣ V вѣка свои жилища на Дунав (приблизительно между р. Моравой и Энжей). Отсюда они въ началь VI въка передвинулись на юговостокъ за Дунай, въ тиссо-дунайскую равнину, где подпали было власти Геруловъ. Однакожъ это продолжалось не долго. Одержавъ верхъ надъ последними, они вытеснили ихъ въ бывшую Руговъ. Отсюда Герулы ушли частію куда-то на стверъ (въ Скандинавію?), частію въ земли Восточной имперіи, власти которой и подчинились (въ нижней Панноніи). Между темъ усиленіе Гепидовъ казалось опаснымъ для Византін, и вотъ Юстиніанъ находить себъ сильныхъ союзниковъ въ Лангобардахъ, которымъ и предоставляетъ во владение Паннонію. Здёсь они и утверждаются (около 526 г.) и остаются слишкомъ 40 летъ, постоянно поддерживая Византійскую имперію то противъ Гепидовъ, то противъ Остготовъ. Въ 567 году они вступають въ решительную борьбу съ Гепидами, окончившуюся полнъйшимъ разрушеніемъ могущественной державы послъднихъ и, какъ кажется, истребленіемъ значительной части ихъ племени. Но этого результата Лангобарды достигли не одни. Ихъ союзникомъ противъ Гепидовъ была новая, пришедшая съ востока, кочевая орда Аваровъ, которымъ и следуетъ, кажется, приписать первенствующую роль въ окончательномъ разгромѣ и гибели Гепидовъ. Нельзя не предположить, что и переселеніе всявдь затемь самихь победителей, Лангобардовь, въ Италію обуслованвалось въ значительной степени разрушительнымъ вторженіемъ Аваровъ въ дунайскую равнину.

Постепенное передвиженіе германскихъ народовъ на югъ и на западъ, какъ изъ нынъшней съверной Германіи и странъ прикарпатскихъ, такъ равно и съ нижняго и средняго Дуная, естественнымъ образомъ влекло за собой подобное же передвиженіе по ихъ стопамъ въ обезлюдѣвшія земли—ихъ восточныхъ сосѣдей, Славянъ. Занятіе славянскими племенами всей дунайской территоріи, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстностей (о чемъ будетъ сказано ниже), отъ восточныхъ Карпатовъ до крайнихъ предѣловъ ихъ распространенія на западъ (въ Тиролѣ), совершилось приблизительно въ теченіе столѣтія, отъ конца V до конца VI вѣка. Едва-ли не цѣлымъ вѣкомъ ранѣе (съ конца IV по конецъ V вѣка) Славяне распространились по всей сѣверной Германіи до Эльбы и Саалы.

Какъ въ свое время гуннскій погромъ способствоваль движенію Германцевъ на западъ, такъ точно въ VI вѣкѣ Авары увлекли въ своемъ вторженіи въ дунайскую равнину массу славянскихъ переселенцевъ и тъмъ дали сильный толчекъ славянской колонизаціи по всей дунайской территоріи. Однако есть полное основаніе полагать, что и до аварскаго погрома Славяне уже успъли проникнуть во многія ея окрайны, особенно на съверъ и на востокъ. По всей въроятности уже къ первой половинъ VI въка (а можетъ быть и къ концу V в.) слъдуетъ отнести ихъ разселеніе съ одной стороны (съ сѣвера) въ Чехін и Моравін, съ другой (съ востока) — въ восточной и южной частяхъ древней Дакін, т. е. въ Молдавін на нижномъ Дунав, и можеть быть даже отчасти въ Трансильваніи. Этому распространенію врядъ ли могли помѣшать Гепиды, главныя силы которыхъ сосредоточивались тогда въ более западныхъ местностяхъ (въ нынешней центральной Венгріи) и подъ покровительствомъ которыхъ къ тому же, повидимому, уже кое-гат жили Славяне 1). Но конечно только съ паденіемъ германскаго господства на Дунав и съ передвижениемъ большей части Германцевъ на западъ и въ Италію<sup>2</sup>), Славяне могли безъ особеннаго труда и препятствій

<sup>1)</sup> Roesler, Zeitpunkt der slavisch. Ansiedel. an. d. unteren Donau Sitzugsber. d. Wien. Akad. d. Wiss., B. 73, 1873, S. 89, 91.

<sup>2)</sup> Самое племя Гепидовъ не могло быть многочисленно. Ихъ политическій союзъ состояль в роятно изъ многихъ другихъ элементовъ германскихъ и сарматскихъ, надъ которыми они господствовали. Очень можетъ быть, что по разрушеніи ихъ державы Лангобардами эти освобожденные элементы, да

васелить дунайскія земли. Къ сожальнію многимъ изъ нихъ пришлось на первыхъ же порахъ испытать тяжелое иго жестокихъ Аваровъ.

Опуствніе и обезлюденье придунайских земель передъ переселеніемъ Славянъ было однакожъ отнюдь не общее и не полное. Дъйствительно, нъкоторые края (особенно степныя равнины) должны были обратиться почти въ совершенныя пустыни, но встрёчались и такія м'естности, въ которыхъ сохранялось прежнее населеніе и притомъ большею частію древитишее, происходившее еще изъ эпохи римскаго владычества, ибо остатки Германцевъ (Гепидовъ) должны были быть очень немногочисленны. Такъ, бол ве другихъ оставались населенными (хотя и не густо) нѣкоторые гористые края, какъ въ альпійской области, такъ безъ сомнівнія и въ Трансильваніи. Края эти, самой природой защищенные отъ наиболъе разрушительныхъ народныхъ теченій, именно отъ вторженія хищныхъ конныхъ кочевниковъ, служили уб'єжищемъ многимъ спасавшимся въ нихъ обитателямъ соседнихъ мене защищенныхъ долинъ и равнинъ. Когда утихла буря гунно-германскихъ переселеній, многіе изъ этихъ туземцевъ могли воротиться въ покинутыя мъстности. Эти старые обитатели подунайскихъ странъ, которыхъ застали здёсь Славяне, пережили всё превратности бъдственныхъ временъ переселеній, хотя и не могли не спуститься на сравнительно нисшую противъ прежняго степень культуры (на степень пастушеского быта), ибо всякая культурная д'вятельность и развитіе должны были быть парализованы въ эту смутную эпоху. На западъ, въ альпійской области, это были остатки кельто-романского, а на востокъ, въ Трансильваніи, — дакійскаго и отчасти дако-романскаго населенія. Сохраненіе романскихъ элементовъ въ восточныхъ Альпахъ въ періодъ славянской колонизаціи и даже гораздо позже, несмотря на его постепенную

и отчасти сами Гепиды примкнули къ послёднимъ и вмёстё съ ними переселились въ Италію. Не даромъ Павелъ Діаконъ (II, 26), сообщающій о переселеніи Лангобардовъ, называетъ между племенами сопровождавшими ихъ—Гепидовъ, Сарматовъ, Болгаръ.... См. Büdinger, Oesterr. Gesch., S. 60.

славянизацію, а потомъ германизацію, не подлежить сомивнію и никъмъ не оспаривается. Нельзя однакожъ сказать того же о древней Дакіи, хотя она нынѣ почти исключительно населена романскимъ народомъ — Валахами или Румынами. Откуда произошель этоть румынскій народз, составляеть ли онъ хоть отчасти продукть романизаціи древней Дакіи, или онъ не имъеть съ ней ничего общаго и образовался въ сравнительно болѣе позднее время изъ элементовъ пришлыхъ и возникшихъ на совершенно иной почвъ—воть капитальный и несомивно глубоко-важный вопросъ, возбудившій въ послѣднее время, послѣ изслѣдованій Рёслера, самую оживленную борьбу ученыхъ миѣній и вызвавшій много безспорно замѣчательныхъ разысканій.

Было время, когда на Румынъ никто и не думалъ смотръть иначе, какъ на прямыхъ потомковъ римскихъ колонистовъ древней Дакіи. Теперь же напротивъ почти не мыслимо встрътитъ ученаго, который сталъ бы отстаивать этотъ взглядъ въ такой безусловной, ничъмъ неограниченной формъ; мы разумъемъ здъсь конечно ученыхъ, руководящихся истинно научными соображеніями, а не какими-нибудь посторонними наукъ, хотя бы національно-патріотическими побужденіями, изъ которыхъ напримъръ исходили до сихъ поръ большею частію писанія румынскихъ патріотовъ-историковъ¹). Но разрушая теорію о происхожденіи Румынъ отъ римскихъ поселенцевъ и романизованныхъ жителей Дакіи, историческая критика должна была замънить ее какою либо другою, и вотъ возникла (уже довольно давно) теорія о переселеніи Румынъ изъ южно-дунайскихъ странъ въ сравнительно позднѣйшее время²), теорія, которая въ

<sup>1)</sup> Haup. Petrus Major de Ditsō-Sz.-Márton, «Histoire de l'origine des Romains en Dacie», Bude, 1812, потомъ Kogalnitschan, Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques Transdanubiens, I, Berlin, 1837 и хр. Кажется, единственный румынскій ученый, ставшій внѣ этихъ побужденій и принявшій современный взглядъ на вопросъ, это Нигшидакі, авторъ «Fragmente zur Geschichte der Rumänen», Bucuresci 1878, S. 11, 185.

<sup>2)</sup> Benko aTranssilvania», Vindobonae, 1778, I (S. 477); Sulzer, Gesch. des transalpin. Daciens, Wien, 1781; Engel, Gesch. der Moldau und Walachie, I, 136; Wenzel, Добровскій, Копитаръ (Wien. Jahrb. 1826, B. 34, S. 134; 1829, В. 46,

наше время была возобновлена и явилась въ строго научной обстановкъ въ трудахъ, къ сожаленію, рано умершаго Рёслера. Этоть ученый опредёленно выставиль и защищаль положение, что переселеніе Румынъ на съверъ отъ Дуная началось не ранъе XIII в. и что такимъ образомъ румынская народность возникла не на сѣверѣ отъ Дуная, а на Балканскомъ полуостровѣ 1). Очевидныя крайности его теоріи были сглажены и вообще она въ значительной мъръ была исправлена, между прочимъ, на основании остроумныхъ филологическихъ соображеній, талантливою критикою Томашка, взглядъ котораго и получилъ вскоръ ръшительный перевъсъ надъ взглядомъ Рёслера 3). Томашекъ въ концъ концовъ пришелъ къ выводу: 1) что начало переселеній Румынъ изъ-за Дуная въ ныи-вшнюю ихъ родину должно быть отнесено къ гораздо болъе раннему времени (они восходятъ, повидимому, уже къ Х въку) и 2) что эти румынскіе переселенцы не имъютъ ничего общаго съ римскими провиндіалами Дакіи, выселенными оттуда Авреліаномъ, а происходять оть романскаго населенія (т. е. романизованныхъ оракійцевъ, именно Бессовъ) центральныхъ областей Балканскаго полуострова (около Балканскихъ горъ)<sup>8</sup>). Но если, благодаря новъйшимъ изыскані-

S. 69—77 etc. и въ Kleinere Schriften, W. 1857, S. 230). Миклошичъ (Slav. Elsim Rum., Denkschr. d. Ak. d. W., 1862) и др. Срв. Jung, Römer und Romanen. S. 236, 337. etc.

<sup>1)</sup> Roesler, Romānische Studien, Leipzig, 1871. Ревностнымъ защитникомъ и поборникомъ теоріи Рёслера является между прочимъ и мадьярскій ученый этнографъ Гунфальви въ своемъ во многихъ отношеніяхъ важномъ и дѣльномъ трудѣ «Ethnographie von Ungarn», перевед. на нѣм. яз. Schwicker'омъ, Budapest, 1877, S. 334—356 и въ изданіи «Literarische Berichte aus Ungarn», I В., S. 239 м сл., II, (Rum. Geschichtschr. u. Sprachwiss.) S. 337—388; 628.

<sup>2)</sup> Теорія Томашка нашла себѣ приверженцевъ и въ нашей ученой литературѣ: см. напр. У спенскаго «Образованіе 2-го болгарскаго царства», Одесса, 1879, 88—97; М. Соколова «Изъ древней исторіи Болгаръ», Спб., 1879, 23—24.

в) Тотайе к, Zeitschr. für d. Oesterr. Gymnas. XXVIII Jahrg. 1877, S. 445. Его же рецензія на Рёслера, тамъ-же, XXIII Jahr. 1872, S. 141, гдё онъ является еще противникомъ Рёслера. Это миёніе касательно Бессовъ находить себѣ теперь блестящее подтвержденіе въ одномъ свидётельствё только-что открытаго проф. В. Г. Васильевскимъ, но еще не обнародованнаго памятника византійской письменности XI в. (подъ названіемъ Strategikon)—въ рукописномъ сборнцкё Моск. Синод. Библіотеки. Тамъ Влахи прямо названы

ямъ, уже окончательно оставленъ серіозной критикой односторовній и узкій взглядь, что весь румынскій народь непосредственно происходить отъ римскихъ поселенцевъ Дакін, то изъ этого отнюдь не следуеть, чтобы истину въ этомъ вопросе можно было находить только въ исключительныхъ положеніяхъ той теоріи, представителями которой являются съ одной стороны Рёслеръ, съ другой Томашекъ. Что нынешняя румынская народность, населяющая Молдавію, Валахію и Трансильванію, действительно образовалась, въ своей массъ, изъ переселенцевъ Влаховъ, постепенно приливавшихъ съ Балканскаго полуострова и изъ ороманенныхъ ими туземцевъ, въ этомъ едва ли можетъ еще быть сомивніе, но однако совстмъ отрицать въ ея образовании участие остатковъ романскаго населенія древней Даків, которые положительно могли сохраниться въ горахъ Трансильваніи и впосл'єдствіи размножиться, по нашему убъжденію, нъть достаточнаго основанія. Совершенно отридая такую непрерывность романскаго элемента даже для горныхъ мъстностей, новая теорія, какъ намъ кажется, впадаеть въ такую же крайность, какую несомивнио представляеть и старая — объ исключительномъ происхожденіи румынскаго народа отъ дакійскихъ Римлянъ. Решительнымъ противникомъ этой новой теоріи и защитникомъ непрерывности романскаго населенія на дакійской почвѣ выступиль Юнгъ въ своемъ, можно сказать, блестящемъ изследовании «О Римлянахъ и Романцахъ въ ду-

потомками Даковт и Бессовт. Одновременно съ Томашкомъ (въ 1877 г.) выступиль со своимъ довольно отличнымъ отъ другихъ взглядомъ на происхожденіе Румынъ Бидерманъ (Віефегмапп: Die Romanen und ihre Verbreitung in Oesterreich, Graz, 1877). Приписывая одно общее происхожденіе Влахамъ Дакійскимъ, Македонскимъ и Далматинскимъ, онъ ведетъ его отъ народности кельто-лигурійской (на Балкан. полуостр.) и относитъ разділеніе на отдільным вітви къ позднійшему времени. — Въ новійшее время (1879) вопрось о Румынахъ и въ частности о ихъ переселеніяхъ и разселеніи на сівері отъ Дуная обогатился еще монографіей: «Ueber die Wanderungen der Rumunen in der Dalmatischen Alpen und den Karpaten», von Fr. Miklosich, Wien. 1879, въ которой между прочимъ, кромі важнаго матеріала филологическаго, предложенняго издателемъ, находятся интересныя статьи проф. Калужняцкаго, о слідахъ румынскихъ поселеній въ Галиціи и историческія замічанія о времени и преділахъ распространенія этихъ поселеній, см. Historische Notizen, von H. Pr. Kalužniacki, S. 39—58.

найскихъ земляхъ» 1). Если ему не удалось склонить на свою сторону или хоть поколебать усердныхъ приверженцевъ Рёслера въ вопросѣ о непрерывности Романцевъ на сѣверѣ отъ Дуная, то это надо приписать лишь тому, что и онъ также увлекся въ крайность при защитѣ своего положенія, предполагая сохраненіе романскаго населенія на слишкомъ большомъ пространствѣ и въ слишкомъ значительныхъ размѣрахъ 2). Во всякомъ случаѣ его книга, высокія достоинства которой признаются и противниками, принесла несомнѣнную пользу для рѣшенія вопроса, указавъ на слабыя стороны и сомнительные доводы противоположной теоріи 8).

<sup>1)</sup> Jung, Römer und Romanen in den Donauländern, Innsbruck, 1877. Еще ранѣе его же монографія: Die Anfänge der Romaenen. Zeitschr. f. d. Oesterr. Gymn. 1876, H. 1, S. 25.

<sup>2)</sup> Такой выводъ былъ въ свою очередь следствіемъ слишкомъ преувеличеннаго представленія о романизаціи въ эпоху римскаго господства всей Дакіи, т. е. всею дакійскаго населенія, см. Jung, ibid, S. 103—107.

<sup>3)</sup> Въ самое последнее время тою же целью-доказать происхождение Румынскаго народа изъ романизованнаго населенія, сохранившагося на съверъ отъ Дуная, а не отъ переселенцевъ изъ-за Дуная—задался молодой еще славянскій ученый Пичъ въ своей, надо сказать, очень живо написанной книжкъ «Ueber die Abstammung d. Rumänen» v. J. L. Píč, Leipz, 1880. По вопросу о непрерывности романскаго населенія въ древней Дакіи онъ держится нъсколько иного взгляда, чемъ Юнгъ, справедливо отстанвая первоначальное сохраненіе Романцевъ только въ самыхъ гористыхъ краяхъ Трансильвании и сосъднихъ мъстностяхъ нынъшней Угріи, но за то уже совершенно не основательно впадая въ другую вопіющую крайность и отрицая всякую возможность выселенія романскихъ элементовъ съ Балканскаго волуострова на съверъ отъ Дуная. Такимъ образомъ его взгаядъ заключаетъ въ себъ очевидную несообразность: Романцы, по его мевнію, могли сохраниться послів великой грозы народныхъ переселеній, только въ западныхъ горныхъ частяхъ Трансильваніи (также въ горахъ Мармароша и Темешскаго Баната) (стр. 198, 199), и вотъ эти то перешедшіе къ пастушескому образу жизни, сравнительно не многочисленные Романцы до того размножились со временемъ, что наводнили почти всю Трансильванію, Молдавію и Валахію и поглотили все славянское населеніе, жившее здъсь до нихъ!... Отвергая переселеніе Влаховъ съ Балканскаго полуострова, Пичъ исходить изъ того основанія, что романское населеніе, подъ напоромъ варваровъ на полуостровъ въ эпоху переселеній, было будто бы все оттъснено на югозападъ въ горы Македоніи и далее (где и сохранилось доныне въ состояніи пастушескаго быта), и что ни въ съверной Болгаріи, ни въ горахъ Балканскихъ не существовало романскаго населенія, которое могло бы выседиться на съверъ, за Дунай. Однако это его странное мивніе остается вовсе недоказаннымъ. Несмотря впрочемъ на всъ крайности и натяжки взгляда г. П в ча, справедливость требуетъ признать, что его изслъдование представляеть кое-

Рѣшаемся съ своей стороны сдѣлать нѣсколько замѣчаній въ подкрѣпленіе своего взгляда на этотъ вопросъ.

По нашему мнѣнію, нѣкоторая часть романизованныхъ жителей Дакіи, скрывшаяся въ горахъ Трансильваніи отъ бѣдствій варварскихъ вторженій, легко могла продержаться тамъ рядомъ съ неороманеннымъ населеніемъ въ теченіе всего продолжительнаго періода народныхъ переселеній Эти трансильванскіе Романцы, умножившись въ послѣдствіи (въ мирную эпоху), по всей вѣроятности, представляли одну изъ притягательныхъ силъ, побуждавщихъ Романцевъ Балканскаго полуострова переселяться въ сѣверо-дунайскія области. Пополняя мало по малу ряды своихъ трансильванскихъ родичей, эти выходцы съюга успѣли скоро образовать то зерно, изъ котораго постепенно возникла румынская народность въ настоящемъ своемъ видѣ.

О Юнгѣ очень часто приходится слышать сужденіе изъ противнаго лагеря, что ему рѣшительно не удалось ни опрорергнуть теорію Рёсле ра, ни доказать непрерывное пребываніе Валаховъ на сѣверъ отъ Дуная. Въ сужденіяхъ подобнаго рода проглядываетъ, однако, явное пристрастіе. Юнгъ дѣйствительно, какъ мы замѣтили выше, переступилъ мѣру, защищая слишкомъ крайнее положеніе, и этимъ далъ своимъ противникамъ орудіе противъ себя. Но въ вопросѣ о непрерывности романскаго элемента въ древней Дакіи имъ во всякомъ случаѣ высказано и не мало дѣльнаго. Еслибъ онъ ограничилъ свою задачу защитой этой непре-

какія дільныя соображенія, въ особенности по вопросу о непрерывности романскаго населенія на сіверів отъ Дуная и о большей давности Румывъ сравнительно съ Уграми въ вынішней Угріи. При этомъ авторъ слідуетъ особымъ путемъ: онъ доказываетъ свое положеніе на основаніи подробнаго историческаго разбора политическаго и соціальнаго положенія, и обычнаго права румынскаго населенія (рядомъ съ словенскимъ и русскимъ) сравнительно съ другими народностями Угріи, и въ этомъ отношеніи его изысканіе во всякомъ случаї представляетъ ивтересъ. Другимъ защитникомъ непрерывности Романцевъ въ горныхъ частяхъ Дакіи явился въ посліднее время и изв'ястный румынскій ученый В. Р. Навай въ своей «Ізtoria critică a Romanilorü», vol. І, Висигевсі, 1875; см. также его «Dina Flima. Gotii si Gepidii in Dacia», Висигевсі., 1877.

рывности собственно только для *Трансильваніи*, то имѣль бы безъ сомнѣнія гораздо болѣе успѣха, ибо едва-ли кто-нибудь скажеть, въ чемъ заключается неопровержимость Рёслера по отношенію къ этому пункту.

Однимъ изъ доказательствъ сохраненія Романцевъ въ горахъ Трансильваній обыкновенно служать немногія геогра-Фическія названія, въ особенности названія рікь и горь, происходящія изъ римскаго времени. Существованіе такой древнеримской номенклатуры, положимъ даже очень немногочисленной, дъйствительно разъяснено и доказано Юнгомъ<sup>1</sup>). Однако этимъ удержавшимся римскимъ названіямъ мы не придаемъ значенія особенно въскаго доказательства въ пользу нашего мнънія, такъ какъ согласны, что они могли сохраниться и въ средѣ неороманеннаго населенія Трансильваніи. Не следуеть забывать, что Романцы въ эпоху опустопительныхъ народныхъ движеній оставили свои прежніе культурные центры, мало защищенные города и села, и бъжали въ горы, гдъ въ большинствъ случаевъ обратились въ настуховъ; этимъ и объясняется сравнительная малочисленность сохранившихся римскихъ географическихъ названій <sup>2</sup>).

Рёслеръ полагаеть, что онъ опровергъ предположеніе объ удаленіи Романцевъ въ горы, а слѣдовательно и о сохраненіи ихъ тамъ, сказавъ, что невѣроятно, чтобъ римскіе колонисты, привыкшіе къ благамъ болье развитой культуры, промѣняли городскую жизнь на пастушескую, когда имъ представлялись вѣрныя и надежныя жилища и земли въ Мизіи 3). Но во первыхъ это возраженіе основано на совершенно недоказанномъ мивній, что

<sup>1)</sup> Jung, ibid. S. 240—242 и спец. глава «Bihar'sche Excurse», 282—310. Вътомъ же смыслъ высказался и самъ Томашекъ въ рец. на Реслера. Zeitschr. f. Oest. Gymn., Jahrg. XXIII, S. 149—150.

<sup>2)</sup> Томаšеk, ibid, S. 149, 150. Онъ справедливо замѣчаетъ на доводы Рёслера, что вѣдь не болѣе романскихъ слѣдовъ сохранилось и въ географической номенклатурѣ Мизіи, этой единственной по его (Рёслера) мнѣнію родинѣ Румынъ.

<sup>3)</sup> Roesler, R. St. S. 70.

романскій элементь въ Дакіи состояль будто-бы изъ однихъ только римскихъ колонистовъ; а во вторыхъ могли-ли въ самомъ дълъ римские колонисты особенно расчитывать на безопасную и безмятежную жизнь въ Мизіи, когда эта именно область, какъ намъ извъстно, подвергалась въ теченіе III въка, т. е. и до, и послъ уступки Дакіи Готамъ, опустошительнымъ вторженіямъ варваровъ, Германцевъ и Сарматовъ, не дававшихъ покоя ея населенію? Но еслибъ даже большинство римскихъ колонистовъ, особенно жившихъ въ Банате и Малой Валахіи, и последовало за римскими легіонами на правый берегъ Дуная 1), то ими далеко еще не исчерпывался романскій элементь Дакіи. Съ мньніемъ Рёслера и его последователей, отрицающихъ всякую романизацію дакійскаго населенія, безпристрастный изследователь не можетъ согласиться 2). Мы знаемъ, какихъ въ этомъ отношеній быстрыхъ результатовъ вездѣ достигали Римляне своей энергической и последовательною культурною деятельностью. О романизаціи всего населенія Дакіи разумъется не можетъ быть рѣчи<sup>3</sup>); но неужели Римлянамъ мало было полутораста лѣтъ слишкомъ для ороманенія по крайней мірть тіхть туземцевъ, среди которыхъ непосредственно они расположили свои колоніи. Сколько покольній этихъ туземцевъ выросло и воспиталось подъ прямымъ вліяніемъ римскаго быта и римскаго духа, приняло римскіе нравы и латинскій языкъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не могло не сохранить глубокой привязанности къ своей родной землъ и къ своимъ роднымъ преданіямъ! Сомнительно, чтобы эта часть

<sup>1)</sup> Нѣтъ основаній не довърять свидътельству Флавія (Flavius Vopiscus, v. Aurelian, 39) объ отведеніи римских колопистов въ Мизію; но выводить изъ него заключеніе о выселеніи изъ Дакіи всъхъ романизованных вя жителей было бы совершенно произвольно. См. Jung, 242—3.

<sup>2)</sup> См. замѣчанія Миклопінча, который съ точки зрѣнія филологіи высказался положительно въ пользу первоначальнаго происхожденія румынскаго языка и предковъ нын. Румынъ отъ романизаціи туземныхъ элементовъ Дакіи, т. е. Даковъ и Гетовъ. См. Die slav. Elemente im Rumunischen (Denkschrift d. Wien. Akad. XII, 1862).

<sup>3)</sup> Сохраненіе романских з элементовъ въ населеніи горных частей Трансильваніи, по нашему мвѣнію, отнюдь не предполагаетъ такой повсемѣстной романизація.

населенія такъ легко, при первой опасности (а въ 271 г., кстати сказать, опасность была ужъ не первая, разум'ьется), оставила все и переселилась въ нев'єдомую землю. Даже и самые римскіе колонисты въ эти 150 л'єть настолько должны были привыкнуть къ новой своей родин'є и сжиться съ м'єстными условіями и обстановкой, что и для нихъ выселеніе не могло не быть тяжело. Въ м'єстностяхъ гористыхъ, защищенныхъ отъ варварскихъ нападеній, можетъ быть и изъ нихъ не вс'є покинули свои жилища съ удаленіемъ римскаго войска и римскихъ властей. Сюда-то, въ неприступныя горы Трансильваніи, б'єжала изъ сос'єднихъ долинъ и равнинъ часть ороманеннаго и не пожелавшаго переселяться за Дунай дакійскаго населенія, когда наб'єги германскихъ и сарматскихъ полчищъ стали для него невыносимы.

Другіе доводы, приводимые обыкновенно противъ возможности сохраненія романскихъ элементовъ въ древней Дакіи, сводятся къ тому, что: 1) если романское населеніе и не все оставило Дакію съ переходомъ ея въ руки варваровъ, то во всякомъ случать оставшееся не могло пережить разрушительной эпохи народныхъ переселеній и должно было мало по малу погибнуть, во 2) что объ этихъ Романцахъ нётъ ровно никакихъ извъстій въ теченіе ряда въковъ, т. е. съ ІІІ по ХІІ въкъ, слъдовательно — заключають изъ этого — ихъ и не было въ этихъ странахъ. Во всякомъ случать подобныя доказательства, болье отрицательнаго, что помимо того они, какъ мы сейчасъ увидимъ, не имъють за собой преимущества убъдительности.

Эпоха «великаго народнаго переселенія» видѣла два главные типа народовъ, вступавшихъ въ борьбу съ римской имперіей и переселявшихся въ ея бывшія земли. Это были съ одной стороны—полудикіе и хищные кочевники изъ восточныхъ степей, необузданные и грубые въ своихъ инстинктахъ и образѣ жизни (къ нимъ принадлежали Гунны, потомъ Болгаре и Авары), съ другой стороны — полуосѣдлыя, стоявшія еще на степени родо-

вого быта (съ военно-дружиннымъ устройствомъ) воинственныя племена Германцевъ и Сарматовъ, стремившихся прежде всего къ славъ и къ добычъ. Оба эти типа, хотя и преслъдовали приблизительно одна и та же цали въ борьба съ культурнымъ римскимъ міромъ, все-же рѣзко отличались другъ отъ друга, какъ въ способахъ и характеръ своихъ вторженій и господства въ занятой земль, такъ и въ отношеніяхъ своихъ къ покореннымъ туземцамъ. Набъги ихъ находились прежде всего въ зависимости отъ природнаго характера и территоріальных условій земли. Степные кочевники, никогда не бывшіе особенно многочисленными 1), делавшіе свои нападенія всегда конными полчищами и побъждавшіе быстротою и неожиданностію своихъ набздовъ, могли действовать только на открытыхъ и ровныхъ мъстностяхъ, а равно и располагаться своими кочевьями въ удобныхъ для ихъ образа жизни степныхъ равнинахъ и низменностяхъ. Такимъ образомъ и на дунайской территоріи подобнымъ погромамъ, каковы были гуннскій, аварскій и другіе, неизб'єжно подвергались непосредственно только осъдлые поселенцы равнинъ и особенно доступныхъ долинъ: кочевая орда покоряла ихъ, причемъ, разумъется, не обходилось безъ грабежа и всякихъ насилій, налагала на нихъ дань, эксплоатировала ихъ трудъ, -- однимъ словомъ, въ качествъ полновластныхъ господъ, распоряжалась и ими, и ихъ имуществомъ; оттого подобныя нашествія были истиннымъ б'єдствіемъ для населенія открытыхъ и равнинныхъ странъ. Но за то отъ этихъ бъдствій было совсьмъ или почти совсьмъ ограждено населеніе болье или менье замкнутыхъ горныхъ странъ. Конечно, вторженіе кочевой орды въ равнину не оставалось безъ последствій и для обитателей соседнихъ горъ, которымъ приходилось часто давать убъжище бытлецамь изъ равнины, но эти последствія во всякомъ случае не могли быть гибельны для самаго ихъ существованія. Итакъ и романскіе элементы, скрывавшіеся

<sup>1)</sup> В. Григорьевъ, Объ отношеніяхъ между кочевыми народами и осъдлыми государствами. Ж. М. Н. Пр. 1875 г. мартъ, стр. 14—15.

въ горныхъ краяхъ Трансильваніи, нисколько не должны были пострадать ни отъ гуннскаго, ни отъ аварскаго нашествія, которыя едва ли и коснулись ихъ непосредственно. Какъ же затёмъ отразились на нихъ набёги на дунайскую территорію *германскис* и *сарматских* дружинъ и переселенія въ ея предёлы цёлыхъ германскихъ племенъ?

Германскіе народы, такъ или иначе участвовавшіе въ великомъ народномъ переселеніи, съ эпохи маркоманской войны до половины VI въка (т. е. до удаленія Лангобардовь въ Италію) несомнънно находились не на одинаковой степени культурнаго развитія. Темъ не мене и въ быть, и въ характерь своихъ завоеваній, и въ отношеніи къ покоренному населенію и къ занятой земль они всь представляють однородное явленіе, и потому могутъ быть разсматриваемы въ совокупности. Въ течение пяти въковъ переселеній и борьбы съ Римской имперіей они должны были, конечно, значительно подвинуться въ своемъ развитіи; однако не смотря на то, въ характеръ, быть и внутреннихъ отношеніяхъ тіхъ Германцевъ, которыхъ касается наше изложеніе, ръзкой перемъны за этотъ періодъ времени не видно. Они остаются все тыми же полуосыдными и мало земледёльческими племенами съ военно-дружинной организаціей, при господствъ еще родового быта. Переходъ къ прочной осъдлости и земледельческому быту, а съ темъ вместе отъ родового къ общинному устройству происходить у всёхъ этихъ германскихъ племенъ лишь съ окончательнымъ, прочнымъ поселеніемъ на изв'єстной территоріи. Тогда начинается и ихъ колонизаціонная д'вятельность. Такимъ образомъ для техъ племенъ (западныхъ), которымъ ранте удалось утвердиться и пустить корни въ завоеванной земль, и этотъ переходъ, само собой разумћется, произошелъ ранће. Во всякомъ случат VI-й вткъ, а для западныхъ германскихъ народовъ уже V-й, могуть, кажется, въ этомъ отношение считаться вообще переходными въ жизни германскихъ народовъ. Происходившая на почет дунайской территоріи борьба германскихъ народовъ съ Римской имперіей и

переселеніе Германцевъ въ ея предёлы не могли, конечно, не сопровождаться разореніемъ и опустошеніями, а следовательно и многими бъдствіями для туземнаго населенія; нъкоторыя гернанскія и сарматскія полчища оказывались действительно варварами въ борьбъ съ Римской имперіей и въ разрушеніи лучшихъ плодовъ римской культуры; но такой разрушительный, безпощадный характеръ имъли собственно только временные вторженія и наб'єги германских дружинь, высылаемых пограничными съ римской территоріей германскими народами въ предёлы имперін спеціально для борьбы съ Римлянами. Посл'єдующія же переселенія цёлыхъ германскихъ племенъ въ дунайскія земли, отчасти въ уступленные уже имъ края (въ Дакію), отчасти въ области еще римскія, но съ разр'єшенія римскаго правительства (напр. въ Паннонію), -- уже вовсе не имъли такого разрушительнаго характера. О систематическомъ истребленіи мъстнаго населенія Германцами вообще не можеть быть и рачи, даже и при ихъ опустошительныхъ набъгахъ, а при переселении цълымъ племенемъ въ новую страну — и подавно. Племена эти врядъ ли были особенно многочисленны: они свободно располагались среди туземцевъ, покоряли ихъ и пользовались плодами ихъ трудовъ, такъ какъ сами предпочитали мирнымъ занятіямъ дома — походы и войну. Итакъ для мъстнаго населенія ихъ господство не было особенно тягостно, а темъ мене гибельно. оне Кчно, какъ народъ не конный, Германцы располагались не только въ равнинахъ, но и въ мъстностяхъ гористыхъ; двигаясь съ востока и съвера, они проникали въ дунайскія земли не только долинами большихъ рекъ, но и проходами Карпатовъ, такъ что наводнили собою всю Дакію, не исключая и Трансильваніи. Однако и для нихъ мъстности слишкомъ гористыя не могли представлять ничего особенно заманчиваго и они, безъ сомивнія, ихъ избегали, предпочитая равнины и долины. Можно поэтому думать, что германскому господству, а следовательно и германскому вліянію всего менъе подверглись жители горъ Трансильваніи, т. е.

между прочимъ и остатки романизованныхъ Даковъ 1). Да и вообще по всей дунайской территоріи, покоренной Германцами, остатки прежняго населенія могли легко удержать свою самобытность и связь съ землей, ибо Германцы, не смѣшивались съ ними и, господствуя въ занятой странѣ, не пускали въ ней корней, не сроднялись съ нею. Они безъ сожалѣнія покидали ее, когда ихъ привлекали своимъ богатствомъ сосѣднія области имперіи. Тотъ фактъ, что германскія племена, не смотря на свое довольно продолжительное пребываніе въ дунайскихъ земляхъ, не оставили по себѣ никакихъ слѣдовъ въ ихъ географической номенклатурѣ, объясняется именно вышеупомянутыми отношеніями ихъ къ землѣ, и вообще ихъ полуосѣдлымъ бытомъ.

Этихъ соображеній о характерѣ гунно-германскаго господства на Дунаѣ, кажется намъ, достаточно для опроверженія довода, будто романское населеніе «не могло удержаться въ мѣстностяхъ, столько разъ подвергавшихся прибою народныхъ движеній» 2). Могли сохраниться нетолько остатки Романцевъ, укрывшихся въ горахъ Трансильваніи, но рядомъ съ ними, въ продолженіе всей германской эпохи и еще позднѣе, держались безъ сомнѣнія и нероманизованное дакійское населеніе. Кстати объ этомъ послѣднемъ. Мы выше уже замѣтили, что о романизаціи всего населенія Дакіи въ періодъ римскаго владычества (отъ Траяна до Авреліана) не можеть быть рѣчи. Куда же дѣвались нероманизованные, сохранившіе свою народную рѣчь

<sup>1)</sup> Вотъ почему такого вліянія германскаго элемента не замѣчается и въ румынскомъ языкѣ — фактъ, которымъ пользуются для доказательства своей теоріи противники непрерывнаго романскаго населенія въ Трансильваніи Roesler, S. 128. Срв. Брунъ «Черноморье» І, стр. 271.

<sup>2)</sup> Успенскій, Образованіе втор. Болгарскаго царства, стр. 96—97. Срав. также Брунъ «Черноморье» І (1879), стр. 267. Возможность такого сохраненія романскихъ элементовъ въ горахъ издавна сознавалось самыми безпристрастными учеными, напр. Тунманомъ: Thunmann, «Ueber die Gesch. und Sprache der Albaner u. Walachen», какъ дополненіе къ его «Untersuchungen üb. d. Gesch. d. öst. Europ. Völker» (Leipz, 1774), S. 360: «Bei den Ueberschwemmungen der Vandalen, Gothen, Hunnen, Gepiden, Slaven, Avaren und Bulgaren flohen sie (т. е. Романцы) nach den Gebirgen, die ihre Vertilgung verhinderten, aber sie wurden dadurch Nomaden...»

Даки? Нѣкоторая часть, положимъ, погибла жертвой гунно-германскаго погрома. Но другая довольно значительная часть спаслась, сосредоточившись въ Трансильваніи, самой природой огражденной отъ внѣшнихъ бурь. Эти Даки могли продержаться здѣсь очень долго. Въ концѣ V и VI в. ихъ конечно застали Славяне 1), которые никогда особенно густо не населяли Трансильваніи, и потому впослѣдствіи съ наплывомъ Романцевъ легко были романизованы.

Другой доводъ Рёслера—отсутствіе упоминанія о Романцахъ въ періодъ народныхъ переселеній—представляется намъ также не состоятельнымъ 2). Спращивается, по какому поводу и кому было упоминать о нихъ? Они жили спокойно въ своихъ горахъ, оставаясь въ сторонъ отъ народныхъ движеній и столкновеній, происходившихъ въ ихъ близкомъ сосъдствъ. На всей территоріи, окружавшей ихъ, господствовали то различныя германскія племена, то азіатскіе кочевники, имена которыхъ такъ грозны были для Римлянъ, и потому естественно встръчаются безпрестанно въ писаніяхъ ихъ историковъ: Аланы, Готы, Вандалы, Бургунды, Гепиды—съ одной стороны, Гунны, Болгары, Авары, Угры, Печенъти— съ другой, — обо всъхъ этихъ народахъ и полчищахъ мы на каждомъ шагу читаемъ у византійцевъ, — иначе и быть не могло. Но что могли знать византійцы о мирныхъ пастухахъ, жителяхъ горной Трансильва-

<sup>1)</sup> Въ пользу такого предположенія говоритъ и слѣдующее соображеніе, слышанное нами отъ В. И. Ламанскаго. Если въ славянскихъ нарѣчіяхъ (западныхъ) есть слова *оракійскія* (весьма правдоподобна догадка Добровскаго о оракійскомъ происхожденіи сл. жупамз; см. письмо Добровскаго къ Я. Гримму (1825 г.), Archiv f. slav. Philol. v. Jagić, II В. 1 Н, 1876, S. 189), то они скорѣе всего были заимствованы въ Трансильваніи (отъ Даковъ), а не за Дунаемъ, гдъ Оракійцы легче и скорѣе были романизованы. Это замѣчаніе вполюѣ справедливо.

<sup>2)</sup> Первое положительное свидътельство о Валахахъ на съверъ отъ Дуная относится къ 1164 г., когда бъжавшій къ границъ Галича и Андроникъ встрътикъ тамъ Валаховъ, которые и схватили его. (Nicet. Chonae de Man. imp. IV, 2, р. 169 — 172) Тошавек: Zeitschr. f. österr. Gymn., 1876, S. 342—346; срв. Jung, S. 247. Однако г. Васильевскій высказаль сомнъніе и насчеть этого извъстия. См. разборъ кн. Успенскаго, Ж. М. Н. Пр. 1879, йоль, стр. 172—173.

ній? 1). Допустимъ, что они даже принимали участіе въ походахъварваровъ за Дунай. Теряясь въ масст последнихъ, они могли оставаться незамѣченными. А потому нечего и удивляться, какъ удивляются накоторые ученые, что о нихъ нать извастій ни подъ господствомъ Готовъ, а потомъ Гунновъ, ни при Гепидахъ, ни при Аварахъ 2). Къ тому же владычество последнихъ, повидимому, никогда не простиралось на Трансильванію. Не следуеть забывать и быта, и образа жизни Романдевъ. Живя разрозненно въ горныхъ мъстностяхъ, они не составляли ничего целаго, у нихъ не было никакого политическаго единенія и сплоченности. То же самое явленіе зам'вчается и относительно нероманизованных Даковъ Трансильваніи. О нихъ мы также не имбемъ прямыхъ изв'єстій, но это не мътаетъ намъ предполагать ихъ существование тамъ, и даже въ довольно значительномъ числъ. Наконецъ въдь позднъе и о Славянахъ въ Трансильваніи и вообще въ восточной Угріи, гдѣ они жили совершенно безъ политическаго единенія, со времени ихъ поселенія до самаго мадьярскаго вторженія также почти ничего не слышно. Отрицать ихъ существованіе здёсь не позволяють только оставленное ими, какъ твердо-освдлымъ земледвльческимъ племенемъ, многочисленные слъды ихъ пребыванія, т. е. сильный славянскій элементь въ географической номенклатурѣ этой области<sup>8</sup>).

Этими зам'вчаніями мы и ограничимся въ разсмотр'вніи «румынскаго» вопроса, ибо ц'яль наша была представить только н'в-

<sup>1)</sup> Не забудемъ, что о Влахахъ и на Балканскомъ полуостроев, несмотря на близость ихъ жилищъ къ Византіи, въ теченіе долгаго періода времени извістій почти ність, или очень мало. Это не мізшаеть приверженцамъ теоріи Рёслера признавать существованіе ихъ въ Балканскихъ горахъ и притомъ въ большомъ числів.

<sup>2)</sup> Roesler, 72-74.

<sup>3)</sup> Слёдуеть однако оговорить, что при опредёлении степени распространенія Славянь въ Трансильваніи и сосёднихъ румынскихъ земляхъ—на основаніи славянской географической номенклатуры—нужна осторожность, потому что и сами Румыны могли иногда давать названія славянскаго корня: въ ихъ языкѣ славянскій элементь въ пору ихъ переселенія на сѣверъ долженъ быль быть уже достаточно силенъ.

сколько соображеній въ подкрыпленіе своего взгляда, что ныть достаточных основаній вполны отрицать непрерывное существованіе романских элементовь въ горных частях древней Дакім рядомы съ неороманенными дакійскими, — тымь болые, что приливы Валаховы съ юга изъ-за Дуная могы начаться гораздо раные, чымь обыкновенно думають (по Томашку приблизительно съ X в.) 1).

Возвратимся теперь къ положенію дунайскихъ странъ въ VI вѣкѣ, когда по значительно обезлюдѣвшей дунайской территоріи стали распространяться новые многочисленные поселенцы—Славяне, уже съ конца V вѣка начавшіе приливать въ ея окрайны съ сѣвера и востока.

По мъръ того какъ Германцы мало по малу подвигались на западъ и завоевывали земли въ предълахъ древняго римскаго міра, по ихъ стопамъ въ очищаемыя ими пространства повсюду слъдовали ихъ непосредственные восточные сосъди — Славяне. Такъ было и на дунайской территоріи. Славяне продолжали великое дъло, предпринятое Германцами, дъло этническаго обновленія съверныхъ и восточныхъ областей имперіи и созиданія на ея развалинахъ новыхъ политическихъ и культурныхъ организмовъ. Но достигнувъ дунайской территоріи, Славяне направили свои силы уже въ иную сторону, чъмъ Германцы. Въ то время какъ Западная Римская имперія пала подъ ударами воинственныхъ германскихъ полчищъ, наводнившихъ Италію и вообще всъ западныя римскія провинціи, Восточной имперіи суждено было подвергнуться наплыву славянскихъ массъ. Однако для нея это нашествіе новыхъ, чуждыхъ ей народовъ имъло совершенно иныя по-

<sup>1)</sup> Какъ мы видъли, положение о давности Румынъ въ нынъшней Угріи не безуспъшно защищаль Пичъ въ названномъ выше сочиненіи. Онъ приходить къ заключенію, что, насколько можно прослъдить съ XIII в. Влаковъ на территоріи Угріи, они являются уже осъдлымъ, владъющимъ землей населеніемъ, съ своими національными воеводами, банами и знатью, и пользуются своеобразнымъ обычнымъ правомъ (наравнъ съ Русскими и Словаками), признаннымъ угорскимъ королевствомъ. Между тъмъ всъ народности, пришедшія въ Угрію послъ водворенія Мадьяръ, были устроены на основаніи разныхъ привилегій и получили исключительныя права. Ріс, ibid., S. 191—192; 195—197.

следствія; оно не разрушило Восточной имперіи, а только обновило ея области въ этнологическомъ отношеніи и создало на Балканскомъ полуостров'в новый культурно-историческій міръ. Исходными землями переселенія Славянъ за Дунай были конечно дунайскія страны, въ особенности страны на с'вверъ отъ нижняго Дуная (древ. Дакія) и зд'єсь прежде всего нын'єшняя Валахія, которая (вм'єст'є съ Молдавіей) изъ странъ собственно подунайскихъ безъ сомн'єнія первая подверглась наплыву Славянъ.

Какъ Германцамъ въ разгромѣ Западной имперіи оказала дѣятельную помощь азіятская орда Гунновъ, такъ точно Славянамъ въ дъл заселенія новыхъ территорій и политическаго объединенія помогли другія орды турецкаго племени: сначала Болгары, потомъ Авары. Вторженія Болгаръ за Дунай изъ припонтійскихъ степей, гдв они временно располагались, начались съ конца V въка 1). Въ началъ VI въка къ немъ присоединились Славяне, которые именно тогда съ особенною силой въ большомъ числъ устремились къ нижнему Дунаю и распространились по древней Дакіи<sup>2</sup>). Въ течени всего VI и VII в. продолжаются безпрерывныя вторженія Славянъ и Антовъ на Балканскій полуостровъ, то однихъ, то въ сообществе съ Болгарами, то наконецъ поздне съ Аварами. Въ этотъ-то періодъ времени произощио заселеніе Славянами областей Восточной имперіи (особенно съверныхъ), сильно обезлюдівшихъ въ предшествующую эпоху народныхъ переселеній. Одновременно съ процессомъ славянизація Балканскаго полуострова совершалось и этническое обновленіе всёхъ дунайскихъ странъ, куда приливали массы Славянъ и съ востока, и съ сѣвера (съ Одера и Вислы).

<sup>1)</sup> Первое появленіе ихъ на нижнемъ Дунаї относится къ 482 г., когда они были призваны Византійскимъ Императоромъ (Зенономъ) на помощь противъ Остотговъ. Обстоятельное изложеніе вторженій Болгаръ и рядомъ съ ними Славянъ во владінія имперіи см. у М. Соколова, Изъ древ. ист. Болгаръ, стр. 40—45.

<sup>2)</sup> Есть основаніе полагать, что Славяне уже съ половины VI в. жили въ «Савіи» (между Савой и Дравой), какъ бы подъ цокровительствомъ Гепидовъ, съ которыми они вообще были въ хорошихъ отношеніяхъ (даже помогали имъ противъ Лангобардовъ) Roesler, Zeitpunkt d. slav. Ans. an. d. u. D., S. 86—88.

Здёсь, въ подунайскихъ странахъ, разселеніе Славянъ достигло крайнихъ своихъ предёловъ на западё уже къ концу VI вёка.
Къ сожалёнію, не имёстся никакихъ ближайшихъ извёстій о томъ,
какими путями и въ какомъ порядкё шло заселеніе Славянами
разныхъ мёстностей дунайской территоріи. Точно также неопредёленны наши свёдёнія о главныхъ славянскихъ племенахъ, совершившихъ эту колонизацію и о ихъ первоначальномъ распредёленіи въ дунайскихъ земляхъ. Приходится довольствоваться
заключеніями на основаніи тёхъ данныхъ и отношеній, которыя
выясняются лишь въ болёе позднее время.

Въ извъстіяхъ византійскихъ писателей о борьбъ имперіи со Славянами въ VI и VII в. последние представляются намъ народомъ съ несомитно воинственными наклонностями, еще безъ прочной осъдлости и безъ того исключительнаго пристрастія къ мирному земледъльческому труду, которое у нихъ проявляется, какъ скоро они твердо засъли на новой землъ. Дъйствительно, такими и должны были быть Славяне въ довольно продолжительный періодъ своихъ переселеній изъ первоначальной родины въ новыя жилища, въ періодъ странствованій и борьбы, которыми сопровождалось это переходное для нихъ время. И у нихъ, какъ у Германцевъ, характеръ внутренняго быта и политической жизни сложился и выяснился лишь съ окончательнымъ, прочнымъ утвержденіемъ на занятыхъ территоріяхъ. А такъ какъ это утвержденіе совершилось сравнительно поздне (VII-VIII в.), чемъ у ихъ старшихъ собратьевъ, германцевъ, то очевидно и въ культурномъ развитіи Славяне не могли не отстать отъ последнихъ.

Итакъ и въ дунайскія земли Славяне пришли еще далеко не мирными колонистами—земледѣльцами (какъ принимается нѣкоторыми учеными), а вооруженными и даже буйными толпами съ военнодружинной организаціей. Такими они постоянно являются въ своихъ опустошительныхъ набѣгахъ за Дунай и столкновеніяхъ съ войсками имперіи въ теченіе всего VI вѣка и въ первой половинѣ VII-го, какъ мы въ этомъ можемъ убѣдиться изъ обстоятельныхъ свидѣтельствъ Прокопія (551), Маврикія (582—602) и дру-

гихъ современныхъ византійцевъ <sup>1</sup>). Такимъ же дружиннымъ карактеромъ отличалось, повидимому, и устройство Сербовъ и Хорватовъ, когда они, по свидѣтельству Константина Багрянороднаго, въ VII вѣкѣ заселили Иллирію и Далмацію съ разрѣшенія императора Ираклія <sup>2</sup>). А если распространеніе Славянъ на сѣверѣ отъ нижняго Дуная и въ средне-дунайскихъ земляхъ совершается сравнительно мирно, безъ шуму и военныхъ подвиговъ, то лишь потому, что Славяне не могли встрѣтить здѣсь никакого значительнаго сопротивленія, — такъ опустѣли эти страны по удаленіи изъ нихъ воинственныхъ Германцевъ.

На первыхъ порахъ своего поселенія въ новой родинъ дунайскимъ Славянамъ, по крайней мъръ той ихъ части, которая расположилась западнее, на среднемъ Дунав и въ древней Панноніи, пришлось испытать тяжелую долю. Это было вторженіе и продолжительное (2-хъ въковое) владычество турецкаго племени Аваръ, завлеченныхъ въ средній Дунай взаимною борьбою германскихъ племенъ. Лангобарды воспользовались ихъ помощью противъ Гепидовъ и затемъ уступили имъ свои жилища въ Панноніи, выселяясь въ Италію. Нашествіе Аваровъ было результатомъ новаго движенія турецкихъ народовъ въ юговосточныхъ степяхъ нынѣшней Россіи, начавшагося при Юстиніанѣ. Въ 60-хъ годахъ VI века Авары въ числе 20,000 устремились на западъ. Прежде всего испытали ихъ грозный погромъ народы припонтійскіе, Болгары, Утургуры и Кутургуры, Анты и другіе Славяне на Дибиръ и Дибстръ. Отсюда Авары продолжали свое движение на западъ и очень скоро проникли къ самымъ границамъ франкской державы. Путь, которымъ они шли, по скудости извъстій, нельзя опредълить съ достовърностью. Во всякомъ случат они, какъ кочевой конный народъ, не могли переходить че-

<sup>1)</sup> Прокопій въ сочиненіи: «De bello Goth.» l. III, также въ Anecdota; Маврикій въ Strategicum (ed. Scheff. Ups. 1664). См. Дриновъ. Заселеніе Балк. пол. Славянами, 1872, стр. 94—118, и Макушевъ, Сказанія иностранцевъ о быть и нравахъ Славянъ. Спб. 1861, стр. 128—135.

<sup>2)</sup> См. нашу монографію: «Изв'єстія Константина Багрянороднаго о Сербахъ и Хорватахъ и ихъ разселеніи на Балкан. пол.» Спб. 1880, стр. 217.

резъ Карпаты или пробираться ихъ ущельями (какъ думаль Шафарикъ) 1), а должны были обойти ихъ съсвера или съ юга. Гдё именно они обощли ихъ, объ этомъ существують разныя мевнія, хотя для насъ лично неть ни малейшаго сомненія, что и Авары шли по стопамъ всёхъ прочихъ кочевыхъ ордъ, проходившихъ черезъ южнорусскія степи, т. е. южнымъ путемъ равниной нижняго Дуная. Но какъ-бы то ни было, Авары (шли ли они южнымъ или съвернымъ путемъ) должны были проходить черезъ земли, уже населенныя Славянами. Естественно поэтому, что своимъ разрушительнымъ движеніемъ они увлекли за собою значительныя массы Славянъ, которыхъ потомъ, какъ своихъ подданныхъ, поселили на завоеванной территоріи. Аварское иго было конечно великимъ бъдствіемъ для Славянъ, ибо Авары нисколько не щадили своихъ подданныхъ и угнетали ихъ, заставляя постоянно на себя работать и обирая ихъ. Тъмъ не менте зависимость отъ Аваровъ имта и свою хорошую сторону для Славянъ: они мало по малу привыкли къ мирному земледъльческому труду, полюбили свою новую землю, и освоились съ ней. Ненависть къ общему врагу и утъснителю способствовала ихъ сплоченію и развитію у нихъ народнаго самосознанія, а впоследстви помогла и ихъ политическому объединению. Воинственные набадники, незнавшие мирнаго труда и покоя, Авары нуждались въ рабочихъ силахъ для своего прокормленія, а потому они въсвоихъ интересахъ должны были поощрять славянскую колонизацію, которая д'виствительно и совершается въ большихъ размерахъ въ конце VI и впродолжение VII века, въ Панноніи, Норикъ и до Адріатическаго моря. Въ то же время такая же славянская колонизація, уже независимо отъ Аваръ, происходила и въ восточныхъ земляхъ нынѣшней Австро-Венгрім: на всемъ протяженіи Карпатскихъ горъ, въ съверной и восточной Угріи и въ Трансильваніи.

Славяне нашли эти земли большею частью почти обезлюдев-

<sup>1)</sup> Шафарикъ, Сл. Др. II, кн. 1, стр. 97-98.

шими и совсемъ необработанными. Остатки древнейшаго населенія, пережившіе бурные въка переселеній, сохранились по преимуществу съ одной стороны въ альпійскихъ горахъ, съ другой въ Трансильваніи (гдё обратились къ пастушеской жизни), а прочіе края, на которыхъ нікогда процентали и земледівліе и промышленность культурныхъ Римлямъ, находились въ самомъ запущенномъ и заброшенномъ видъ. Непроходимые лъса и болота покрывали общирныя пространства земли, и новымъ поселенцамъ предстоялъ тяжелый трудъ расчистки и разработки почвы для того, чтобы сдълать ее удобною для устройства своихъ селеній и для земленашества. Трудъ этотъ и выпаль прежде всего на долю Славянъ, которые совершили первую колонизаціонную работу, сопряженную съ тяжелымъ трудомъ расчистки еще не приспособленной къ земледълію почвы 1). Повсюду замъчается явленіе, что славянскія поселенія всегда преобладали въ долинахъ небольшихъ ръкъ и притоковъ и вообще въ холмистыхъ мъстностяхъ, составляющихъ переходую ступень отъ высокихъ горъ къ равнинамъ большихъ рекъ 2); здёсь, въ слишкомъ низменныхъ равнинахъ, земледълію рышительно препятствовали частыя наводненія и оттого черезчурь влажная, хотя и плодородная почва; тамъ, среди вершинъ Альпійскихъ, земледълепъ чувствоваль себя слишкомъ стесненнымъ.

<sup>1)</sup> Вопросъ о томъ, какъ и куда направляется вообще дѣятельность первыхъ поселенцевъ всякой колонизуемой земли, разобранъ всего основательнъе и полнѣе извѣстнымъ американскимъ ученымъ Кери (Сагеу), который неоспоримыми историческими фактами и наблюденіями опровергъ господствовавшую до него теорію Рикардо о занятіи земли, доказавъ, что первый поселенецъ берется всегда сначала за худшую, менѣе удобную почву, и уже потомъ, съ умноженіемъ населенія и съ усиленіемъ дѣятельности, переходить къ болѣе плодородной почвѣ. См. Кери, Руководство къ соціальной наукѣ, пер. кн. Шаховскаго. Спб. 1869 г., стр. 95—104 и слѣд. Безъ сомнѣнія этотъ законъ относится одинаково и къ заселенію новыхъ территорій Славянами.

<sup>2)</sup> На это вліяніе территоріальных условій на распредёленіе славянских поселеній обратиль вниманіе г. Кеммель, разсматривая славянскую колонизацію въ своей книгъ «Die Anfänge deutsch. Lebens in Oesterr.», Leipz. 1879, S. 178, 179.

Такимъ образомъ славянскія поселенія никогда не могли быть многочисленны въ великой тиссо-дунайской низменности (въ самыя центральныя ея части оно едва ли когда либо и заходило) 1), равно какъ и наиболье гористыя части восточно-альнійской области и Трансильваніи не видыли у себя никогда густого славянскаго населенія. Уже впослыдствій по естественной, Славянамъ особенно свойственной ползучести и благодаря другимъ внышимъ историческимъ причинамъ, они распространились въ ныкоторой степени, какъ въ горныхъ краякъ, такъ и по общирнымъ низменностямъ Дуная и его большихъ притоковъ.

Характеръ и способъ славянской колонизаціи не мало освъщается тыми данными, которыя представляєть славянская топографическая номенклатура. Уже изъ того факта, что Славяне въ очень рыдкихъ случаяхъ унаслыдовали прежнія кельто-римскія мыстныя названія, которыя несомныно еще держались въ гунногерманскую эпоху, видно, какое запустыніе они застали въ большей части колонизованныхъ ими странъ: очевидно не было тамъ населенія, которое бы передало имъ прежнія геоографическія названія. Любопытно, что многія изъ славянскихъ названій по своему коренному значенію дають намъ понять, какою борьбою съ природными препятствіями сопровождалось разселе-

<sup>1)</sup> О сплошном славянском поселеніи въ этой центральной угорской низменности (существованіе котораго, очевидно, предполагають многіе славянскіе ученые) не можеть быть и рёчи. Независимо оть недопускавшихь этого въ ту эпоху природныхъ условій, противъ такого представленія краснорёчиво говорять и другія соображенія. Древнихъ славянскихъ топографическихъ названій, сохранившихся повсюду, гдё только жили Славяне (и въ предёлахъ мадьярской территоріи), здёсь, въ самыхъ центральныхъ частяхъ равнины, почти не существуеть. Затёмъ сохраненіе мадьярской народности въ такомъ чистомъ видё именно на этомъ пространстве свидётельствуетъ о томъ, что Мадьяры всегда жили здёсь не смишанно. Поселись они на территоріи, сплошь занятой Славянами — имъ выпала бы на долю можетъ быть совершенно иная участь, въ родё той, какая постигла Болгарскую орду, покорившую Славянъ Балканскаго полуострова, но впослёдствіи постепенно поглащенную ими.

нія Славянъ по одичалымъ містностямъ 1). Съ другой стороны славянская номенклатура бросаеть свёть на типическій характеръ этого разселенія. Относясь исключительно къ отдёльнымъ мъстечкамъ и къ колонизуемымъ пунктамъ территоріи, и не касаясь целыхъ земель и более обширныхъ местностей, она доказываеть, что отличительною и характерною чертою славянскаго разселенія была разрозненность и ползучесть, отсутствіе всякаго политическаго единенія или тесной племенной связи. Въ эпоху своего переселенія изъ первоначальной родины Славяне, благодаря своему военно-дружинному устройству, еще продолжали сознавать некоторое единство въ интересахъ и въ стремленіяхъ. Когда же однако цель переселенія была достигнута, общіе интересы удовлетворены, и Славяне твердо расположились въ новой странъ, очень скоро исчезло единеніе, — началось раздробленіе и разселеніе ихъ во вст стороны, на огромныя протяженія. Естественно при такой растянутости территоріи объединеніе становилось несравненно труднъе <sup>2</sup>). Что касается собственно характера славянскихъ топографическихъ названій, то они отличаются тъмъ, что всь имьють ближайшее отношение къ мъстоположению, иначе сказать, они возникли изъ техъ характерныхъ территоріальныхъ признаковъ, которые поражали новыхъ поселенцевъ. Это объясняется главнымъ образомъ, такъ сказать, бытовыми особеннюстями славянской колонизаців. Она совершалась, какъ изв'єстно, на иныхъ началахъ, чёмъ нёмецкая<sup>3</sup>). У Нёмцевъ такимъ началомъ было крупное землевладеніе, тогда какъ Славяне разселялись врозь, мелкими посёлками или отдёльными дворами (подобными тьмъ, о которыхъ идетъ ръчь напр. въ нашихъ «Новогород. Писцев.

<sup>1)</sup> Срв. Kaemmel. ibid, S. 181. и нашу рецензію этой книги. Ж. М. Пр., 1880 г., апрыль.

<sup>2)</sup> То же явленіе разрозненности и растянутости славянскихъ поселеній, не особенно многочисленныхъ, мы видимъ и въ сѣверной Германіи, у Балтійскихъ и Полабскихъ Славянъ, которые вслѣдствіе того легко подверглись германизаціи.

<sup>3)</sup> Kaemmel, ibid, S. 182, 183.

Книгахъ», см. изд. Археографич. Комис. въ 3 том. 1857, 62, 68 гг.) и семьями, которыя сами распредёляли между собою землю; оттого-то въ нёмецкой топографической номенклатурё мы видимъ преобладаніе названій по имени владъльцев (крупныхъ), а у Славянъ — названій по мъстоположенію, возникавшихъ непосредственно среди народа.

Вопросъ о главныхъ путяхъ, какими Славяне переселились на дунайскую территорію и именно въ западную ея половину, и о нхъ первоначальномъ племенномо распредплении, какъ уже выше было замѣчено, остается до сихъ поръ мало выясненнымъ и спорнымъ. При отсутствіи всякихъ опредѣленныхъ, собственно историческихъ данныхъ для решенія этого вопроса, особенно второй его половины, остается только одинь возможный путь, филологическія разысканія (надъ топографической номенклатурой, и въ области нын шнихъ языковъ Австро-Венгріи), которыя действительно могуть дать полезный матеріаль для разъясненія вопроса. Можеть быть дальнівшіе труды въ этомъ направленіи и приведуть къ какимъ либо положительнымъ результатамъ, но пока мибнія ученыхъ представляють лишь болбе или менъе правдоподобныя догадки. Мы ограничимся здъсь указаніемъ на взглядъ, по нашему мненію, наиболе заслуживающій въры. Сущность его состоить въ следующемъ: славянское населеніе, расположившееся въ восточно-дунайскихъ земляхъ, т. е. Молдавін, Трансильванін и можеть быть отчасти Валахін, и нын въ мъстной номенклатуръ, было русское, т. е. совершенно однородное съ темъ, которое сосъдило съ нимъ на востокъ, въ предълахъ нынъшней Россіи (по Диъстру, Диъпру, его притокамъ и съвернъе). То же русское населеніе издавна заняло и стверовосточный прикарпатскій край Угрін, на северъ отъ Трансильваніи, откуда оно затёмъ распространилось на западъ и югозападъ, колонизировало в фроятно весь стверовосточный уголъ тиссо-дунайской равнины и восточныя окраины Угріи. Съ другой стороны Славяне, заселившіе всю западную половину дунайской территоріи, отъ западныхъ

Карпатовъ, Судетовъ и съверныхъ чешскихъ горъ до Адріатическаго моря и отъ устьевъ Дравы до западныхъ предъловъ Зальцбурга и Тироля, принадлежали двумъ различнымъ вътвямъ: одни, занявшіе съверныя области-чешско-словенскому племени (нынъшніе Чехи, Мораване и Словаки), другіе (южные) — словинскому, современными представителями которыхъ являются Словинцы или Хорутане. Первые пришли съ съверовостока отъ Вислы и Одера и теченіемъ этихъ двухъ рікъ проникли въ Моравію и затёмъ въ Чехію, на средній Дунай и въ северозападныя части Угріи, наконецъ въ стверную часть верхней и нижней Австріи, а впосл'єдствіи распространились даже н'єсколько за Дунай (съверныя окрайны Панноніи). Вторые, Словенцы, пришли съ востока — съ нижняго Дуная и изъ припонтійскихъ странъ 1). Они принадлежали повидимому къ тому великому славянскому потоку, который, выступивъ изъ южной полосы общей славянской прародины, первый устремился къ югозападу, къ нижнему Дунаю и въ нынешнюю Валахію, и съ начала V века сталь страшень Византійской имперіи. Одна часть этого потока мало по малу перешла черезъ Дунай и разлилась по всему Балканскому полуострову, другая двинулась на западъ, вдоль по теченію Дуная, потомъ по Савѣ и Дравѣ проникла до самаго Адріатическаго моря и разселилась въ восточно-альпійской территоріи и отчасти древней Панноніи, т. е. въ нынешней Штиріи, Каринтіи, Крайнь, Зальцбургской области, Тироль и западной Угріи. Эта вытвь могла войти кое-гдф (особенно на равнинф, въ Панноніи) въ соприкосновеніе съ съверною чешскою вътвью, но гдъ именно была эта раздѣлительная линія, опредѣлить очень трудно<sup>2</sup>). Центральная часть тиссо-дунайской низменности осталась такимъ образомъ почти не тронутою славянскимъ населеніемъ и это естественно. ибо она по степному характеру и другимъ условіямъ почвы (частымъ разливамъ Дуная и Тиссы) представляла большія затрудненія для земледёльческаго хозяйства. Она боле соответ-

2) Ibid, S. 93.

<sup>1)</sup> Roesler, Zeitpunkt d. Slav. Ansiedl. an d. unt. Donau, S. 92.

ствовала характеру жизни, быту и потребностямъ кочевниковъ, которые постоянно въ ней раскидывали свои подвижныя жилища. Здёсь, по преимуществу, располагались кочевьями Авары (съ ихъ хрингами) здёсь же впослёдствіи утвердилась мадьярская орда 1).

Относительно славянскаго населенія восточно-дунайских областей следуеть заметить, что вопрось о принадлежности его къ вётви русских Славянь быль поднять уже очень давно, но долго оставался безь надлежащаго разъясненія. Въ последнее время къ нему внимательнее отнесся Рёслерь, который и пришель къ утвердительному его рёшенію 2). Однако и теперь вопрось этоть остается далеко не выясненнымъ и ждеть тщательнаго изследованія. Рёслерь основаль свой выводь не столько на историческихъ соображеніяхъ и извёстіяхъ (вообще очень скудныхъ), сколько главнымъ образомъ на топографической номенклатуре въ Молдавіи, Трансильваніи и въ ихъ соседстве, которая де рёшительно свидётельствуеть о томъ, что когда-то распространен-

<sup>1) «</sup>Последнею волною» славянскаго движенія было переселеніе Хорвамост и Сербост въ ихъ нынешнія жилища, относящееся, по свидётельству
императора Константина, къ первой половине VII века, къ царствованію императора Ираклія (610 — 641). Оставивъ по причинамъ, намъ неизвёстнымъ,
свою родину за Карпатами, они искали новыхъ жилищъ и придвинулись къ
границамъ имперіи. Императоръ Ираклій согласился предоставить имъ на заселеніе Далмацію и Иллирикъ, но съ темъ, чтобы они вытеснили оттуда Аваровъ. Сербы и Хорваты исполнили это условіе и расположились на новыхъ местахъ жительства. De Adm. Імр. с. 29 еtc. См. упомянутую монографію «Извёстія Конст. Багр. о Сербахъ и Хорватахъ», Спб. 1880 г. (изъ ІХ т. Записокъ Имп. Географ. Общ. по Отд. Этнографіи).

<sup>\*)</sup> Roesler, Rom. Stud. 1871, стр. 321 и слёд. Вънашей ученой литературё взглядь этоть о древнёйшемъ распространеніи русскаго элемента на сёверё оть нижняго Дуная (въ Молдавіи, Валахіи и Трансильваніи) быль впервые съ убёжденіемъ высказанъ проницательнымъ Надеждинымъ, который на основаніи личныхъ наблюденій, совершенныхъ имъ во время путешествія, призналь имѣющими историческую достовёрность извёстныя сказанія Нестора о Русскихъ на Дунаё. Надеждинъ, Путешествіе по южнославянскимъ землямъ. Журн. Мин. Нар. Просв. 1842, VI, 108—5. Это мнёніе Надеждина, какъ заслуживающее полнаго вниманія, было приведено не такъ давно, рядомъ съ изложеніемъ взгляда Рёслера, В. Г. Васильевскимъ въ его монографіи «Византія и Печенёги», въ статьё «Русскіе на Дунаё въ XI вёкё». Журн. Мин. Нар. просв. 1872 г. декабрь, стр. 299, 300 и далёе. Срв. Успенскій, Образованіе втораго Болгарскаго Царства, Приложеніе', 31—34.

ное здъсь славянское населеніе было именно русское. Дъйствительно, о существованіи некогда въ Трансильваніи русскаго населенія свидетельствують такія названія месть, которымь уже присуще обозначение русскихъ (наприм. Reussdorf, Reussen, Reussmarkt, Russberg, Russholz, Oroszfaja, Oroszfalu, Oroszmező w T. A.). Ho дёло въ томъ, что происхождение этихъ мёсть можеть скоре быть отнесено къ болъе поздней поръ, когда было исторически извъстное передвижение русскаго населения въ эти края (XV), чъмъ къ домадьярской эпохѣ. Это соображение имѣлъ уже въ виду Рёслеръ 1), стоявшій однако все-таки на томъ, что большинство славянскихъ географическихъ названій относится къ древнійшему времени. Съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться, но дёло въ томъ, что для решительнаго утвержденія, что древнейшее славянское населеніе было именно русское, этого еще мало. Взглядъ Рёслера встретиль возраженія со стороны Томашка, высказавшагося прямо въ противоположномъ смысле, - въ пользу того, что славянское населеніе съверо-дунайскихъ странъ въ древности не отличалось въ племенномъ отношении отъ балканскихъ (потомъ болгарскихъ) Славянъ <sup>9</sup>). Однако нельзя сказать, чтобъ и доводы Томашка были достаточно убъдительны, чтобы лишить силы рёслеровское мивніе. Въ предвлахъ Дакіи и вообще на нижнемъ Дунат только временно располагались Словенцы, отчасти перешедшіе затымь на правый берегь Дуная, отчасти ушедшіе на западъ въ древнюю Паннонію и Норикъ. Древнюю Дакію вёроятно занимали съ тёхъ поръ почти одни только русскіе Славяне. Впрочемъ, исключение составляла Валахія: здёсь, по лъвому берегу Дуная оставались еще и собственно словенскія: поселенія, т. е. Славяне, одноплеменные съ болгарскими. Надъ этими валашскими Славянами въ IX въкъ, по всей въроятности,

<sup>1)</sup> Roesler, Rom. Stud. S. 326. Прибавимъ отъ себя, что въ пользу такого предположенія говорять и самыя названія мъстъ, съ обозначеніемъ *Reuss*-, *Russ-*, *Oross*-: они не могли возникнуть въ домадьярскую эпоху.

<sup>2)</sup> Tomašek, Zeitchr. f. Oester. Gymn. XXIII, 1872 (рецензія на кингу Рёслера, S. 147—148).

господствовали Болгаре; замѣтимъ кстати, что болгарское господство, которое совершенно отрицаетъ Рёслеръ) вовсе не противорѣчитъ его взгляду, что на сѣверъ отъ Дуная было русское населеніе, ибо только въ смыслѣ такого господства этотъ край могъ слытъ подъ именемъ «сѣверо-дунайской (собст. задунайской) Болгаріи» (Вουλγαρία ἐκετθεν τοῦ Ἰστρου). Томашекъ не правъ, приводя это господство въ подтвержденіе своего заключенія о племенномъ тождествѣ всѣхъ дакійскихъ Славянъ съ болгарскими 1).

Разсмотръвъ въ общихъ чертахъ характеръ славянской колонизаціи и племенное распредѣленіе Славянъ на дунайской территорін въ первое время по ихъ разселеніи здісь, намъ необходимо обратить внимание на судьбу дунайскихъ странъ въ течение VIII въка для выясненія этническихъ отношеній на среднемъ и нижнемъ Дунат къ началу IX века, когда дунайскому славянству пришлось непосредственно столкнуться съ силами франкогерманскаго запада. Къ сожаленію, известія наши объ этой эпохѣ исторіи дунайскихъ странъ до того скудны и неопредѣленны, что не дають возможности уяснить себъ въ должной мъръ этническихъ отношеній, развивавшихся въ теченіе всего этого времени. Все, что мы знаемъ о господствъ Аваровъ, объ отношеніи къ нимъ Славянъ, о первой попыткѣ славянскаго объединенія при Само въ первой половинь VII выка, о первыхъ столкновеніяхъ Славянъ съ Намцами (Баварцами и др.), о постепенномъ паденіи аварскаго господства, наконецъ о наступательномъ движеніи Германцевъ на Дунав, - все это бросаеть лишь самый слабый свёть на внутреннее состояніе дунайскихъ Славянъ въ VII и VIII въкъ и на успъхи ихъ колонизапіонной абятельности. Къ тому же все это касается Славянъ западныхъ, а то, что происходило одновременно на востокъ, между Дунаемъ и Карпатами, какой здёсь совершался этнологическій процессъ, покрыто для насъ непроницаемымъ мракомъ. Особенно темень болье чымь стольтній періодь, начиная съ распаденія

<sup>1)</sup> Tomašek, ibid.

первой славянской державы Само до окончательнаго паденія господства Аварбвъ подъ ударами Карла Великаго.

Въ большей части древней Дакін (въ Трансильваніи, восточной и съверовосточной Угріи) послъ разселенія въ нихъ Славянъ и послѣ передвиженія аварской орды на западъ, въ Паннонію, наступаеть надолго ничёмъ не нарушимый миръ. Новые славянскіе поселенцы обратились къ безмятежной земледѣльческой жизни и вошли (въ Трансильваніи) въ соприкосновеніе съ остатками прежняго населенія, состоявшими изъ упільвшихь въ горахъ Даковъ и Романцевъ. Колонизація Славянъ и здісь имівла свой особый характеръ. Нигдъ, ни въ какомъ краъ, они не поселились большой массой и не образовали чего-либо цёльнаго, способнаго къ успѣшному развитію въ политическомъ и національно-культурномъ отношеніяхъ; напротивъ, они расползлись во вст стороны, гдт только было просторно и удобно, вездт расположились мелкими общинами, безъ всякой взаимной связи, и такимъ образомъ сдълали для себя невозможнымъ политическое объединеніе и усибшное противод'єйствіе внішнимъ, инороднымъ, болъе сильнымъ и многочисленнымъ элементамъ. Этимъ только и объясняется ихъ сравнительно быстрое поглощение въ Трансильваніи и состіднихъ краяхъ (Молдавіи и Валахіи) — Валахами, которые, переселяясь мало по малу изъ-за Дуная и соединяясь съ скудными остатками дакійскихъ Романцевъ, образовали наконецъ кръпкую румынскую или валашскую народность; Румыны, сильно размножаясь, легко ассимилировали себъ не слишкомъ многочисленныхъ и повсюду разрозненно жившихъ Славянъ и въроятно мъшавшихся съ ними Даковъ.

Въ началѣ IX вѣка (при Крумѣ) Болгары распространили свою власть и на сѣверъ отъ нижняго Дуная. Но какъ далеко простирались здѣсь ихъ владѣнія, рѣшить очень трудно (не думаемъ, чтобы имъ принадлежала и Трансильванія). По всей вѣроятности, какъ увидимъ ниже, кромѣ нынѣшней Валахіи, южные предѣлы тиссо-дунайской равнины также были одно время во власти Болгаръ. По крайней мѣрѣ Крумъ покорилъ здѣсь Ава-

ровъ, оттъсненныхъ за Тиссу въ концъ VIII въка походами Франковъ 1). Извъстно, что сюда, въ съверо-дунайскую Болгарію, были переселяемы массы греческихъ плънныхъ, захватываемыхъ Болгарами во время войнъ съ Византіей. Вообще съ распространеніемъ болгарской власти на съверъ отъ Дуная, должны были оживиться сношенія и связи между странами по объ стороны Дуная; тогда усилился безъ сомнънія и обмънъ населенія между ними, обмънъ, который начался по всей въроятности гораздо раньше, еще со времени германскаго господства на Дунаъ. Можно предположить, что уже въ ту пору начались и болье значительныя переселенія на лъвый берегъ Дуная Валаховъ Балканскаго полуострова, такъ что Мадьяры въ концъ ІХ въка могли уже застать на почвъ Дакіи довольно значительныя румынскія поселенія 2).

На западъ, Славяне въ Панноніи и въ восточно-альпійскихъ областяхъ, со времени самаго своего разселенія, должны были покориться Аварамъ, подчинившимъ также Славянъ Чехіи и Моравін и другихъ сосъднихъ земель. Какъ ни жестоко обращались Авары со своими славянскими подданными, все-таки не они были для последнихъ самыми опасными врагами. Ихъ господство не было прочно, и уже со второй четверти VII въка оно явно клонится къ упадку -- вследствіе внешнихъ неудачь и внутреннихъ междоусобій. Настоящая опасность для Славянъ грозила совершенно съ другой стороны. Ихъ западные сосъди, Германцы (а именю баварское племя), уже давно обнаруживали серіозныя стремленія распространить на востокъ, по Дунаю и въ восточно-альпійскую территорію, свою власть, а съ нею направить туда и колонизацію. Въ страну на западъ отъ р. Энжи они проникли уже въ началь VI въка. Аварскій погромъ положиль на время предъль ихъ движенію и даль возможность Славянамъ коло-

<sup>1)</sup> Tomašek, Zeitschr. f. Oesterr. Gymn., ibid.

<sup>2)</sup> Понятно поэтому, что въ XI — XII в. Несторъ уже могъ говорить о Воложат на съверъ отъ Дуная, какъ о значительномъ и важномъ этническомъ заменетъ. (См. Лътопись по Лавр. сп., изд. 1872 г. стр. 25, подъ 898 годомъ).

низовать восточно-альпійскія земли и распространиться довольно далеко на западъ, въ глубь нынѣшняго Тироля и Зальцбургской области. Къ концу VI вѣка относятся первыя столкновенія Славянъ съ Баварцами. Въ 595 году Славяне съ помощью Аваровъ нанесли пораженіе баварскому герцогу Тассило І. Съ тѣхъ поръ Славяне не разъ участвовали въ походахъ Аваровъ противъ Баварцевъ и Франковъ.

Приблизительно послъ 626 года, когда Авары потерпъли пораженіе подъ стѣнами Константинополя и въ Иллиріи (со стороны Сербо-Хорватовъ), могущество ихъ было сильно поколеблено, между прочимъ также и вследствіе внутреннихъ неурядицъ. Слабостью Аваровъ воспользовались Славяне Чехіи и Моравіи, сбросили ихъ иго и соединились подъ властью сильнаго вождя Само 1). Къ этому союзу примкнули вскоръ и другіе, сосъдніе съ Чехіей и Моравіей Славяне, между прочимъ и восточно-альпійскіе <sup>2</sup>). Образовался могущественный славянскій союзь, который сталь страшень не только для Аваровь, но и для западныхъ сосъдей. Славяне подъ предводительствомъ Само одержали большую побъду надъ Франками (при Вогатисбургъ), которая имѣла рѣшительное вліяніе на дальнѣйшіе успѣхи Славянъ. Последніе стали предпринимать частыя опустошительныя вторженія въ земли Франковъ. Къ этой эпох в следуетъ отнести и достижение славянскою колонизацией своихъ крайнихъ предъловъ на западъ<sup>8</sup>). Однако этотъ повидимому силь-

<sup>1)</sup> Нескончаемый споръ о національности этого Само и до сихъ поръ остается не рѣшеннымъ; нѣмецкіе историки считаютъ доказаннымъ его франкское происхожденіе. (См. Büdinger, Oesterr. Gech., S. 75—76). Славяне продолжають оспаривать этоть взглядъ и не хотятъ уступить Франкамъ перваго объединителя славянства на западѣ. Кромѣ III афарика (Сл. Др., II, кн. 2, стр. 226—7) и Палацкаго (Časopis Česk. Museum, 1830, р. 387), явилась въ позднѣйшее время особая монографія «König Samo», v. Fasching, Marburg, 1872 (S. 5—8.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Что Карантанія (называемая также «Виндской маркой») входила въ союзъ Само, въ этомъ не можетъ быть сомивнія. См. Каеммеl, S. 186, Anm.

<sup>3)</sup> Возможно точное опредъленіе границы между славянскими и нъмецкими поселеніями въ эпоху наибольшаго распространенія Славянъ на западъ, т. е. въ VII въкъ, у Кеммеля, въ назв. соч., стр. 176.

ный союзь не имкль внутренней прочности, не обнаруживаль никаких положительных задатковъ государственнаго развитія и силы. Все его могущество было основано на политических способностяхь, энергіи и мужестві вождя. Со смертью Само (ок. 660 г.) и союзь его распался. Западно-дунайским Славянам пришлось опять подпасть власти Аваровъ. По крайней мірі это касается тіхь, которые находились въ непосредственном сожительстві съ ними.

После распаденія славянскаго союза наступаеть чрезвычайно темный періодо въ исторіи подунайскихъ странъ. Никакихъ ближайшихъ извъстій о взаимныхъ отношеніяхъ Славянъ и Аваровъ за это время мы не имфемъ. Во всякомъ случаф, если аварское ярмо постепенно становилось дегче для ихъ подданныхъ, зато о бокъ съними росла другая сила, несравненно болбе опасная для ихъ политической независимости и народной самобытности. Баварцы последовательно двигались на востокъ и прочно утвердились на Дунат до р. Энжи, которая ихъ и отдъляла (въ VIII въкъ) отъ аварскихъ владъній. Участь Славянъ по ту сторону Энжи, подпавшихъ нъмецкой власти, была ръшена. Разрозненные, на далекомъ пространствъ растянутые славянскія посёлки и дворы очутились безпомощными среди мало по малу наводнявшаго всю дунайско-альпійскую территорію германскаго потока. Подъ видомъ христіанской проповёди и обращенія изъ язычества Баварцы искусно повели дело водворенія своего вліянія и культуры. Еще въ началъ VIII въка альпійскіе Славяне заявляють себя пепримиримыми врагами Баварцевъ, а черезъ нёсколько десятковъ леть мы уже видимъ ихъ въ союзе съ последними противъ Аваровъ, которые пытались возстановить свою власть надъ ними 1). Изъ-подъ ига аварскаго Славяне прямо переходять подъ покровительство Немцевъ. Такимъ образомъ для господства Франковъ и для успѣшной германизаціи почва была уже подготовлена, когда къ концу VIII въка разгорълась послъдняя борьба Франковъ съ Аварами, кончившаяся полнымъ торжествомъ

<sup>1)</sup> Kaemmel, ibid, S. 197, etc.

первыхъ и оттъсненіемъ слабыхъ остатковъ аварской орды за средній Дунай и за Тиссу. Аварскія владънія на востокъ отъ Энжи и часть Панноніи перешли въ руки Франковъ, которые на первый случай распространили свою власть на съверовостокъ, до устьевъ р. Рааба, на юговостокъ до впаденія Дравы въ Дунай и здъсь стали сосъдями Восточной имперіи.

Съ вытеснениемъ Аваровъ, господствующимъ населениемъ въ Панноніи и восточно-альпійских областях до Энжи, особенно въ южныхъ мъстностяхъ (нынъшней Каринтіи и югозападной Штирін), остались Славяне. Рядомъ съ ними продолжали держаться кое-где въ горахъ остатки кельто-романскаго населенія. Послѣ опустопительной войны франко-аварской, въ Паннонію, оставленную Аварами, произошель некоторый приливъ славянскаго населенія изъ сосёднихъ областей, особенно съ сёвера съ леваго берега Дуная, такъ что въ общей сложности Славяне въ покоренныхъ Франками областяхъ составляли довольно значительную массу. Темъ не мене никакого дружнаго отпора съ ихъ стороны новымъ завоевателямъ не могло быть. И здъсь славянскія поселенія имьли все тоть же характерь разрозненности. Нъкоторые края были, правда, населены ими сравнительно гуще (южная Каринтія и южная Штирія), силы этого населенія, еслибъ даже соединились въ общій союзъ, не могли оказать достаточного сопротивленія грозному военному могуществу, сосредоточенному Франками на Дунав. Къ тому же Славяне въ ту эпоху давно утратили тѣ воинственныя наклонности, которыми они отличались въ первыя времена по своемъ переселеніи. Теперь это было мирное, по преимуществу земледъльческое населеніе, прежде всего дорожившее своею землею и своимъ хозяйствомъ. Ненависть Славянъ къ Аварамъ и стремленіе освободиться отъ ихъ власти было въ значительной степени основано на томъ, что Авары принуждали ихъ къ участію въ своихъ походахъ и заставляли мінять тихую жизнь земледъльца на безпокойную военную жизнь, къ которой они не чувствовали влеченія. Франки освободили ихъ отъ Аваровъ, но

витесть съ темъ сами не замедлили воспользоваться темъ неопенимо-выгоднымъ положеніемъ, которое они пріобрёли, завладёвъ важными альпійскими горными проходами (особенно въ Штирів): они стали твердою ногою въ земле Славянъ и мало по малу совершенно поработили последнихъ. Ихъ политика въ этомъ отношеніи была весьма расчётлива. Оставляя сначала Славянамъ ихъ общинное устройство и бытъ, ихъ народныхъ старимить, не трогая ихъ нравовъ и обычаевъ, завоеватели ограничились наложеніемъ на нихъ дани и затёмъ взялись прежде всего за распространеніе христіанства, какъ за лучшее средство подчинить своему вліянію массы населенія. Съ другой стороны въ альпійскихъ областяхъ, ближайшихъ къ границѣ баварскаго племени, началась дъятельная колонизація, основанная у Нъмцевъ, какъ известно, на началахъ крупнаго землевладенія. Колоназація не могла впрочемъ подвигаться особенно быстро, между прочинь, и потому, что приходилось не мало бороться съ природными препятствіями, съ теми затрудненіями, которыя вездё представляла необработанная почва въ мъстностяхъ еще не колонизованныхъ. Къ этимъ условіямъ присоединились (какъ увидимъ вноследствіи) и внешнія историческія причины. Немецкая колонизація къ исходу IX въка остановилась приблизительно на ръкъ Раабъ, и далъе въ Панноніи уже не распространилась (за исключеніемъ отдёльныхъ нёмецкихъ населеній въ княжествё Прибины, у Блатенскаго озера) 1). Но и этого уже было довольно. Тамъ, гдъ Нъмпы успъли утвердиться и колонизовать свободныя земли, германизація Славянъ должна была быстро развиваться. Восточно-альпійскіе Славяне въ теченіе почти 2-хъ вѣкового аварскаго господства, несмотря на всю тяжесть этого нга, не переставали быть Славянами; но какъ скоро господство азіятскихъ хищниковъ сменилось властью культурныхъ Франковъ и Нъмцевъ, альпійскіе Славяне сравнительно быстро стали терять свою національность. Мы не можемъ конечно опре-

<sup>1)</sup> Kaemmel, S. 274-275.

дълить, сколько именно потребовалось времени, чтобы ихъ совершенно онъмечить, но во всякомъ случать уже въ теченіе ІХ въка этому дѣлу было положено прочное основаніе. И здѣсь, какъ и во всѣхъ странахъ съ славянскимъ населеніемъ, подвергшихся той же участи поглощенія германскимъ міромъ и пріобщенія къ германской культурѣ, отъ прежняго населенія остались неизгладимые слѣды только въ топографических названіяхъ, краснорѣчиво свидѣтельствующихъ о прежнихъ обладателяхъ и трудолюбивыхъ воздѣлывателяхъ земли и о степени распространенности ихъ поселеній въ той или другой мѣстности.

Впрочемъ, главные успѣхи нѣмецкой колонизаціи на востокъ отъ р. Энжи, т. е. въ бывшихъ владѣніяхъ аварскихъ, относятся уже къ ІХ вѣку, а потому не подлежать здѣсь разсмотрѣнію. Въ настоящемъ очеркѣ наша задача была, сколько возможно (конечно только въ общихъ чертахъ), выяснить этническое состояніе дунайскихъ странъ къ началу ІХ вѣка, т. е. къ тому моменту, когда съ паденіемъ аварскаго господства дунайскіе Славяне встрѣтились лицомъ къ лицу съ силами Германцевъ, съ ихъ завоевательными и колонизаціонными стремленіями на востокъ. Общія заключенія относительно распредоленія населенія по народностямъ и племенамъ на занимающей насъ территоріи въ началѣ ІХ вѣка сводятся къ слѣдующему:

1) Славяне въ началѣ IX вѣка были господствующимъ населеніемъ дунайской территоріи отъ восточныхъ Карпатовъ до предѣловъ нынѣшней области Тироля и Зальцбурга.

Сплошными (но отнюдь не густыми) массами Славяне населяли Чехію, Моравію, всю сѣверную Угрію, т. е. территорію нынѣшнихъ Словаковъ и угорскихъ Русскихъ, — однимъ словомъ, весь сѣверный карпатскій и герцино-судетскій край. Съ другой стороны они повидимому въ такой же мѣрѣ населяли земли по теченію Савы и Дравы — отъ Дуная вплоть до Адріатическаго моря, сливаясь къ югу съ племенами Сербовъ и Хорватовъ.

Болье рыдкими, не сплошными, а разрозненными группами

(неравном'врно расползшимися общинами) они занимали на востож'в Трансильванію (въ особенности с'вверную и восточную), примыкая късплошному славянскому населенію Буковины и Молдавіи, сос'вднія съ Трансильваніей окрайны Угріи, въ особенности равнину верхней Тиссы, большую часть Валахіи и Банать, а на запад'є древнюю Паннонію и Норикъ, т. е. нын'єшнюю западную Угрію и восточно-альпійскія области (Штирію, с'вверную Каринтію, нижнюю и верхнюю Австрію), соприкасаясь зд'єсь съ чехо-моравскимъ населеніемъ с'вверо-дунайской территоріи.

Наконецъ спорадически, одиночными и уже совершенно разрозненными поселеніями можно было встрѣтить Славянъ въ вообще мало населенной тиссо-дунайской (угорской) равнинѣ и на крайнемъ западѣ, въ горахъ,—въ предѣлахъ нынѣшняго Тироля и Зальцбурга.

Въ племенном отношени три славянскія вётви, сходившіяся на Дунаї, распреділялись вообще таким образом страны принадлежали русской вітви (за исключеніем Словенцевь въ Валахіи), позападныя— словинской, спверозападныя—чешско-словенской (ділившейся на чехо-моравскую и словацкую или словенскую). Опреділить точно их границы другь съ другом (на западі между чешско-словенскаго и словинскою, на восток между чешско-словенскою и русскою) ніть возможности на основаніи одних исторических данных.

- 2) Романцы: а) Романцы восточные, какъ остатки дако-романскаго населенія, жили въ незначительномъ числѣ въ горныхъ частяхъ Трансильваніи, особенно въ такъ называемыхъ Семиградскихъ Альпахъ и въ Бихарскомъ краѣ (Bihargebiet). Въ Валахіи (какъ и въ Трансильваніи) могли уже быть отдѣльныя поселенія Валаховъ, переселившихся изъ южно-дунайскихъ странъ.
- б) Романцы западные, какъ остатки рето-романскаго и кельто-романскаго поседенія, сохранялись (среди Славянъ) въ нѣкото-рыхъ мѣстностяхъ восточно-альпійской территоріи, особенно въ сѣверной Каринтіи, по берегамъ Дуная (въ собственной Австріи) и въ восточныхъ отрогахъ Штирійскихъ горъ.

- 3) Неороманенные Даки держались въ Трансильваніи, успѣвъ сохранить свою народность въ эпоху гунно-германскую; они, безъ сомпѣнія, мѣшались со Славянами со времени наплыва послѣднихъ (въ VI вѣкѣ) и постепенно (вмѣстѣ съ ними) подвергались романизаціи—по мѣрѣ наводненія Трансильваніи новыми, романскими выходцами съ юга.
- 4) Авары. Ихъ немногочисленныя поселенія, или в'єрнте подвижныя жилища, были разбросаны въ среднедунайской равнинте, главнымъ образомъ между Дунаемъ и Тиссой, а также на востокъ отъ Тиссы.—Скудные остатки Гепидовъ, въ видте небольшихъ, одиночныхъ поселеній, могли къ ІХ втку сохраниться еще кое-гдт по среднему Дунаю, среди Славянъ, но никакихъ достовтрныхъ извтстій о нихъ мы не имтемъ.
- 5) Наконецъ Баварскія колоніи уже утвердились възначительномъ числѣ рядомъ съ Славянами въ альпійскомъ краѣ и на Дунаѣ до р. Энжи, т. е. на территоріи, довольно давно уже перешедшей въ руки Франковъ. Съ конца VIII вѣка или точнѣе съ начала IX нѣмецкая колонизація переступила и рѣку Энжу.

## II.

## ОЧЕРКЪ ПОЛИТИЧЕСКИХЪ ОТНОШЕНІЙ НА СРЕДНЕМЪ ДУНАВ ПЕРЕДЪ МАЛЬЯРСКИМЪ ПОГРОМОМЪ.

1) Первыя последствія торжества Франковъ надъ Аварами. 2) Состояніе восточной Угріи и Трансильваніи въ ІХ веке до прихода Мадьяръ. 3) Моравскій политическій союзъ и его судьба. 4) Успехи германизаціи на среднемъ Дунав.

1.

Въ 803 году Карлъ Великій окончательно торжествовалъ надъ Аварами. Вся бывшая аварская территорія на востокъ отъ р. Энжи вплоть до Дуная была присоединена къ франкскимъ владѣніямъ. Завоеватели дѣйствовали въ началѣ не слишкомъ круто. Они съ большой осторожностью и постепенностью водворяли свое господство и вводили свои порядки и государственную организацію. Аварамъ, пережившимъ жестокую и продолжительную войну, на нѣкоторое время еще была оставлена тѣнь самостоятельности. Терпя притѣсненія отъ бывшихъ своихъ подданныхъ, Славянъ, и не будучи въ состояніи по своей крайней малочисленности сами защищать себя, они обращались съ жалобами къ Франкамъ, которые и оказывали имъ свое покровительство. Послѣдній разъ упоминается объ Аварахъ, какъ объ особой на-

родности, въ 822 году 1). Оттесненные за Дунай въ тисскія степи, они мало по малу совстмъ исчезають съ исторической сцены; немногочисленные остатки ихъ въ теченіе IX въка могли еще держаться въ центральной угорской равнинь. Въ концъ концовъ и эти остатки были поглощены Мадьярами, новыми пришельцами съ дальняго востока, которые, благодаря своимъ кочевымъ инстинктамъ, водворились первоначально именно тамъ, где некогда быль центръ жилища Гунновъ и Аваровъ. Разрушениемъ аварской державы положено основание новымъ политическимъ и культурнымъ отношеніямъ на среднемъ Дунав. Пала та сила, которая въ теченіе столь долгаго времени задерживала стремленіе Германцевъ къ распространенію на востокъ, по теченію Дуная. въ ть заманчивыя и мало извъстныя страны, которыя болье двухъ столетій скрывались во мраке аварскаго господства. Тамъ, гдѣ было средоточіе аварскихъ жилищъ и аварской власти, т. е. въ Панноніи, въ областяхъ смежныхъ съ аварскими владеніями, славянское населеніе витстт съ землею должно было перейти непосредственно въ распоряжение завоевателей. Но въ соседнихъ славянскихъ земляхъ на съверъ отъ Дуная, въ Чехіи и Моравіи, куда аварская власть въ последній періодъ своего существованія едва ли и простиралась, Славяне жили сравнительно бол'є густыми, чемь въ другихъ краяхъ, массами, такъ что успели уже нъсколько окрыпнуть въ своемъ общественномъ быть и развить въ себъ даже нъкотораго рода національно-политическое сознаніе, выразившееся вскорт въ объединеніи моравскихъ славянъ подъ однимъ княземъ въ видъ довольно сильнаго политическаго союза, который впоследстви расширился и на некоторыя другія сосъднія славянскія страны.

Однако и четскіе и моравскіе Славяне должны были признать при Карлѣ Великомъ (въ нач. ІХ в., неизвѣстно, когда именно) верховную власть Франковъ и платить имъ опредѣленную дань. О тѣхъ и другихъ, какъ о племенахъ, зависимыхъ отъ Франковъ,

<sup>1)</sup> Einh. ann. 822 г.: послы Аваровъ являлись во Франкфуртъ къ Людовику.

говорится уже въ актѣ 817 г. при перечисленіи земель, присужденныхъ Людовику 1), а о Мораванахъ подъ ихъ собственнымъ именемъ упоминается впервые въ 822 году, когда они, вмѣстѣ съ представителями другихъ племенъ, шлютъ своихъ пословъ къ императору съ изъявленіемъ покорности. Итакъ Франки не замедлили по мѣрѣ возможности распространить свою властъ и вліяніе надъ тѣмъ славянскимъ міромъ, который открывался передъ ними съ побѣдой надъ Аварами.

Вмёстё съ тёмъ въ завоеванную страну направились изъ сосёднихъ предёловъ Германіи (Баваріи) большія колонизаціонныя силы, которыя нашли себё тамъ вполнё благопріятную почву и много мёста для разселенія: земля была только отчасти населена Славянами и скудными остатками романскаго населенія (преимущественно въ горахъ), а остальныя почти не населенныя мёстности были вовсе не обработаны и представлям обширное поприще дёятельности для трудолюбивыхъ нёмецкихъ поселенцевъ. Къ тому же и кровопролитная аварская война способствовала обезлюдёнью страны. Рядомъ съ колонизаціей началась и внутренняя организація присоединенныхъ областей и дёятельное распространеніе христіанства среди туземцевъ.

На завоеванную территорію была распространена система марокт, введенная въ франкской державѣ, начиная отъ нижней Лабы вплоть до Адріатическаго моря, — съ цѣлью защиты противъ сосѣднихъ враждебно расположенныхъ народностей и для систематическаго распространенія своего политическаго вліянія у послѣднихъ. Въ нашихъ извѣстіяхъ о разграниченій новыхъ франкскихъ владѣній на Дунаѣ на отдѣльныя области и о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ другъ къ другу столько неяснаго и не точнаго, что это разграниченіе можетъ быть обозначено только приблизительно <sup>2</sup>). Область, непосред-

<sup>1)</sup> Pertz, Leges, p. 198, cm. Dudik, Mähr. Allg. Gesch., Brünn, 1860, B. I, S. 110-111.

<sup>2)</sup> Болье подробный разборь этого вопросасм. у Dümmler'a, Ueber die Südöstlichen Marken, S. 10—20; также Kaemmel, Die Anfänge d. deutsch. Leb. in Oesterr.; S. 207—209.

ственно примыкавшая съ востока къ Баваріи, называлась Восточною маркою и простиралась на востокъ, по митию однихъ до самой р. Рааба, а по другимъ только до горъ «Вѣнскаго лѣса». На югь оть нея была такъ называемая Карантанія (Carantania— Хорутанія), или Хорутанская марка, изв'єстная уже и ранбе у франкскихъ лѣтописцевъ подъ именемъ Склавиніи (Sclavinia). Крайнія же области на востокъ вплоть до Дуная носили попрежнему названія Верхней и Нижней Панноній. Къ нимъ съ юга примыкала съверная Хорватская область между Савой и Дравой (Savia), а на югъ отъ Карантаніи простиралась до Адріатическаго моря уже ранбе возникшая Фріульская (Фурлянская) марка. Гдв кончалась Восточная марка на стверт, по левому берегу Дуная, опредёлить трудно. Во всякомъ случать она граничила здёсь съ землей Чеховъ и Мораванъ. Следуетъ еще заметить, что иногда весь край на востокъ отъ р. Энжи до самаго Дуная назывался Восточною Маркою въ обширномъ смысль. Кромъ внутренней политической организаціи этихъ марокъ, не менъе существенными факторами сліянія вновь пріобретенной территоріи съ германскимъ міромъ и ея постепенной, но прочной германизаціи были, какъ мы выше замътили, дъятельная колонизація, связанная съ переходомъ земли въ руки нѣмецкихъ крупныхъ владѣльцевъ и христіанская пропостов вибстб съ введеніемъ правильнаго церковнаго устройства. Земля, будучи собственностью короля, щедро раздавалась вз ленз и вз дарз какъ отдёльнымъ высокопоставленнымъ и знатнымъ лицамъ (маркграфамъ, графамъ и проч.), такъ и епископамъ, монастырямъ и церквамъ; при этомъ одинаково шла въ дъло земля уже заселенная и не заселенная: на ту и на другую приглашались новыми владельцами немецкіе колонисты изъ разныхъ мъстностей сосъдней нъмецкой территоріи. А такъ какъ славянскія населенія по всей восточно-альпійской территоріи и въ Панноніи были вообще распредёлены сравнительно довольно рѣдко и разрозненно, несмотря на нѣкоторый приливъ Славянъ въ эти края съ съвера послъ разгрома аварской державы, то понятно нъмецкіе поселенцы мало по малу водво-

рились вездъ, по мъръ перехода земли въ руки частныхъ владъльцевъ. Въ иныхъ мъстахъ на значительныхъ пространствахъ, обойденныхъ славянской колонизаціей, располагались частыя и сплошныя намецкія поселенія, въ другихъ намецкіе колонисты примыкали къ Славянамъ, селились посреди нихъ и естественно мъщались съ ними. Когда населенная Славянами земля доставалась кому либо въ ленъ или въ собственность, то поселенцы, въ большинствъ случаевъ, теряли свои права на владеніе и изъ свободныхъ собственниковъ (общинниковъ) становились зависимыми людьми, работниками, и наконецъ часто даже кръпостными, рабами. Что переходъ Славянъ въ рабское состояніе было явленіемъ общераспространеннымъ, доказывается уже твиъ, что къ тому именно времени относится отождествление у Нъмцевъ и вообще на западъ имени славянина съ обозначениемъ раба вообще (Slavus—sclavus—Sklave). Съ отнятіемъ земли Славяне естественно лишались главной основы и опоры своихъ общинныхъ порядковъ и быта. Если въ иныхъ мъстностяхъ ихъ новые повелители и оставляли нетронутыми другія стороны ихъ быта, не касались ихъ внутреннихъ отношеній, способовъ управленія и обычаевъ, то уже однимъ лишеніемъ ихъ всякихъ правъ на землю наносился тяжелый ударь ихъ національной самобытности; они большею частію обращались въ сословіе крипостныхъ людей или въ лучшемъ случат въ лично свободныхъ, но безземельныхъ работниковъ. Впрочемъ въ отношения къ более знатнымъ и родовитымъ изъ Славянъ Нъмцы дъйствовали политично и (чтобы не взостановлять ихъ противъ себя) также раздавали имъ участки земли въ ленное владение или въ собственность, наравне съ нъмецкими вассалами 1). Этимъ они старались задобрить и привлечь на свою сторону вліятельных Славянъ, чтобы такимъ образомъ предупредить всякую возможность открытаго сопротивленія или возстанія съ ихъ стороны.

Вивств съ колонизаціей должны были успешно распростра-

<sup>1)</sup> Conversio Carentan., c. 11, 13, cm. Kaemmel, ibid., S. 239-240.

няться и языкъ, нравы, обычаи Нѣмцевъ, какъ политически господствующей народности. Для этого не было надобности прибѣгать къ насильственнымъ мѣрамъ. Несомнѣню главнымъ орудіемъ этого рода мирныхъ и постепенныхъ завоеваній нѣмецкаго духа была проповѣдь христіанства и вообще церковь съ ея организаціей. Нѣмецкое духовенство играло такимъ образомъ важную роль въ дѣлѣ распространенія нѣмецкаго вліянія и культуры. Нѣмецкіе проповѣдники начали свою дѣятельность среди Славянъ и Аваровъ, въ древнемъ Норикѣ и Панноніи, уже послѣ первыхъ походовъ Франковъ противъ Аваровъ (послѣ 796 г.) и съ той поры упорно и энергично преслѣдовали свои цѣли.

Итакъ мы видимъ изо всего этого, что Франки на первыхъ же порахъ послѣ своей побѣды надъ грубой аварской силой, стоявшей на дорогѣ ихъ властолюбивыхъ стремленій на востокъ, стали твердою ногою на присоединенной территоріи и положили прочное основаніе своему господству въ ней, а затѣмъ и своему вліянію въ сосѣднихъ славянскихъ земляхъ.

Успехи Карла Великаго въборьбе съ Аварами и громкія побъды надъ ними не могли не устращить сосъднихъ Славянъ моравскихъ и чешскихъ. Они увидъли себя вынужденными признать верховное покровительство Франковъ, — только бы не подвергнуться той жалкой участи, которая постигла вмёстё съ Аварами ихъ альпійскихъ и паннонскихъ одноплеменниковъ. Получивъ такимъ образомъ доступъ въ Чехію и Моравію, Німцы старались распространить и сюда свою проповъдническую дъятельность, что имъ давало возможность вибшиваться въ домашнія дела этихъ Славянъ и интриговать въ пользу своихъ политическихъ видовъ. Мало по малу притязанія Франковъ съ одной стороны, несогласія и смуты у нихъ самихъ съ другой вовлекли объединившуюся около половины IX въка Моравію въ упорную борьбу съ Нъмцами, которая наполняеть собою весь непродолжительный періодъ исторической жизни и политического возвышенія этого княжества. Но прежде чемъ мы остановимся на этой германо-моравской распре, на образованіи и судьб'є Моравскаго княжества, на усп'єхахъ

германизаціи въ новыхъ франкскихъ владеніяхъ (въ Восточной марке), необходимо бросить взглядъ на политическое положеніе дёль въ IX веке въ восточных частяхъ дунайской территоріи, въ Трансильваніи, восточной Угріи в Валахіи.

2.

Населеніе карпато-дунайской территоріи, завися въ своемъ распределении и сравнительной густоте также и отъ местныхъ природныхъ условій, не уступало своимъ смішаннымъ характеромъ и разнообразіемъ типовъ населенію прочихъ дунайскихъ странъ. На немъ также должна была отразиться продолжительная эпоха народныхъ переселеній, произведшихъ здёсь цільні рядь этнологических метаморфозь, но не успівшихь однако, какъ мы видели, вполне искоренить древнейший слой населенія. Представителями этой древньйшей исторической эпохи были здёсь остатки Даковъ, а также Романцевъ (т. е. Даковъ романизованныхъ) въ горахъ Трансильваніи, обратившихся въ смутныя времена переселеній къ пастушескому образу жизни. Воинственныя германскія племена, проходившія черезъ эти страны и въ нихъ располагавшіяся въ эпоху своего еще далеко не осъдлаго, съ военно-дружинной организаціей связаннаго быта, не оставили по себт никакихъ замътныхъ слъдовъ на этой территоріи посл'є того, какъ ходъ историческихъ событій увлекъ ихъ далье на западъ. Лишь самые скудные, случайно сохранившиеся остатки Гепидовъ, последняго господствовавшагося на Дунав германскаго народа, кажется, продолжали еще нъкоторое время держаться на среднемъ и нижнемъ Дунав среди чуждаго имъ новаго населенія. Этимъ новымъ населеніемъ, разлившимся по всему широкому простору придунайскихъ земель, были Славяне, которые, направляясь съ востока и съвера, раскинули мало по малу свои поселенія по Трансильваніи, Валахіи и Угріи. Волько слишкомъ низменная центральная тиссо-дунайская равнина, да некоторыя мало доступныя горы Трансильваніи остались вні славянскаго наводненія; первую Славяне предоставили остаткамъ кочевыхъ элементовъ, для которыхъ степное приволье было однимъ изъ главныхъ жизненныхъ условій, вторые — б'єднымъ потомкамъ н'єкогда сильнаго и воинственнаго населенія древней Дакіи. Въ среднедунайской низменности, между Тиссою и Дунаемъ, и далье на востокъ укрывались въ началь IX въка остатки аварской орды, оттъсненные за Дунай мечемъ Карла Великаго, по всей въроятности дожившіе до мадьярскаго погрома, и затёмъ безследно исчезнувшіе въ однородной имъ средѣ кочевыхъ Мадьяръ. Разумъется, посреди этихъ ничтожныхъ обломковъ прежняго населенія Славяне, уже благодаря своему огромному численному превосходству, им вли право на политическое господство и повидимому легко моглибы сплотиться воедино; но ничего подобнаго непроизошло, потому что въ бытовомъ отношеніи эти Славяне еще не доросли тогда до сознанія необходимости политическаго объединенія. Ихъ поселенія, растянутыя на обширныхъ пространствахъ, разобщенныя часто самою природой, отличались, какъ и вездѣ, разрозненностью. и отсутствіемъ живыхъ внутреннихъ связей и общихъ интересовъ, безъ которыхъ, разумъется, немыслимо никакое политическое объединеніе. Если въ западной половин в дунайской территоріи къ половинѣ IX въка могло уже осуществиться подобное объединеніе Славянь (въ Велико-моравскомъ княжествь), то на это были свои особыя причины; этому способствовали во первыхъ ихъ близость къ такому стройному политическому организму, какимъ уже являлась тогда монархія Карла Великаго, и ихъ боле раннее ознакомленіе съ культурно-христіанскими началами, которыя проникали къ нимъ съ запада; во вторыхъ здёсь повліяла и та внѣшняя опасность, которая постоянно грозила этимъ Славянамъ, вследствіе возраставшаго могущества и возраставшихъ съ нимъ притязаній германскаго государства и которая заставляла ихъ поневол' думать о самозащит и о соединении силь противъ исконнаго врага ихъ народности и свободы. Такихъ условій не существовало для Славянь восточных дунайскихъ

странъ (Трансильваніи, Валахіи, восточной Угріи). Отъ грознаго франко-германскаго колосса, распространившаго свое владычество вплоть до средняго Дуная, они были отделены великою и почти пустынною тиссо-дунайскою низменностью, находившеюся пока еще ви сферы ближайшихъ интересовъ германской политики и культуры. Имъ некого было опасаться съ сввера и востока, гдъ за горами Карпатскими были раскинуты жилища родственныхъ имъ племенъ. Только на югъ, за нижнимъ Дунаемъ, въ началъ IX въка стала развиваться политическая сила, съ которой вскоръ пришлось считаться сосъдямъ. Этою силою было Болгарское царство, впервые достигшее при ц. Крумф (803 - 815) значительнаго могущества и славы. Но держава Крума имела славянскую основу, была, такъ сказать, построена изъ славянскаго матеріала, а потому съ распространеніемъ ея господства на съверъ отъ Дуная легко могло примириться славянское населеніе Валахіи и сосъднихъ странъ.

Итакъ занимающая насъ восточно-дунайская территорія, всябдствіе условій не только этнологическихъ, но и своего географическаго положенія и отчасти природнаго характера, не принимала, такъ сказать, самостоятельнаго и непосредственнаго участія въ историческомъ ходѣ событій, происходившихъ въ сосъднихъ земляхъ, и оставалась почти въ сторонъ отъ того политического и культурного развитія національныхъ силь у западно - дунайскихъ Славянъ, корорымъ характеризуется ихъ историческая жизнь въ ІХ вѣкѣ, особенно во вторую его половину. Это по преимуществу касается Трансильваніи, населеніе которой самой природой предрасположено къ болье или менъе замкнутой жизни. Славянское население Валахии и восточной Угріи (не особенно впрочемъ многочисленное) было обречено на роль совершенно пассивную и подчиненную, на зависимость отъ сосъднихъ славянскихъ же политическихъ союзовъ — съ одной стороны Болгарскаго царства, съ другой Моравскаго княжества. Все это объясняеть намъ, почему исторія не сохранила намъ никакихъ достовърныхъ и прямыхъ извъстій о томъ, что тво-

рилось и какъ жилось въ ту эпоху, до мадьярскаго погрома, на территоріи древней Дакіи. Интересь того времени быль сосредоточенъ съ одной стороны на томъ пункть, гдъ встръча германскихъ завоевательныхъ стремленій съ пробуждавшимися славянскими національными силами произвела ожесточенную борьбу чуждыхъ другь другу началь въ Моравскомъ княжествъ и въ сосъднихъ нъмецкихъ маркахъ, — съ другой стороны на Балканскомъ полуостровъ, гдъ окрыпшая Болгарія вступила въ борьбу съ гордой Византіею, и гдё эта самая Болгарія становилась яблокомъ раздора и почвой для разгоравшагося соперничества восточной и западной церкви. Естественно отъ слуха и взоровъ какъ византійскихъ, такъ и западныхъ летописцевъ ускользали те страны за Дунаемъ, которыя находились внъ ихъ обыкновеннаго кругозора, съ которыми не соединялось у нихъ никакихъ опасеній, гдё въ горныхъ долинахъ и на плоскихъ возвышенностяхъ жили мирные земледъльцы Славяне, на вершинахъ и склонахъ неприступныхъ горъ пасли свои стада пастухи-потомки древнихъ жителей Дакіи, а по низменнымъ и тучнымъ степямъ тиссо-дунайской равнины кочевали безсильные и ничтожные остатки аварской орды.

Единственный вопросъ, на которомъ можетъ и должно остановиться наше вниманіе при взглядѣ на историческую судьбу и политическія отношенія этихъ восточныхъ странъ въ ІХ вѣкѣ, состоить въ томъ, простиралось ли господство Болгаръ въ эту эпоху на сѣверъ отъ Дуная и если простиралось, то до какихъ предѣловъ и когда оно прекратилось. Этотъ вопросъ о существованіи сѣверо-дунайской Болгаріи уже давно занимаетъ ученыхъ и донынѣ продолжаетъ быть спорнымъ.

Во времена Энгеля и Шафарика въ существовани сѣверной Болгаріи по сю сторону Дуная никто не сомнѣвался. Особая Тисская Болгарія считалась тогда фактомъ вполнѣ доказаннымъ. Однако впослѣдствіи болѣе критическое отношеніе къвопросу, характеризующее труды позднѣйшихъ изслѣдователей, не дало укорениться этому взгляду. Если однако мнѣніе о су-

ществованій какой-то особой Тисской Болгарій не нашло себъ последователей, то ученые не могли также легко отказаться (и вполнъ основательно) вообще отъ взгляда, что власть Болгаръ въ теченіе болье или менье продолжительнаго періода времени простиралось на нѣкоторую часть сѣверо-дунайской территоріи. Правда, прямыхъ данныхъ для такого утвержденія очень мало, но за то съ другой стороны нъть и достаточныхъ основаній різшительно его оспаривать: такъ много вітроятности оно заключаеть само по себъ, такъ важны нъкоторыя соображенія, въ пользу его говорящія. Поэтому попытка Рёслера опровергнуть это мивніе о болгарскомъ господствів въ древней Дакіи кажется намъ ръшительно неудавшеюся, и мы не можемъ не стать на сторонъ его противника въ этомъ вопросъ — Томашка и другихъ ученыхъ, защищающихъ мысль о болгарскихъ владеніяхъ на авьюмъ берегу Дуная 1). Другой вопросъ, какъ долеко они простирались и долго ли они оставались въ рукахъ Болгаръ. Между различными мибніями о сбверной Болгаріи было высказываемо и такое, что въ древней Дакіи осталась часть болгарской орды (съ 4-мъ сыномъ Куврата), не перешедшая черезъ Дунай, и что она основала здісь особое княжество, которое только въ началь IX выка соединилось съ южною Болгаріей. 2) Но такой взглядъ лишенъ твердыхъ основаній. Гораздо проще и правдоподобиве признать распространение власти Болгаръ съ юга на съверъ отъ Дуная. Съ какихъ именно поръ Болгары владъли землей по лѣвому берегу Дуная (въ Валахіи), съ точностью сказать трудно. Можно однако предположить, что они уже при воцареніи Крума (802-803) стояли тамъ твердою ногою. Несомненно во всякомъ случат, что Крумъ еще значительно расширилъ эти

<sup>1)</sup> Tomašek, Zeitschr. f. d. Oest. Gymn. B. XXIII, W. 1872, S. 148. Dümmler, Ueber die Südöstl. Mark., S. 27, 28. Büdinger, Oesterr. Gesch. B. I. (1859) S. 179. Иречекъ (Ист. Болг., перев. Бруна и Палаузова) 1878, стр. 176, 178. Hunfalvy, Ethnogr. v. Ung. (1877) S. 109, и друг.

<sup>2)</sup> Engel, Gesch. des alt. Pannoniens und d. Bulgarei (Halle, 1767) S. 263—278, 314; ему послъдовалъ Шафарикъ, Слав. Др. II, кн. 1. стр. 281—282 и Dudik, Mähr. allgem. Gesch. (1860), I. S. 98.

сѣверныя владѣнія. Ища поприща для военныхъ предпріятій, онъ естественно устремился на сѣверъ, гдѣ ему легче было расширить свою власть и пріобрѣсти новую территорію. Тогдато, повидимому, онъ завоевалъ часть юговосточной Угріи; по крайней мѣрѣ онъ покорилъ здѣсь остатки Аваровъ, ¹) оттѣсненныхъ за Тиссу походомъ Франковъ, ²) а впослѣдствіи воспользовался между прочимъ и ихъ помощью въ своемъ послѣднемъ походѣ (814 г.) на Византію³). Едва-ли Славяне юговосточной Угріи оказали большое сопротивленіе Круму; скорѣе можно предположить, что они даже помогли ему при покореніи Аваровъ, своихъ исконныхъ враговъ.

Однимъ изъглавныхъ доказательствъ существованія сѣверодунайской Болгаріи признается обыкновенно извѣстное выраженіе византійскихъ хроникъ Воодуаріа єхєїдєю той Тотроо потарой ), о которой идетъ рѣчь въ разсказѣ о греческихъ плѣнныхъ, отведенныхъ за Дунай Крумомъ послѣ взятія Адріанополя (813). Дѣйствительно, это свидѣтельство— первостепенной важности и только предвзятая мысль (какъ мы это видимъ у Рёслера) можетъ стараться умалить его значеніе, — старанія эти все-таки остаются тщетными. Рёслеръ заключаетъ на основаніи того факта, что Болгары не могли помѣшать греческимъ переселенцамъ (своимъ плѣннымъ) возвратиться на родину, о малочисленности ихъ (т. е. Болгаръ) на сѣверѣ отъ Дуная и о неимѣніи у нихъ тамъ вооруженной силы 5). На первый взглядъ такое заключеніе можеть показаться дѣйствительно говорящимъ въ пользу мнѣнія

<sup>1)</sup> Suidas I, p. 1017: ὅτι τοὺς ᾿Αβάρεις κατὰ κράτος ἄρδην ἡψάνισαν οι αὐτοὶ Βούλγαροι, η᾽ρώτησε δὲ Κρέμ τοὺς τῶν ᾿Αβάρων αἰχμαλώτους. См. у Το машка, рец. на книгу Pēczepa. Zeitschr. f. d. Oester. Gymn., Jahrg. XXIII, Wien 1872, S. 148.

<sup>2)</sup> Einhardi Ann. 796: Hunis trans Tizam fluvium fugatis.

<sup>3)</sup> Leo Gramm., ed. Bonn. p. 347: ο Κρούμος έστρότευσεν Λαον πολύν συναθροίσας και τους Άβάρεις και πάσας τὰς Σκλαβινίας. Sym. Mag. de Leone Armenio, c. 11, ed. Bonn. p. 617. Cm. Dümmler, Südöstl. Marken, S. 9—10.

<sup>4)</sup> Script. incert. de Leone Bardae filio (ed. Bonn.), 345; Georg. Monach. de Michaele et Theodora, c. 11 (Ed. Bonn.) p. 817; cps. Theoph. Continuat. V, 4. p. 216 (προστο εξς Βουλγαρίαν)

<sup>5)</sup> Roesler, Roman. Stud. 204-205.

Рёслера. Но легко убъдиться въ его несостоятельности, если ближе всмотръться въ дъло. Во первыхъ надо знать, кого именно авторъ здёсь разуметь подъ Болгарами; если онъ разуметь собственныхъ Болгаръ, какъ восточную орду, основавшую державу на Балканскомъ полуостровъ, то естественно ихъ не могло быть много на левомъ берегу Дуная, гораздо позднее присоединенномъ къ южной Болгаріи. Валахію населяли почти исключительно Славяне, которые признавали надъ собою власть Болгаръ и земля которыхъ на этомъ основании слыла также подъ именемъ Болгаріи. Ніть ничего удивительнаго, что эти сіверо-дунайскіе Славяне не заботились объ удержаніи въ своемъ сосъдствъ греческихъ поселенцевъ, отъ которыхъ они не могли ждать никакой особенной пользы. Съ другой стороны не удивительно и то, что въ моментъ предпріятія греческихъ поселенцевъ не случилось по близости болгарской вооруженной силы, достаточной для прегражденія имъ пути. Военныя силы Болгаръ были конечно сосредоточены на крайнихъ (съверныхъ и западныхъ) предълахъ ихъ владеній, а эпизодъ съ Греками произошель очевидно где-то по близости отъ Дуная 1). Греки конечно и воспользовались именно отсутствіемъ болгарскаго войска для осуществленія задуманнаго плана. Тв силы, которыя Болгары успели собрать на правомъ берегу Дуная, также не были достаточны для успѣшнаго сопротивленія имъ и высланному изъ Византіи на помощь флоту, Итакъ соображение Рёслера нисколько не можетъ служить къ подкрвпленію его взгляда. Впрочемъ и опредвленное названіе «Болгарія по ту сторону Дуная» (Βουλγαρία ἐκεῖθεν τοῦ "Ιστρού) явно должно относиться къ целой стране, и Реслеръ делаетъ большую натяжку, понимая подънимъ лишь ту или другую береговую полоcy (Ufersteif) на валашской сторонь. Но можеть быть убъдительные опроверженія Рёслера<sup>2</sup>) другихъ основаній, на которыхъ тоже опирается положение о временномъ болгарскомъ господствъ въ

<sup>1)</sup> Рёслеръ указываеть на съверный берегъ Дуная между Орсовой и Силистріей, какъ на въроятную сцену дъйствія. Rom. Stud. S. 205.

<sup>2)</sup> Ibid. 201-206.

нынъшней Валахів и восточной Угрів. Мы готовы признать, что нѣкоторыя изъ этихъ основаній дѣйствительно довольно шатки и что нётъ особенной надобности прибёгать къ нимъ, въ виду существованія болье выскихь доводовь. Къ такимъ второстепеннымъ основаніямъ мы причисляемъ 1) указаніе на соляныя копи въ нынъшнемъ Мармарошъ (и Трансильваніи), будто-бы принадлежавшія Болгарамъ 1), — разсужденія Рёслера по этому поводу нельзя не признать справедливыми 2), - 2) географическія показанія Альфреда Великаго, отличающіяся большою неопредіденностью. 3) соображение о принятии Болгарами аварской одежды<sup>3</sup>), и наконецъ даже 4) названіе города Пешта, которое во всякомъ случат могло бы свидетельствовать только объ одноплеменности Славянъ, жившихъ въ той мъстности на среднемъ Дунав, съ такъ называемыми болгарскими Славянами, а отнюдь не о болгарскомъ господстве въ техъ странахъ. Но если эти основанія не достаточно сильны, то за то есть другія, которыя остаются въ силь и посль возражений Реслера. Мы не можемъ согласиться съ последнимъ, что признаніе болгарской власти на сѣверѣ отъ Дуная не оправдывается исторіей отношеній Болгаръ къ Франкамъ въ первую половину IX въка. Если не допускать существованія у Болгаръ этихъ стверныхъ владеній (разумен вдёсь только юговосточную Угрію), то съпереходомъ подъвласть Франковъ Савін и Срема (Francochorion), Болгары становились

<sup>1)</sup> Оно основано на извѣстія Fuld. Ann. 892, что Арнудьфъ сносился съ болгарскимъ княземъ, прося его не снабжать Мораванъ, съ которыми онъ былъ въ войнъ, солью. См. Шафарикъ II, 1 к. 334 стр., пр. 15. См. также Ріс, Ueb. die Abstamm. d. Rumānen, 1880, S. 73—74.

<sup>2)</sup> Roesler, Rom. Stud. 203. Дело въ томъ, чтоу Болгаръбыла своя морская соль, которою они и снабжали Мораванъ, когда Нёмцы запрещали последнимъ вывозить ихъ баварскую соль. На нын. Мармарошъ власть Болгаръ во всякомъ случае не простиралась. Изъ этого известія ясно скоре, что Трансильванскія соляныя копи не были вовсе известны въ ту эпоху, такъ какъ иначе Мораванамъ не къ чему было бы обращаться за солью въ такую даль, какъ въ Болгарію. Hunfalvy, Ethn. v. Ungarn, S. 124, 125.

<sup>3)</sup> Рёслеръ (ibid.) справедливо замѣчаетъ, что это принятіе аварской одежды должно было произойти гораздо ранѣе, во времена могущества Аваровъ, когда Болгары служили у нихъ въ войскѣ, т. е. еще въ VII в.

ихъ сосъдями на слишкомъ незначительномъ пространствъ, и едвали могъ бы тогда возникнуть поводъ нѣкоторымъ славянскимъ племенамъ променять болгарское владычество на франкское, изъ-за чего и возникла война между новыми сосъдями 1). Гораздо понятнье становится для насъ франко-болгарская распря, если принять, что болгарскія владёнія примыкали къ франкскимъ не только на Савъ (т. е. съ юга), но и на Дунаъ (т. е. съ востока), по крайней мъръ отъ устья Савы до устья Тиссы, а можеть быть и далье, къ съверу-до самой Дравы. Въ такомъ случав естественно, почему Болгары для своихъ вторженій въ Паннонію избирали путь по Дравѣ (въ 827 и 829 г.) 2), что было бы едва-ли возможно, еслибъ Дунай отъ Савы до Дравы быль исключительно во власти Франковъ, а это должны допустить тѣ, кто не считаеть возможнымъ распространять предвлы Болгарін на северь оть Дуная. Известіе Баварскаго Географа о непосредственномъ соседстве Франковъ съ Болгарами въ IX веке в) справедливо во всякомъ случае,

<sup>1)</sup> Мивніе Рёслера о томъ, что племя Бодричей (Аботритовъ) жило, подобно Тимочанамъ, только на правомъ берегу Дуная (Roesler, S. 202), положительно не можетъ быть допущено. Всв соображенія говорять въ пользу того, что главныя ихъ жилища находились напротивъ на востокъ отъ Срема, на лѣвомъ дунайскомъ берегу, и что только часть ихъ, подъ именемъ «Praedenecenti» отъ Brandic (Prandic, Predenec), слав. Браничево, обитала на югв отъ Дуная, въ краю между Дунаемъ и Моравой. Такъ справедливо полагаетъ Рачкій, посвятившій недавно этому вопросу обстоятельный разборъ. См. его статью «Hrvatska prije XII vieka», Rad., kn. LVI (1881), стр. 110—113.

<sup>2)</sup> Einhardi Annal. a. 827: Bulgari misso per Dravum navali exercitu... 829: Bulgari navibus per Dravum fluvium venientes quasdam villas nostrorum flumini vicinas incederunt. Рачкій (Ibid., Rad, стр. 113) видить также въ этихъ свидѣтельствахъ подтвержденіе того, что Дунай между Савой и Дравой былъ границей владѣній франкскихъ и болгарскихъ. Онъ замѣчаетъ, что Болгары могли вторгнуться во владѣнія Франковъ или изъ земли Бодричей, или плыть по Дунаю отъ Савы до Дравы, но ему почему-то кажется болѣе вѣроятнымъ, что лѣтописецъ записалъ р. Драву вмѣсто Савы, и что Болгары избрали путь по Савѣ. Однакожъ мы не видимъ для того достаточныхъ основаній.

<sup>3)</sup> Баварскій Географъ называетъ Болгаръ (Vulgarii) среди «regiones, que terminant in finibus nostris». Можно имъть въвиду также слъдующее мъсто въ Monach. Sangall. Gesta Kar. M. II, 1 «A Bulgaribus vero (Karolus) ideo manum retraxit, quia videlicet Hunis exstinctis, regno Francorum nibil nocituri viderenturs.

но нътъ сомнънія, что и оно болье соотвътствуеть нашему представленію о границахъ Болгаріи, чёмъ представленію Рёслера. Наконець, въ пользу нашего же взгляда свидетельствують довольно частые союзы Франковъ съ Болгарами противъ Великоморавскаго княжества (862, съ 864 до конца въка) и съ другой стороны Мораванъ съ Болгарами противъ Франковъ (853), что едва-ли могло бы быть, еслибъ границы Мораванъ и Болгаръ были особенно отдалены другь отъ друга. Помимо всъхъ вышеприведенныхъ доводовъ, невольно бросается въ глаза еще одно общее соображеніе, за которымъ нельзя не признать почти р'вшающаго значенія въ разбираемомъ вопрось. Мы разумьемъ тотъ факть, что имя Болгаръ успъло какъ-то сродниться съ территоріей древней Дакій и оставить некоторый следь какь въ ея последующей исторіи, такъ и въ преданіяхъ населившаго ее поздиве народа. Это, какъ мы сейчасъ увидимъ, касается даже Трансильваніи, на которую болгарское господство (вопреки мивнію Томашка и др.) едва-ли когда либо простиралось. Такое явленіе можеть быть объяснено только темъ, что и туда успели проникнуть кое-какіе болгарскіе элементы изъ сосъднихъ странъ, Валахіи и Угріи, и даже, благодаря исключительнымъ условіямъ природы, могли долее держаться, чемъ въ последнихъ. Томашекъ приводитъ въ этомъ отношеній весьма любопытное свид'єтельство 1). Указавъ на то, что нарѣчіе (уже вымершихъ) трансильванскихъ Болгаръ (въ Czerged'ѣ), какъ замътиль уже Реслеръ (R. S., 117), отличается важными аржанстическими особенностями <sup>2</sup>), онъ замѣчаеть, что болгарскій элементь въ Трансильваніи восходить къ гораздо более древнему времени, чемъ къ XIII веку, и въ доказательство приводить любопытное извлечение изъ одной грамоты. Здёсь идеть рёчь о зе-

<sup>1)</sup> Zeitschr. für. d. Oesterr. Gymnasien, XXIII Jahrg. 1872, S. 148. Для него это-то извёстіе и служить доказательствомъ господства Болгаръ даже въ Трансильваніи.

<sup>2)</sup> Объ этомъ нарвчіи ст. Миклошича: Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen. Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wiss. (Hist. philol. Cl.) VII Bd., W. 1856, S. 105—146.

мль, принадлежавшей одному Валаху, которую у него оспаривадо, какъ свое родовое имъніе, другое лицо; послъднее опиралось на согласное показаніе многихъ, что она принадлежала его роду съ техъ временъ, когда эта валашская земля была еще болгарскою — «temporibus jam, quibus ipsa terra Blacorum terra Bulgarorum exstitisse fertur» 1). Итакъ даже въ XIII вѣкѣ еще не исчезли следы болгарского господства на северь оть Дуная. Очевидно, то же самое преданіе могло лечь въ основу вымышленныхъ разсказовъ мадьярскаго историка Анонима Нотарія короля Белы (писавшаго въ конце XIII веке). Его болгарскія княжества и князья на территоріи древней Дакіи, которыхъ будто бы застали при своемъ прибытіи Мадыяры, суть несомнънно плодъ его фантазін, но къ измышленію ихъ могло подать поводъ только действительное предание о томъ, что мадьярская земля (т е. хоть небольшая часть ея) нъкогда находилась во власти Болгаръ. Ибо въ противномъ случат съ какой стати именно Болгаре явились бы у Анонима владетелями северо-дунайской территоріи, а не другія сосёднія державы, борьбою съ которыми было обусловлено поселеніе Мадьяръ въ нынъшней Угріи, т. е. Франкская держава и Велико-моравское княжество. Итакъ въ виду всего вышесказаннаго всякій безпристрастный критикъ, надбемся, согласится съ нами, что старанія некоторыхъ ученыхъ опровергнуть мижніе о распространеніи болгарской власти къ съверу отъ Дуная должны быть признаны ръшительно тщетными: такъ убъдительно говорять въ его пользу приведенныя нами данныя и соображенія.

Несравненно труднѣе, а при существующихъ данныхъ едвали и возможно—съ нѣкоторою точностью рѣшить вопросъ, какъ

<sup>1)</sup> Въ грамотъ земля эта названа «terra Bojae, terrae Zumbuthel contermina et de paesenti in ipsa terra Blacorum existens; ею владъетъ Валахъ Bujul filius Stojae, у котораго оспариваетъ ее Thruth filius Choru: послъдній утверждалъ, что она принадлежала его предкамъ «а tempore humanam memoriam transeunte, что она принадлежала къ землъ Фугрской (Fugros) «а temporibus jam, quibus ipsa terra Blacorum terra Bulgarorum exstitisse fertur» изд. у Teutsch u. Firnhaber, № XLIX a. 1231, S. 50, см. Томаšеk, ibid, 148.

далеко простиралось владычество Болгаръ на сѣверъ и западъ и какъ долго оно продолжалось 1).

Что касается предълово болгарскихъ владеній, то мы прежде всего можемъ смело включить въ эти владенія большую часть нынъшней Валахіи. Славянское населеніе территоріи древней Дакій въ своей главной массъ (главнымъ образомъ въ Трансильванін, Молдавін и съверовосточной Угрін) принадлежало русской вътви, но очень можеть быть, что въ Валахіи, какъ мы уже выше высказали предположеніе, Славяне были одноплеменны со Славянами болгарскими. Эти валашскіе Славяне сознавали вѣроятно свое ближайшее родство съ южными, задунайскими сосъдями, и потому безъ особеннаго сопротивленія примкнули къ нимъ политически, признавъ верховную власть болгарскаго царя. Кром'в Валахіи, Круму удалось присоединить къ Болгаріи и юговосточную Угрію (т. е. южные предалы тисской низменности и Банатъ). Мы склонны думать, что и тутъ ему помогло то же обстоятельство. Славянскіе жители юговосточной Угріи, принадлежа безъ сомития также къ вътви Славянъ болгарскихъ, охотно подчинились ихъ вождю. Послѣ того Круму не трудно было справиться со слабыми остатками Аваровъ въ тисской низменности. Далбе на съверъ его власть уже не простиралась; Славяне съверной Угріи и карпатскіе естественно тянули не къюгу, а скорве къ своимъ западнымъ родичамъ, которые въ то время также стремились къ объединенію. Болгарскія владенія по левому берегу Дуная ограничивались, по нашему мнѣнію, только Валахіей и юговосточной Угріей. Мы не рѣшаемся включить въ нихъ Трансильванію, — не потому, чтобы этому противоръчили какія либо прямыя свидътельства, а потому, что оно намъ кажется мало правдоподобнымъ. Во-пер-

<sup>1)</sup> Скудость данных для решенія этого вопроса можеть легко повести къ увлеченію, какое мы, напримёръ, видимъ въ книге г. Пи ча (Ueber die Abstamm. d. Rumänen), усиливающагося доказать, что господство Болгаръ простиралось, кроме Валахіи и восточной Угріи, еще на всю Трансильванію и даже далее, и что оно продолжалось и после вторженія Угровъ въ дунайскую равнину—до самаго завоеванія этого края Уграми, при Стефане. Стр. 70—79.

выхъ трансильванскія горы и вообще гористая природа Трансильваніи представляла довольно большія препятствія для завоеванія (и Мадьярамъ эта страна досталась не безъ большихъ усилій) і); во-вторыхъ тамошнее населеніе, состоявшее изъ русскихъ Славянъ и остатковъ дакійскихъ племенъ и потому ничёмъ непосредственно съ Болгарами не связанное, не могло быть вовсе расположено къ подчиненію чуждой ему власти и вёроятно встрётило бы болгарскаго князя иначе, чёмъ Славяне Валахіи и сосёдней части Угріи.

По вопросу о продолжительности болгарскаго господства на сѣверѣ отъ Дуная мы, по недостатку данныхъ, не можемъ сказать ничего рѣшительнаго. Несомнѣнно только то, что Мадьярамъ при поселеніи на новой родинѣ уже не приплось имѣть съ ними дѣла на территоріи древней Дакіи (въ Угріи и Трансильваніи). Но судя по тому, что еще въ ХІІІ вѣкѣ жило воспоминаніе объ этомъ господствѣ, надо полагать, что оно было не слишкомъ кратковременно. Можетъ быть лишь движеніе Мадьяръ изъ южнорусской равнины къ нижнему Дунаю въ восьмидесятыхъ годахъ ІХ вѣка и ихъ поселеніе въ такъ называемомъ «Ателькузу» заставило Болгаръ совсѣмъ отказаться отъ сѣверо-дунайскихъ владѣній.

Относительно болгарскаго господства на сѣверѣ отъ Дуная слѣдуетъ указать еще на одно явленіе, заслуживающее вниманія. Дѣло въ томъ, что это господство не могло не оставить слѣдовъ и въ этническихъ отношеніяхъ той территоріи, на которую простиралось. Намъ достовѣрно извѣстно, что Болгары отводили за Дунай и поселяли тамъ плѣнныхъ, которыхъ захватывали въ войнахъ съ Греками. Иногда цѣлыя греческія поселенія, жители цѣлыхъ завоеванныхъ мѣстностей поголовно были переселяемы за Дунай, гдѣ еще было много незаселенныхъ пространствъ. Весьма вѣроятно, что кромѣ того многіе жители южной Болгаріи добровольно стали переселяться на лѣвый берегъ Дуная, во вновь присоединенный край, въ надеждѣ найти тамъ

<sup>1)</sup> Еслибъ было такое завоеваніе, потребовавшее значительныхъ усилій, то о немъ навѣрно сохранились бы извѣстія въ исторіи.

непочатыя природныя богатства, большій просторъ и даже большую свободу. Во всякомъ случав, какъ мы уже однажды замвтили, въ IX въкъ должны были очень оживиться сношенія и обмѣнъ населенія между странами праваго и лѣваго береговъ Дуная, въ предблахъ Болгаріи. Добровольно выселялись и искали себь новыхъ жилищъ на съверь конечно преимущественно тъ жители Балканскаго полуострова, которые чувствовали себя болье стысненными, а въ такомъ положени должны были быть прежде всего остатки древнъйшаго (романизованнаго) этническаго слоя, подавленные массою славянскаго населенія и политически господствующею восточною ордою 1). Итакъ есть нѣкоторое основаніе предположить, что переселенія съ Балканскаго полуострова въ нынешнюю Валахію и соседнія земли романскихъ элементовъ, послужившихъ къ образованію румынской народности, восходять уже во всякомъ случав къ ІХ въку, если не къ еще болье раннему времени, и имъють связь съ одной стороны съ расширеніемъ и размноженіемъ Славянь полуострова, а съ другой — съ распространеніемъ болгарскаго владычества въ земляхъ древней Даків. Уже давно было высказано предположеніе о соотношеній нынвшнихъ Валаховъ (въ Угріи и Трансильваніи) съ теми романизованными Оракійцами, которыхъ Болгары переселяли изъ Адріанополя и его окрестностей и вообще изъ Оракіи въ свои сѣверо-дунайскія владѣнія 1). Если въ этомъ предполо-

<sup>1)</sup> Здёсь кстати указать, что Миклошичъ въ своемъ изследовани о румынскомъ языке также высказываетъ взглядъ о связи выселенія Румынъ съ праваго берега Дуная на северъ съ завоеваніемъ и наводненіемъ восточной половины Балканскаго полуострова Славянами въ конце V века. Въ его статье «Die Slavischen Elemente im Rumunischen» (Denksch. d. K. Akad. d. Wiss. XII Bd. W. 1862) мы читаемъ между прочимъ: «Uns ist es wahrscheinlich, die Ursache dieser Begebenheit (т. е. переселенія Румынъ съ юга на северъ) sei in der Eroberung der östlichen Hämusländer durch die Slovenen zu Ende des fünften Jahrhundertes zu suchen. Zu jener Zeit hat wohl auch der Zug nach Süden stattgefunden, denn die gleiche Sprache hindert uns anzunehmen, dass die macedonischen Rumänen anderswo entstanden seien, als die dacischen . . . .»

<sup>2)</sup> Предположеніе это принадлежить Энгелю: Geschichte des Alt. Pannoniens. S. 279. Противъ него дълали возраженія, но мало убъдительныя, Реслеръ (Rom. Stud., S. 78) и Гунфальви (Ethn. v. Ung., S. 108).

женіи есть доля истины (и мы сами готовы ее признать), то почему не допустить и мысль о добровольной колонизаціи тѣхъ же новыхъ болгарскихъ владѣній уже въ ІХ вѣкѣ романскими элементами изъ разныхъ концовъ болгарской державы?

Въ то время, какъ южныя части древне-дакійской территоріи отошли къ Болгаріи, нѣкоторая часть нынѣшней сѣверной Угріи принадлежала къ Велико-моравскому политическому союзу. Но какъ далеко простиралась въ эту сторону власть моравскаго князя, опредѣлить даже съ приблизительною точностью очень трудно. Можно предположить, что въ эпоху наибольшаго могущества Моравіи владѣнія ея простирались на востокъ и за предѣлы прежняго Нитранскаго княжества. Между тѣмъ нынѣшняя сѣверовосточная Угрія и Трансильванія до самаго мадьярскаго погрома оставались въ сторонѣ отъ политической жизни сосѣднихъ странъ и народовъ,—ихъ населенію было еще чуждо стремленіе къ политическому объединенію.

3.

Мы перейдемъ теперь къ западной половинъ дунайской территоріи и, чтобы разъяснить политическія отношенія, которыя за стали здѣсь Мадьяры къ концѣ ІХ вѣка, прослѣдимъ судьбу Моравскаго княжества, коснувшись предварительно условій его образованія и довольно успѣшнаго политическаго развитія.

Вопросъ о народности (племенномъ происхождении) древнихъ Мораванъ, т. е. того племени, которое послужило зерномъ образования перваго славянскаго государственнаго организма на среднемъ Дунаѣ и которое дало славянству такихъ видныхъ историческихъ дѣятелей, какими были Мойміръ, Ростиславъ и Святополкъ, имѣетъ безспорно глубокій интересъ, особенно въ виду его неразрывной связи съ капттальнѣйшимъ вопросомъ славянскихъ

древностей о языкѣ перваго перевода евангелія и церковныхъ книгъ, надъ рѣшеніемъ котораго такъ много уже трудились и не перестаютъ трудиться филологи. Тотъ, для кого образованіе и судьба Моравскаго княжества представляютъ главную пѣль изслѣдованія, не въ правѣ конечно оставить безъ должнаго вниманія вопросъ о народности Мораванъ, но для насъ, задавшихся иною пѣлью, онъ принадлежитъ къ ряду тѣхъ вопросовъ, которые, не имѣя прямого отношенія къ послѣдней, могутъ безъ ущерба для дѣла быть только слегка затронуты. Ограничимся поэтому изложеніемъ существующихъ въ наукѣ различныхъ взглядовъ и указаніемъ того изъ нихъ, къ которому насъ заставляють склоняться наши собственно историческія соображенія.

Въ прежнее время никто не думалъ подвергать сомнънію того взгляда, что населеніе древней собственной Моравіи (на сѣверъ отъ средняго Дуная, по ръкъ Моравъ) принадлежало вообще къ сверозападному отделу, въ частности къ чешско-словенской ветви славянскаго племени и что следовательно теперешніе жители Моравін витесть съ обособившимися впоследствін Словаками суть потомки Мораванъ IX въка. Это чешско-моравское населеніе иные распространяли также нісколько и къ югу отъ Дуная-на съверныя окраины Панноніи, гдъ оно должно было подвергнуться смёшенію съ населеніемъ словинскимъ, занимавшимъ большую часть Панноніи, древнюю Хорутанію и сосёднія области, и составлявшимъ главный этническій элементь княжествъ Прибины и Коцела. Тому факту, что языкъ древнъйшаго перевода священныхъ книгъ имфетъ очень мало общаго съ нарфчіемъ чешской вітви славянскаго языка и можеть быть скоріте приведенъ въ связь съ древне-болгарскимъ или древне-словинскимъ (древне-хорутанскимъ), давали различныя объясненія, причемъ одни утверждали, что первоначальный переводъ священнаго писанія быль сділань еще до прихода братьевь въ Моравію на язык' Славянъ болгарскихъ (точн'ве македонскихъ), другіе — что онъ былъ сділанъ въ Панноніи для тамошнихъ

Славянъ, т. е. предковъ нынѣшнихъ Хорутанъ. Однако послѣднимъ рѣшеніемъ не могла удовлетвориться критика. Являлось очевидное противорѣчіе: Кирилъ и Меоодій были призваны Ростиславомъ въ Моравію, гдѣ и пребывали до своего путешествія въ Римъ (867 г.) и гдѣ впослѣдствіи сосредоточилась дѣятельность Меоодія; какимъ же образомъ евангеліе могло быть переведено на языкъ Славянъ паннонскихъ? Нужно было найти выходъ изъ этого затрудненія, и такой выходъ дѣйствительно былъ найденъ.

Уже довольно давно Дюмлеръ въ своей статъѣ «о народности древнихъ Мораванъ» 1), подвергъ этотъ вопросъ исторической провъркъ съ цълю доказать свою новую гипотезу, внушенную ему въроятно мнъніями Копитара 2) и филологическими изысканіями Миклошича 3), что древніе Мораване въ племенномъ отношеніи не были тождественны съ нынъшними, а что они были также Словенцы (ибо для нихъ, а не для паннонскихъ Славянъ было переведено на древнеславянскій языкъ св. писаніе Мефодіємъ), область которыхъ такимъ образомъ простиралась на съверъ не только на Моравію, но и на землю нынъшнихъ Словаковъ. По мнънію г. Дюмлера, послъ паденія Моравскаго княжества, въ началъ Х въка, Моравія вслъдствіе сильнаго потрясенія, причиненнаго съ одной стороны Нъмцами, съ другой—Уграми, потеряла навсегда свою національную самобытность. Населеніе ея значительно поръдъло вслъдствіе опустошительныхъ

<sup>1)</sup> Excurs über die Nationalität der alten Mährer въ «Archiv für Kunde Oester. Gesch.-Quellen» XIII Bd. W. 1854, S. 169—178.

<sup>2)</sup> Въпротивоположность Шафарику, считавшему языкъ первоначальнаго перевода священнаго писанія—древне-болгарскимъ, Копитаръ приписываль его предкамъ нын. Хорутанъ. Его взглядъ высказанъ имъ въ нѣсколькихъ сочиненіяхъ: Glagolisa Clozianus, р. ІХ, ХХХІІІ я слѣд.; Ursprung der slawisch. Liturgie in Pannonien, Chmel, Österr. Geschichtsforscher, I, 3, р. 508; Hesychii glossogr. epigloss. R., р. 48; рецензія на Добровскаго (Institutiones l. s.), Wien. Jahrb. XVII. S. 69; наконецъ въ Prolegomena historica къ изд. Реймск. Еванг.

<sup>3)</sup> Выводы изъ своихъ изысканій о паннонизмю древне-церковнославянскаго языка Миклошичъ всего поливе и опредъленные высказаль въ «Предисловін» къ «Altslovenische Formenlehre in Paradigmen», Wien, 1874.

набъговъ Мадьяръ и уведенія въ неволю массы моравскихъ женщинъ и дътей. Усилившіеся между тымъ и размножившіеся Чехи направили свою колонизацію въ запустъвшую Моравію и восполнили убыль населенія. Чешскій элементь сталь крыпнуть и умножаться здёсь вмёстё съ этимъ общимъ усиленіемъ чешской народности и политическимъ ея возвышеніемъ и мало по малу чехизоваль страну, которая впоследствіи является въ исторіи обновленною, уже въ нераздельной связи съ Чехіей и съ населеніемъодноплеменнымъ Чехамъ: Въ съверовосточную Угрію приливъ Чеховъ былъ гораздо слабъе, и потому нынъшніе Словаки, хотя и примыкають теперь уже также (по языку и другимъ признакамъ) къ вътви чешско-славянской, всетаки не слились съ ней окончательно и успъли сохранить въ своемъ языкъ кое-что, сближающее его съ наръчемъ нынъшнихъ Словиндевъ (Хорутанъ), да и сами называють его словенскими. — Таковъ взглядъ Дюмлера. Въ пользу его онъ приводить рядъ историческихъ соображеній и доводовъ, изъ которыхъ мы упомянемъ важивищіе. Указывается на то, что Моравія в Чехія съ самаго начала являются въ политическомъ отношении существенно разнящимися другь оть друга: въ то время, какъ менье огражденная природой, но объединенная подъ единой княжескою властью Моравія достигаеть значительной силы и независимости и внушаеть страхъ восточно-франкскимъ королямъ, Чехія, поставленная природой въ лучшія условія, остается не объединенною, повинуется многимъ князькамъ и не пріобретаетъ почти никакого политическаго значенія. Указывается далье, что прочнаго и продолжительнаго союза и соединенія между тою и другою никогда не было, несмотря на общую опасность отъ общаго врага. При Святонолкъ длился нъсколько долъе союзъ между ними, но зато тотчасъ по его смерти Чехія перешла на сторону враговъ Моравіи. Одновременно съ паденіемъ последней, Чехія напротивъ достигла небывалаго возвышенія, объединилась и стала страшна для своихъ сосъдей; она вступила въ союзъ съ Уграми, виъстъ предпринимала походы на западъ, наконецъ съ ними поделила и террито-

рію Моравін. Однако всё эти различія въ судьбё той и другой страны еще не представляются намъ говорящими сколько-нибудь убъдительно въ пользу положенія Дюмлера. Въдь если между ними не замътно тъсной связи и сходства, то точно такъ-же мы не замъчаемъ подобной связи, особенной близости и единенія северо-дунайской Моравіи со Славянами Панноніи, Восточной марки и Карантаніи, что непременно должно было бы быть, по понятіямъ Дюмлера, если бы Мораване принадлежали также къ словинскому племени. Между темъ мы и здесь видимъ съ одной стороны различіе въ судьбахъ, съ другой --- не добровольное сліяніе, а только политическое присоединеніе нижней Паннонів къ собственной Моравів, обусловленное силой в завоевательными стремленіями моравскаго князя, а вовсе не особенными взаимными симпатіями и единомысліемъ населенія. Затьмъ одною изъ главныхъ точекъ опоры служить Дюмлеру въ его взглядъ-«полный разгромъ и перевороть въ Моравіи», причиненный Уграми и повлекшій за собой потерю всякой племенной самобытности Мораванами, послъ чего по его мнънію произошло и обновленіе въ населеніи вслъдствіе сильной колонизаціи Чеховъ. Для насъ однако и это соображение имъетъ весьма мало силы, такъ какъ въ немъ выражается слишкомъ преувеличенное (какъ мы ниже увидимъ) представление о тъхъ послъдствияхъ, которыми сопровождалось паденіе Моравіи въ политическомъ отношеніи. Дюмлеръ считаетъ въскимъ доказательствомъ въ пользу своего взгляда то обстоятельство, что воспоминание о Святополкъ и Мееодін чрезвычайно слабо сохранилось въ преданіяхъ нынфинихъ Мораванъ, что только и можеть быть объяснено, по его мнѣнію, этническимъ переворотомъ, т. е. чехизаціей, которой подверглась Моравія посл'є своего паденія: у Чеховъ не могло быть живого преданія о Кирилл'є и Месодіи, такъ какъ ихъ христіанское просвъщение имъло другой (западный) источникъ; почитание святыхъ апостоловъ славянства возникло у нихъ искуственно только въ XIV въкъ. Мы согласны, что это соображение болъе другихъ могло бы служить подтвержденіемъ разсматриваемой теоріи, но

только въ томъ отношеніи, что оно действительно говорить о томъ большомъ разстояніи, которое разділяеть нынішнихъ Мораванъ отъ ихъ предковъ и о томъ, что въ судьбъ ихъ въ самомъ дълъ произошло что-то, заставившее ихъ въ значительной мъръ позабыть свои старыя народныя преданія. Однакожъ этотъ фактъ нисколько не доказываеть главнаго положенія Дюмлера, что древніе Мораване были словинской народности. Мы сами далеки отъ того, чтобы совершенно отрицать всякое этническое обновленіе, и именно чехизацію (въ тісномъ смысль) Моравіи въ теченіе въковъ, и считать нынъшнихъ Мораванъ за несмѣшанныхъ потомковъ древнихъ. Такого процесса этническаго обновленія положительно нельзя не допустить, но онъ совершался медленнъе и болье постепенно, чъмъ представляютъ себъ приверженцы той теоріи. Древнихъ же Мораванъ мы однако не считаемъ возможнымъ причислить къ словинскому племени, а скорте склоняемся къ предположенію, что они составляли одно племя съ нынвшними Словаками и принадлежали такимъ образомъ къ восточному развѣтвленію чехо-словенской вѣтви, въ пользу чего довольно убъдительно говорить даже объемъ собственно древне-мораванского княжества, обнимавшого собою большую часть территоріи нынёшнихъ Словаковъ. О другихъ второстепенныхъ соображенияхъ Дюмлера, еще, менъе убъдительныхъ, чъмъ приведенныя, было бы излишне распространяться 1). Теорію Дюмлера разд'вляеть Миклошичь, отстанвая ее съ точки зрънія языка. Его паннонизма въ вопросъ о языкъ древняго перевода священныхъ книгъ, нуждаясь въ опоръ со стороны исторіи, не могъ не схватиться за мысль о распространеніи словинскаго языка и на стверъ отъ Дуная — въ древней Моравіи<sup>2</sup>). Если же будеть доказана несостоятельность

<sup>1)</sup> Таковы указанія на предполагаемую болгарскую область Мораву, на Вемикую Моравію Константина Багрянороднаго, на моравское происхожденіе Прибины, основателя Паннонскаго княжества. Всё они ничего не доказывають

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Miklosich, Altsloven. Formenlehre in Paradigmen, Wien, 1874. Einleitung, S. III—IV: «Ich bin nämlich jetzt der Ansicht, dass der Slovenische Volks-

этой мысли, то и теорія паннонизма потеряеть подъ собою въ значительной мъръ историческую почву 1). Наконецъ Дюмлеръ, кажется намъ, уклонился отъ разсмотрѣнія весьма важнаго пункта въ вопросъ о народности Мораванъ, а именно не высказаль своего мивнія о томъ, когда и какт территорія древней Моравіи могла быть заселена словинскими племенемъ, а ограничился замъчаніемъ, что мы не имбемъ извъстій о томъ, когда Чехи и Мораване поселились на своихъ нынѣшнихъ мѣстахъ жительства 2). Правда, такихъ извістій мы дійствительно не имітемъ, но нікоторое понятіе о времени и о путяхъ, которыми шло разселеніе славянских в племень въ средней Европ'в и на Дуна в, мы всетаки имбемъ, и можемъ прійти въ этомъ вопрост кое къ какимъ соображеніямъ, которыя едва-ли не повліяли бы и на выводы Дюмлера, если бы были приняты имъ въ расчетъ. Признавая, согласно общепринятому взгляду на ходъ славянскихъ переселеній, болье раннимъ разселеніе сыверозападнаго отдыла славянскихъ народовъ, чемъ югозападнаго, мы не можемъ не признать, что въ частности и чешско-словенская вътвь разселилась въ ту же болье раннюю пору (приблизительно въ конць V-го и началь VI-го в.) и что одновременно, съ той же съверовосточной стороны, былъ занять Славянами и весь съверный карпатскій край до центральной дунайской равнины и до средняго Дуная. Могла ли Моравія избътнуть тогда славянского наводненія? если нъть — а другого ответа быть не можеть, - то естественно, что и она была занята племенемъ того же съверозападнаго отдъла и, какъ страна сосъдняя съ Чехіей, той же чехо-словенской вътви. Между тъмъ

stamm nicht nur auf dem rechten, sondern auch auf dem linken Ufer der Donau wohnte, freilich ohne über den Umfang seiner Wohnsitze im Norden der Donau auch nur eine Vermutung aussprechen zu können etc.»

<sup>1)</sup> И. В. Ягичъ, полемизируя съ Миклошичемъ въ вопросъ о паннонизмѣ, также высказывается рѣшительно противъ миѣнія о распространеніи словинского племени на съверѣ отъ Дуная. См. Archiv fūr slav. Philol., herausgeg. v. Jagić I B., 3 Hft. (1876) въ рецензіи на сочиненія Миклошича, стр. 444—445 и слѣд.

<sup>2)</sup> Dümmler, ibid., S. 174.

разселеніе югозападнаго, словинского племени, шедшее совершен-. но иными путими, прямо съ востока — вверхъ по Дунаю, совершилось для западныхъ краевъ (Панноніи, нынёшней Штиріи и Каринтіи) сравнительно нъсколько поздите (въ концъ VI въка). Такимъ образомъ Словенцы (или Словинцы) распространились по правому берегу средняго Дуная тогда, когда его лівый берегь (на съверъ) быль уже заселенъ Славянами чешской вътви. Какъ же Словенцы могли бы попасть въ Моравію? Очевидно только вытесненіемъ оттуда прежняго славянскаго населенія. Но ни о какомъ подобномъ вытеснении, какъ известно, исторія не знаетъ. Напротивъ, есть полное основаніе думать, что послъ разгрома аварской державы и происшедшей вслъдствіе того убыли населенія на югь оть Дуная, туда направилась въ накоторой степени колонизація съ савера, т. е. изъ среды чешскихъ Славянъ, и такимъ образомъ въ сѣверныхъ предѣлахъ Панноніи тоже оказался элементь чешско-словенскій. Итакъ не только доводы Дюмлера не примиряють насъ съ его теоріей, но и другія соображенія, имъ не затронутыя, заставляють еще рышительнее отказаться оть нея и признать въ древнихъ Мораванахъ чешско-словенскую народность и притомъ, кажется, въ ея словацкой (словенской) разновидности.

Намъ уже выше пришлось упоминать о причинахъ, способствовавшихъ успѣшному политическому объединенію моравскихъ Славянъ въ IX вѣкѣ. Помимо причинъ внутреннихъ, т. е. достиженія этими Славянами той ступени общинно-бытового развитія, когда становится возможнымъ объединеніе отдѣльныхъ общинъ подъ одною княжескою властью въ государственный союзъ, и помимо особенно благопріятныхъ внутреннихъ условій жизни тутъ имѣли несомнѣнное и даже первенствующее вліяніе тѣ внѣшнія причины, которыя дали толчокъ проявленію національныхъ силъ и таившихся въ народѣ задатковъ политическаго развитія. Такими внѣшними причинами были съ одной стороны близкое сосѣдство могущественной Франкской державы и ея стремленіе къ распространенію своего политическаго господства надъ восточными сосёдями, съ другой стороны—вліяніе, которое оказывали Германцы своей государственной организаціей и изв'єстнымъ культурнымъ превосходствомъ, и которому невольно и безсознательно не могли не поддаваться Славяне.

Въ началъ ІХ въка дунайскіе Славяне могли насчитывать уже насколько столатій своего пребыванія въ новыхъ жилищахъ. Въ этомъ отношени Славяне чешско-словенской вътви могли ставить себя впереди другихъ, такъ какъ повидимому ранъе прочихъ дунайскихъ Славянъ стали обладателями той территоріи, которой владели въ IX веке и удержание которой имъ стоило такихъ усилій и такой борьбы. Въ эти несколько столетій, несмотря на вст невзгоды и бъдствія, которыми особенно ознаменовался періодъ аварскаго владычества, дунайскіе Славяне успъли привязаться къ своей земль, окрыпнуть на ней и выработать у себя опредъленныя формы общественнаго устройства. Процессъ развитія этихъ формъ представляется намъ, въ общихъ чертахъ — въ следующемъ виде. Родовая организація, основанная на узахъ семейнаго родства, какъ форма патріархальнаго быта, со временемъ мало по малу уступила мъсто другимъ порядкамъ. Общее владъніе и пользованіе землей создало новыя отношенія — земскія, и общинное устройство, община замѣнила собою прежній родъ, хотя впрочемъ и въ ней отразилось родовое начало. Община — это было соединеніе ніскольких или даже многих семействь, которыя жили въ одномъ мъстъ, сообща владъли большимъ или меньшимъ участкомъ земли (недвижимое имущество общины — дпоина, первоначально родовое имущество) и сообща его воздёлывали. Ими управлялъ избранный старшина (староста, владыка — старшій по происхожденію или наиболье уважаемый), являвшійся представителемъ и блюстителемъ интересовъ своей общины. Остальные члены общины были совершенно равноправны и имъли одинаковыя права на общинное имущество. Отдъльныя мелкія общины при извістныхъ условіяхъ находили выгоднымъ соединение въ болбе значительный союзъ, и такимъ образомъ возникала община болъе обширныхъ размъровъ (у однихъ Славянъ-

жупа, у другихъ — волость). Какъ маленькія общины до образованія общаго союза им'ти своими представителями - старшинъ, такъ и цёлый союзъ общинъ выбиралъ своего главу (жупана или ования и ответния и ответния в напромен в напримента в на рода. Такъ было по крайней мёрё тамъ, где уже было утрачено племенное единство, и гдъ слъдовательно не могло быть и князя, какъ племенного вождя. Мы не имбемъ извъстій о томъ, какого происхожденія была княжеская власть у моравскихъ Славянъ; очень можеть быть, тъ первые князья, съ которыми знакомить насъ исторія, были именно князья племенные, но для такого утвержденія у насъ нътъ никакихъ данныхъ. Мы имъемъ столько же права предполагать, что они были изъ рода князей, возвысившихся изъ старшинъ при объединеніи общинъ въ болье значительные союзы. Каждый союзь общинь, или жупа, имъль свое средоточіе — града, служившій містопребываніем жупана или князя и вмъсть съ тьмъ укръпленнымъ мъстомъ обороны. Съ этою последнею целію города сооружались въ неприступныхъ местностяхъ (напр. на горъ, на островъ, среди болотъ). Кромъ военнаго, города соединяли въ себъ и политическое, и религіозное значеніе. Городъ привлекаль своими удобствами сожительства многихъ поселянъ изъ окрестностей; расширяясь такимъ образомъ и развиваясь, онъ становился и средоточіемъ торговли. Рядомъ съ главнымъ центромъ возникали мало по малу и другіе-меньшіе. Въ Моравскомъ княжествъ намъ извъстно нъсколько выдающихся центровъ и вмъстъ укръпленныхъ городовъ. Таковы были столица Велеграда, мъстоположение котораго до сихъ поръ остается не выясненнымъ 1), сильная пограничная крѣпость Дю-

<sup>1).</sup> Согласно народному преданію и весьма распространенному мивнію нынішній городь Угорское Градище въ юговосточномъ углу Моравін, на ріжів Моравів съ близь-лежащимъ посадомъ Велеградомъ — расположены въ містности древней моравской столицы. Нынішній Велеградъ почитается народомъ, какъ священное місто, и привлекаетъ въ свои стіны въ день праздника Кирилла и Месодія, массы народа со всімъ концовъ Моравіи. Однако никакихъ положительныхъ историческихъ и документальныхъ основаній для пріуроченья древняго Велеграда къ этой именно містности—не имівется. Преданія,

оимъ <sup>1</sup>) и *Нитра* (нын. Neutra), первоначально центръ особаго маленькаго племени или союза общинъ, силою присоединеннаго князеиъ Мойміромъ къ своимъ влад'єніямъ.

сообщающія историческое значеніе вынъшнему Угорскому Градищу и Велеграду, возникають лишь въ XIV въкъ. До тъхъ поръ нътъ никакихъ слъдовъ исторической связи этихъ мъстечекъ съ древней лътописной столицей Моравін. Относительно м'істоположенія древняго Велеграда и его пріуроченья къ нынъшнему высказали свои сометнія еще Добнеръ и Добровскій. Однако въ пользу такого пріуроченья рівшительно высказались III афарикъ (Сл. Др. II, кн. 2, стр. 297, прим. 37) Палацкій (Dejiny Nar. Česk. 1862, стр. 141, пр. 87) и Герм. Иречекъ (Slov. pravo v Č. i na M. 1863, p. 61). Первый ученый въ новъйшее время, отнесшійся съ полнымъ недовъріемъ къ этому метнію, былъ Дудикъ (Gesch. Mähr. I, 147, 193, 194). За такое отрицаніе многіе сочли его чуть не измениемом и обвиняли въз желани поколебать народную въру и уважение къ современному Велеграду. По этому поводу завязалась у него оживленная полемика съ извъстнымъ моравскимъ ученымъ Брандлемъ, который первый началь ее своей брошюрой «Welehrad» Widerlegung der gegen dasselbe von Dr. Dudik im I B. sein. Mähr. Gesch. erhobenen Zweifel, Brünn, 1860. Bz этой брошюрь Брандль общимъ разборомъ I тома исторіи Дудика и указаніемъ многихъ противорвчій старался подорвать авторитеть последняго, выставивъ несостоятельность его научной критики; онъ указываль, что доводы Дудика въ пользу его взгляда на Велеградъ слишкомъ слабы и не даютъ ему права разрушать установившееся мижніе, освященное народными преданіями и вжрованіями. Самъ Брандль не могъ однако представить уб'вдительныхъ доказательствъ въ пользу своего мевнія. Дудикъ отвічаль на это пространной и ръзкой статьей: «Antwort auf Brandl's Welehrad», Br., 1860, въ которой старался по пунктамъ разбить противника. Брандль снова отвъчалъ ему (Entgegnung auf Dr. Dudik's «Antwort», Br. 1860) и привель на это возражение нъсколько довольно дъльныхъ соображеній о территоріальныхъ особенностяхъ ивстности около Угорскаго Градища, которыя должны были благопріятствовать образованію здёсь центра тяготёнія древнёйшихъ поселеній. Въ 1862 г. онъ снова развилъ свою мысль въ брошюръ, посвященной Палацкому, «Poloha starého Velehradu», historické pojednání, v Brně, 1862. Въ концѣ концовъ, хотя мъстоположение древняго Велеграда въ окрестностяхъ или на мъстъ нынвшняго Уг. Градища и осталось недоказаннымъ исторически и документально, пріуроченье это можеть все-таки считаться весьма правдоподобнымъ.

1) Нёкоторые ошибочно смёшивали и отождествляли Дженко съ Велеградомъ. Дёвинъ былъ сильнымъ укрёпленнымъ пунктомъ Моравіи—близь нёмецкой границы; онъ названъ Dovina — однажды, въ лётописи подъ 864 г.
(Ann. Fuld.); но безъ сомнёнія его же надо разумёть подъ укрёпленнымъ мёстомъ, упоминаемымъ подъ 855, 869, 871 гг. Вопросъ о его мёстоположеніи
также спорный. О нахожденіи его гдё-то около Велеграда, какъ нёкогда думали (Шафарикъ), не можетъ быть рёчи. Въ настоящее время
одни (Палацкій, Перцъ) отождествляли его съ нынёшнимъ Theben — не

Объединеніе отдільных общинь и образованіе государственныхъ союзовъ завистло отъ многихъ условій. Тамъ, гдт земля была заселена слабо и гдѣ отдѣльныя общины жили разрозненно, не замѣчается такого стремленія къ объединенію, какъ въ земляхъ, населенныхъ болье густо. Въ последнихъ возникавшіе союзы общинь или отдъльныя племена (если еще существовала племенная раздъльность) приходили въ столкновение другь съ другомъ, — одно стремилось къ преобладанію надъ другими, къ подчиненію себ'є остальныхъ, что въ конц'є концовъ и удавалось. Впрочемъ на образование государственныхъ союзовъ имъли вліяніе, какъ мы уже зам'єтили, и внішнія обстоятельства. Сильные и опасные состан-иноземцы всего чаще оказывали могущественное вліяніе на политическое объединеніе славянскихъ общинъ. Такъ было и у дунайскихъ Славянъ. Моравія и затёмъ Чехія обязаны были своимъ объединениемъ въ ІХ-Х в. не только сравнительной густоть своего населенія и благопріятнымъ географическимъ условіямъ, но и — въ значительной мѣрѣ — опасному соседству завоевательныхъ Германцевъ. Въ Моравіи этотъ процессъ объединенія произошель быстр'ье, какъ намъ кажется, именно благодаря тому, что она несравненно менъе Чехіи была защищена естественными преградами отъ внёшнихъ враговъ. Природой болье защищенные и потому чувствовавшіе менье потребности къ сплоченію Чехи гораздо позже образовали общій союзъ съ единымъ княземъ во главъ 1). Между тъмъ въ Панноніи и въ восточно-альпійскомъ краф, гдф славянскія поселенія были малочи-

далеко отъ Пресбурга при впаденіи Моравы въ Дунай; по мивнію другихъ (Герм. Иречекъ) и притомъ, кажется, болье основательному, онъ находился гдв-то на пограничной рвкв Дыв, гдв и поздиве упоминается гор. *Podivin* (у Козьмы Пражскаго). См. Jireček, Slov. Pravo. 1863, S. 59—60. Успенскій, Слав. Мон., стр. 41—43, прим.; срв. Fäulhammer, Die Beziehungen Ludw. d. Deut. zum Gr.-Mähr. R., Czernowitz, 1862, S. 27.

<sup>1)</sup> Княжескій родъ Премысла становится исторически изв'єстнымъ не ран'є начала X в. До того времени въ Чехіи властвовало множество мелкить владыкъ или князей. Ann. Mettens. 805, Ann. Fuld. 845, 857, 871, 872 etc. Dümmler, Ueber die National. d. alt. Mährer, Arch. f. Kunde Oest. Geschsquell. B. XIII, S. 175.

сленны и весьма разрозненны, самостоятельно не возникло союза отдёльных общинь, и лишь совершенно искуственным образомь, по воль могущественнаго завоевателя этого края, следовательно по иниціатив извить, было создано такъ называемое Паннонское княжество, которое вследствіе того не могло быть ни прочно, ни долгов тою не могло быть на прочно, ни долгов том не могло быть на прочно, ни долгов том не могло быть на прочно в том не могло быть на прочно, ни долгов том не могло быть на прочно на могло быть на прочно на могло в том не могло быть на прочно на могло в том не могло быть на прочно на могло в том не могло в том не могло в том не могло быть на могло в том не могло в том не

Первыя историческія извістія о Мораванахъ и Моравіи (822 г.) застають у этого народа нёсколько княжествь съ князьями во главъ (были ли это объединившіеся союзы общинъ, или племена, сохранившія свою разд'єльность и самостоятельную организацію — рёшить трудно). Въ то время происходила внутренняя борьба, вызванная стремленіемъ болье сильнаго князя къ дальнъйшему объединенію. Этому объединенію несомнънно былъ данъ толчокъ успѣхами Карла Великаго надъ Аварами и его возраставшимъ могуществомъ. Однако Мораване не могли себя чувствовать достаточно сильными для сопротивленія грознымъ завоевателямъ, а на союзъ съ другими племенами нельзя было расчитывать, и вотъ почему они, повидимому добровольно, одновременно съ Чехами признали верховную власть Франковъ еще при Карлъ Великомъ. Эта зависимость состояла, кажется, въ уплать опредъленной ежегодной дани, да еще въ доставленномъ Германцамъ правъ свободной проповъди христіанства на территоріи этихъ Славянъ. Такимъ образомъ открытъ быль къ последнимъ широкій путь немецкому вліянію, какъ политическому, такъ и нравственному.

Мы знаемъ, какова была та сила, отъ которой Мораване поставили себя въ зависимость. На сторонѣ ея были политическія и матеріальныя преимущества, а въ извѣстномъ отношеніи и культурное превосходство, связанное съ историческимъ старшинствомъ германской расы. Первыя выражались въ лучшей, болѣе усовершенствованной военной организаціи, въ выработанной уже и твердой системѣ управленія, наконецъ вообще въ большихъ матеріальныхъ средствахъ, второе — въ просвѣщеніи христіанствомъ и высшей степени образованности. Славяне и въ томъ, и въ другомъ

отношеніи въ ту пору не могли съ ними соперничать. Ко всему этому присоединялось еще и различіе въ характерѣ и наклонностяхъ того и другого племени, вслѣдствіе котораго опять таки успѣхъ въ осуществленіи политическихъ стремленій и задачъ могъ скорѣе быть достигнутъ Нѣмпами—насчетъ Славянъ, чѣмъ наоборотъ. Воинственный духъ Германцевъ, ихъ упорство и неразборчивость въ средствахъ при преслѣдованіи намѣченныхъ цѣлей — достаточно извѣстны. Мы знаемъ, что Славяне напротивъ никогда не отличались подобными свойствами.

Сильнъйшая сторона съ самаго начала стала въ положеніе наступательное и притомъ съ полнымъ сознаніемъ своего превосходства <sup>1</sup>), слабъйшей оставалось только положеніе оборонительное, которое она и приняла, сдѣлавъ на первыхъ же порахъ уступку (признаніе верховной власти Франкскаго короля), подъ страхомъ очутиться еще въ худшемъ положеніи. Каковы бы ни были промахи стороны сильнѣйшей, какъ бы искусно ими ни пользовалась противная сторона, какъ бы ни баловала послѣднюю судьба временными и случайными успѣхами, окончательный и естественный исходъ борьбы оттого не могъ бы измѣниться. Но обратимся къ фактамъ.

Славянское племя, носившее въ средніе вѣка имя Мораванъ (отъ рѣки Моравы), занимало въ ІХ вѣкѣ конечно не одну только ту территорію, какую занимають нынѣшніе Мораване. Хотя и нѣть возможности точно опредѣлить эту древне-моравскую территорію, можно по крайней мѣрѣ принять за вѣрное, что Мораване ІХ вѣка населяли кромѣ нынѣшней Моравіи—часть Нижней Австріи (на сѣверъ отъ Дуная) и всю сѣверозападную часть Угріи между Дунаемъ и рѣкою Грономъ, а вѣроятно простирались и восточнѣе (въ предѣлахъ этнографической черты Сло-

<sup>1)</sup> Вспомнить слова нёмецкаго духовенства въ извёстномъ посланіи къ папё 900 года (съ жалобою на моравскую церковную организацію), что «Мораване—хотять или не хотять—а будуть покорены нёмецкой державой» (... et sive velint, sive nolint, regno nostro subacti erunt, Erben, Regesta B. et M. стр. 23). Туть мы видимъ не столько хвастовство, сколько дёйствительное сознаніе превосходства своихъ силъ.

ваковъ). Кром' того поселенія ихъ были распространены въ небольшомъ количествъ, кажется, и на съверную окрайну Панновін, гдф сливались съ поселеніями Словенцевъ. Однако политическія границы Моравіи, или в'єрнье моравскаго союза не совпадали съ этнографическими. Въ течение кратковременнаго существованія этого союза он'є м'єнялись н'єсколько разъ и наибольшаго протяженія достигли къ концу княженія Святополка (†894 г.). Объ этихъ политическихъ границахъ (насколько возможно ихъ приблизительно проследить) будеть еще речь въ своемъ мѣсть. Первымъ извъстнымъ намъ княземъ Мораванъ является Мойміра, котораго мы около 830 г. находимъ въ борьбъ съ другимъ (племеннымъ?) княземъ Прибиной, княжившимъ въ Нитранской области, между Дунаемъ и Грономъ. Столицей его была Нитра. Мойміръ, будучи сильнье, стремился присоединить къ себъ землю соседа, что ему действительно скоро и удалось. Онъ изгналъ Прибину и объединилъ Моравію 1). Прибина бъжалъ къ маркграфу Восточной марки Ратбоду, ища у него покровительства и защиты. Это обращение совершенно понятно, такъ какъ управителю Восточной марки, какъ мы знаемъ, было поручено охранять интересы Франко-германской державы на Дунат и съ этою целью зорко следить за всемъ, что происходило у соседнихъ Славянъ. Прибина, какъ и следовало ожидать, былъ дружелюбно принять Ратбодомъ и, хотя потомъ между ними и была временная размолвка, всетаки Прибинъ со стороны франкскихъ властей не только было оказано покровительство, но и дарована совершенно особенная, дотолѣ неслыханная милость: онъ получилъ сначала (около 840 г.) въ ленъ, а затемъ (ок. 849 г.) въ полную собственность отъ короля Людовика Нёмецкаго значительный участокъ земли въ Нижней Панноніи на р. Саль, въ окрестностяхъ Блатенскаго озера. Эта милость, оказанная Прибинъ, была первымъ исторически извъстнымъ намъ враждебнымъ дъйствіемъ Германской державы

<sup>1)</sup> Такимъ же способомъ было въроятно ранъе поступлено и съ другими мъстными народными князьями, но извъстій объ этомъ не сохранила намъ исторія.

въ отношеніи къ Моравскому князю (изгнавшему Прибину), первымъ актомъ обычной съ сосёдями-чужеземцами нёмецкой политики, примёненной къ Мораванамъ. По крайней мёрё несомнённо политическіе виды, желаніе раздёлить силы враговъ, руководили Людовикомъ въ этомъ дёлё, и потому никакъ нельзя назвать его поступка «измёной традиціямъ каролингской политики» 1). Другой вопросъ — остороженъ ли былъ этотъ шагъ. Паннонское княжество, какъ новый центръ славянской политической и культурной жизни, оказало въ свое время большую услугу дунайскому славянству въ его политическомъ объединеніи и особенно въ дёлё христіанскаго просвёщенія, но въ роли оплота противъ Нёмцевъ, оно, будучи искуственно создано, могло только на короткое время задержать успёхи Нёмцевъ на завоевательномъ поприщё и германизацію. Оно не имёло прочнаго основанія, а потому не могло имёть и будущности.

Покровительство, оказанное Людовикомъ Прибинѣ, должно было стать если не прямымъ, то косвеннымъ поводомъ къ последующимъ столкновеніямъ немецкихъ интересовъ съ моравскими и взаимному вмёшательству одной стороны въ дёла другой. Мойміръ и его объединительная дёятельность стали внушать опасенія Людовику. Въ 846 году онъ предпринялъ походъ въ Моравію, свергъ Мойміра и посадилъ на его мёсто его племянника Ростислава<sup>2</sup>), надёясь такимъ образомъ держать въ повиновеніи Моравскаго князя. Весьма вёроятно, что дёло было заране условлено съ Ростиславомъ ) и что последній получиль престолъ цёною какихъ-либо уступокъ. Та легкость, съ которой повидимому быль произведенъ Людовикомъ перевороть въ Моравіи, уже свидётельствуеть о силё Франковъ и о степени ихъ вліянія у Мораванъ. Однакожъ со вступленіемъ на престолъ Ростислава

<sup>1)</sup> Kaemmel, Anf. deutsch. Leb. in Oesterr. S. 217.

<sup>2)</sup> Ruodolf. Fuld. Ann., 846.

<sup>3)</sup> Dudik, Mähr. Allgem. Gesch. I Bd., S. 130. Впрочемь это только догадка. Fäulhammer, Die Beziehungen Ludwigs des Deutschen zum Grossmähr. Reiche (Viert. Jähresbericht der griech.-oriental. Ober-Realschule in Czernowitz, 1862), S. 19.

зависимость отъ Франковъ, вопреки надеждамъ последнихъ, не только не увеличилась, но еще уменьшилась на дълъ 1). Славянское княжество мало по мало совершенно вышло изъ-подъ опеки Франкской державы, и этимъ оно обязано съ одной стороны особенно благопріятно сложившимся обстоятельствамъ и условіямъ внутренней жизни, съ другой стороны личнымъ качествамъ своего умнаго и энергическаго правителя, сумъвшаго освободить свою страну отъ тяжелой зависимости въ церковномъ отношении и создать самостоятельную, народную церковь. Надежды, которыя питаль Людовикь, возводя на престоль новаго князя, нисколько не оправдались: въ лицъ послъдняго Франки сами себъ приготовили рѣшительнаго противника и мужественнаго борда за свободу и интересы своего народа. Въ 848 г. Людовикъ подарилъ Прибинъ землю, данную ему въ ленъ<sup>2</sup>). Очевидно этотъ князь умьль снискать довъріе германскаго короля. Княжество Прибины простиралось на югъ до Дравы, на съверъ до ръки Раба, восточною границею быль Дунай; западную опредёлить съ точностью всего труднъе: здъсь владънія Прибины простирались до предъдовъ «Карантаніи» 3). Такимъ образомъ вся нижняя Паннонія на съверъ отъ Дравы принадлежала славянскому князю 4). Столицей его быль Mocбyprь (Mosaburk) или Блатно, укрыпленный городъ, построенный Прибиной на рект Салт (впадающей въ Блатенское озеро), кажется, по близости нынъшняго Салавара (Szalavár) 5).

Милость, оказанная Прибинѣ, во всякомъ случаѣ давала ему извѣстную самостоятельность, но ошибочно было бы думать, что Прибина сталъ совершенно независимъ. Вѣрнѣе кажется взглядъ, что повышеніе имѣло болѣе формальный характеръ и

<sup>1)</sup> Dudik, ibid., S. 149, 150.

<sup>2)</sup> Conversio Bagoar., Mon. Boic. XI, 119 (Pertz, M. G. XI, p. 13).

<sup>3)</sup> Dümmler, Südöstl., Marken, S. 34. Havelka, O Privinovi a Kocelovi etc. Program C.K. vyššího Gymnasia Slovanského v Olomouci, 1872), S. 9—10. Kaemmel, ibid., S. 218.

<sup>4)</sup> Житье св. Климента (Vita st. Clementis, с. 4) называетъ Коцела властителемъ даже всей Панновіи, но ошибочно.

<sup>5)</sup> Hunfalvy, Ethnogr. v. Ung., S. 114-115.

что зависимость отъ нѣмецкаго короля въ сущности продолжалась, можетъ быть только въ меньшей степени 1).

Между тыть моравскій князь Ростиславы не замедлиль обнаружить свои отношенія къ Німцамъ и ті національныя ціли, къ которымъ онъ стремился. Его сношенія съ Болгарами (853) и другими сосъдями явно доказывали, что онъ ищетъ себъ союзниковъ, и Людовику Нѣмецкому не трудно было понять, къ чему онъ готовится. Поэтому Людовикъ въ 855 году самъ предприняль походъ въ Моравію. Оказалось, что Ростиславъ приготовлялся не даромъ. Предпріятіе Людовика было неудачно: онъ долженъ былъ очень скоро вернуться. Моравскій князь его преслідовалъ и произвелъ опустошенія на правомъ берегу Дуная 2). Этимъ счастливымъ исходомъ войны достигнута была независимость Моравіи. Первый значительный успёхъ Мораванъ имель важное значеніе для дальнъйшей судьбы ихъ княжества; онъ былъ причиною того, что за последнимъ была признана некоторая политическая сила, которою Намцы расчитывали пользоваться для собственныхъ цёлей, и что такимъ образомъ Моравія была втянута во внутреннія д'вла своихъ могущественныхъ сос'єдей, и не могла съ техъ поръ не иметь на нихъ вліянія. Такова была действительно часто ея роль въ последующія десятилетія, хотя въ періоды внутренняго согласія Германія не забывала своей главной задачи — политического подчиненія дунайскихъ Славянъ и возможно большаго распространенія своего господства на востокъ. При благопріятныхъ обстоятельствахъ Моравіи не разъ удавалось пользоваться своимъ положеніемъ и внушать не малыя опасенія Нізицамъ. Эти опасенія особенно увеличились съ освобожденіемъ Моравій и Панноній въ церковномъ отношеній.

Первый, задумавшій воспользоваться силою моравскаго князя

<sup>1)</sup> Есть даже свидѣтельство, подтверждающее это предположеніе: мэть одного источника видно, что Прибина и послѣ того не могъ дарить имѣній церквамъ и монастырямъ безъ предварительнаго на то согласія короля. Monum. Boica XI, 119; см. Havelka, ibid. cтр. 12.

<sup>2)</sup> Ruod. Fuld. ann., 855; Lamberti ann. etc.

для своихъ честолюбивыхъ замысловъ, былъ старшій сынъ Людовика Нѣмецкаго Карломанъ, который въ 856 году былъ сдѣланъ управителемъ всей Восточной марки (въ обширномъ смыслѣ), послѣ того какъ былъ смѣщенъ заподозрѣнный въ измѣнѣ
Ратбодъ. Людовикъ, заинтересованный въ то время дѣлами западной половины Франкской державы, считалъ цѣлесообразнымъ
ввѣрить управленіе всѣми восточными областями (такъ назыв.
Ostland) одному лицу и избралъ для этого своего старшаго сына
Карломана. Однако вскорѣ оказалось, что эта мѣра, имѣвшая
цѣлью обезпеченье внѣшней безопасности Германіи, была гибельною для ея внутренняго спокойствія.

Пока Людовикъ, отложивъ войну съ Моравіей, быль увлеченъ предпріятіємъ на западѣ и мечталь о западно-франкской коронѣ, противъ него собирались тучи на востокѣ. Ростиславъ имѣлъ время еще усилиться и кажется успѣлъ привлечь къ своему союзу сосѣднихъ Славянъ — чешскихъ¹) и полабскихъ, съ которыми Людовикъ долженъ былъ вести войну въ 856 и 857 годахъ²), а Карломанъ между тѣмъ возымѣлъ честолюбивый замыселъ добиться баварской короны в) и съ этою цѣлью заключилъ союзъ съ Ростиславомъ. Моравское княжество пріобрѣтало этимъ новую силу. Однимъ изъ послѣдствій, кажется, было то, что Карломанъ выдалъ Ростиславу Прибину (этого давнишняго врага моравскаго князя), который и былъ умерщвленъ вѣроятно уже въ 860 году или въ началѣ 861 года в).

Мы не станемъ разсматривать исторію возстанія Карломана противъ отца и всей этой междоусобной борьбы. Началась она въ 861 г. и кончилась тѣмъ, что Карломанъ послѣ вторичнаго примиренія съ отцомъ былъ на нѣкоторое время лишенъ управленія

<sup>1)</sup> Не даромъ чешскій князёкъ Sclauitag (Славитагъ), изгнанный изъ своего владѣнія баварскимъ войскомъ, бѣжалъ въ Моравію къ Ростиславу. Ann. Fuld, 857. ср. Fäulhammer, ibid, S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fuld. ann. 856, 857.

<sup>3)</sup> Очень можетъ быть, что на него подъйствовалъ примъръ отца, поднявшаго оружіе противъ брата (Карда Лысаго).

<sup>4)</sup> Havelka, ibid, str. 15.

марками, но затѣмъ въ 864 г., тайно убѣжавъ въ свои прежнія владѣнія, былъ возстановленъ въ своемъ достоинствѣ и правахъ. Важно то, что Ростиславъ въ этой распрѣ не оказалъ поддержки своему союзнику. По всей вѣроятности онъ не надѣялся на успѣхъ карломанова предпріятія и не хотѣлъ еще подавать поводъ къ возобновленію борьбы съ Людовикомъ. Однако этого новаго столкновенія онъ не могъ избѣжать, такъ какъ Людовикъ, усмиривъ сына, рѣшился энергично поднять наконецъ оружіе противъ моравскаго князя, не только вышедшаго совершенно изъ повиновенія и мечтавшаго о полной независимости, между прочимъ и церковной 1), но и служившаго опорой для возмутившагося противъ него сына и вообще всѣхъ недовольныхъ и непокорныхъ ему приближенныхъ.

Въ 864 году Людовикъ, заключивъ предварительно союзъ съ Болгарами (который потомъ не прекращался до конца стольтія)<sup>2</sup>), съ большимъ войскомъ пошелъ противъ Ростислава, окружилъ его въ укрѣпленномъ городѣ Дѣвинѣ (въ лѣтоп. Dovina) и принудиль къ подчиненію <sup>8</sup>). Ростиславъ поклялся въ върности и снова объщаль платить дань. Однако обстоятельства не надолго оставили его въ поков. Внутреннія смуты въ Германіи стали для него новымъ соблазномъ къ отпаденію. Младшій сынъ короля, тоже Людовикъ по имени, будучи недоволенъ предварительнымъ раздёломъ земель, по которому Карломану была предоставлена Баварія, возсталь противь отца (866) въ сообществ съ насколькими недовольными графами (лишенными своихъ владѣній за невърность). Онъ не замедлилъ втянуть въ эту смуту и Ростислава, который произвель несколько опустошений въ Восточной марке, но во-время быль остановлень Карломаномъ 4). Послѣ примиренія своего съ младшимъ сыномъ Людовикъ естественно опять

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ то время уже были призваны къ дѣятельности въ Моравію Кириллъ и Менодій.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) О немъ упоминается въ Hincmari ann. a. 866 (Pertz, SS. I, 474).

<sup>3)</sup> Fuld. ann. 864; Hildesheim. ann. 864.

<sup>4)</sup> Fuld. ann. 866. Hincmari ann. 866.

быль сильно озабочень Моравіей, которая постоянно являлась пособницей бунтовщиковъ противъ его власти, соблазняла, а можеть быть и подстрекала последнихъ, и такимъ образомъ была причиной внутреннихъ смуть въ Германской державъ. Въ 868 году возобновилась борьба между Людовикомъ и Ростиславомъ 1). Началъ ее на этотъ разъ кажется моравскій князь, который успыть не только самъ приготовиться, но и подговорить къ возстанію Славянъ чешскихъ и полабскихъ. Людовикъ не успълъ сдълать нужныхъ приготовленій и въ этомъ году имъль повидимому ръшительную неудачу, такъ какъ въ следующемъ 869 году дъятельно приготовляется къ большому походу. Предводительствовали войсками на этоть разъ всѣ три его сына: Карломанъ, Людовикъ и Карлъ. Надъ Сорбами и Чехами Нѣмцамъ удалось торжествовать, но не такъ легко было справиться съ Мораванами, которые придерживались обычнаго образа войны, т. е. засъли въ кръпостяхъ, предоставляя непріятелю опустошать страну, пока недостатокъ въ продовольстви не принудить его къ отступленію. Такъ было и теперь. Карломанъ и Карлъ значительно опустошили Моравію, но затемъ отступили и вошли въ переговоры съ Ростиславомъ. Каждая сторона могла себъ приписывать побъду. Въ томъ же году былъ заключенъ миръ, которымъ повидимому особенно дорожилъ Людовикъ. Такимъ образомъ послъдній еще не достигъ своей цъли — окончательнаго униженія Ростислава, хотя и моравскому князю нельзя приписывать полнаго торжества, какъ делаютъ некоторые 2). На это указывають и дальныйшія событія.

<sup>1)</sup> О столкновеніяхъ этого года упоминается очень кратко въ Hincmari ann. 869 (Pertz, SS. I, p. 482).

<sup>2)</sup> Свидътельства объ исходъ этой войны расходятся. Фульденскіе анналы (Ann. Fulden. 869) изображаютъ походы сыновей Людовика побъдоносными, между тъмъ какъ Гинкмаръ (Ann. Bertin., 869) представляетъ дъло болъе выгоднымъ для Ростислава (на немъ основывается и Палацкій, Dějiny, 2 изд. стр. 141—142, См. Fäulhammer. ibid. S. 31). Что касается сравнительной достовърности извъстій той и другой лътописи, то нельзя не признать, что и Фульденскій лътописецъ и архіеписк. Реймскій Гинкмаръ — оба могли имъть върныя свъдънія о походахъ сыновей Людовика: первый по своему положенію офиціаль-

Взглянемъ теперь на обстоятельства внутренней жизни моравскаго народа, на условія его просвіщенія христіанствомъ, безъ чего исторія возвышенія кияжества была-бы далеко не нолна и не ясна. Кром' внъшнихъ условій этого возвышенія, было и нѣчто другое, что сообщило новый смыслъ борьбѣ Мораванъ съ Нъмцами, придало имъ новыя силы для этой борьбы и повліяло такимъ образомъ на укрѣпленіе славянскаго политическаго союза и на развитіе національнаго самосознанія. Обстоятельства эти заключались въ церковномъ отделеніи Моравіи отъ нъмецкой державы и въ борьбъ за сохранение этой церковной самостоятельности. Деятельность славянских просветителей имъетъ глубокое значение не въ одномъ только религиозномъ и національномъ отношеніяхъ; съ нею же неразрывно связано и временное политическое возвышение Моравіи. Появленіемъ этой новой силы дунайское славянство обязано тому же энергическому князю моравскому Ростиславу 1). Онъ желаль по видимому устра-

наго льтописца и по близости къ двору, второй-какъ вообще свъдующій современникъ и притомъ высокопоставленное лицо, располагавшее безъ сомнънія достаточно верными источниками. Но дело однакожь въ томъ, что оба они могли смотръть на событія съ разныхъ точекъ зрвнія, руководствуясь различными симпатіями, и всл'адствіе того передавать факты въ томъ или другомъ желательномъ для нихъ освъщении, пристрастно. Если Фульденскій лътописецъ, по зависимости своего положенія и придворнымъ связямъ, долженъ быль часто следовать внушеніямъ свыше и угождать королю, изображая его дела и предпріятія въ возможно благопріятномъ для государства свъть, то съ другой стороны Гинкиаръ, хотя и былъ вполет независимъ въ этомъ смысле, можетъ быть заподозрѣнъ въ другомъ отношеніи: онъ смотрѣлъ на событія, совершавшіяся на востокъ, съ своей западно-франкской точки зрънія, а потому также пристрастно, впадая лишь въ противоположную крайность. Воть почему мы не можемъ вполив вврить и его свидвтельству о рашительномъ торжествъ Ростислава въ 869 г. и приходимъ къ выводу, что истина должна быть по серединъ, что побъда осталась неръшенною, и что объ стороны приписывали ее себъ.

<sup>1)</sup> Рѣшительно утверждать (какъ Dudik, М. А. G., 157, 158), что и Коцелъ участвоваль въ призывѣ Кирилла и Мееодія изъ Византіи (согласно свидѣтельству Нестора) мы не можемъ. Противъ это нѣсколько говоритъ то, что еще въ 865 г. Коцелъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ зальцбургскимъ архіепископомъ (Адальвиномъ), посѣтившимъ его кияжество. Срв. На velka, ibid. S. 17. Одвако и настанвать на противномъ также нельзя, ибо близкія отношенія Коцела къ еп. Адальвину могли имѣть лишь формальный характеръ и вовсе не быть искренни.

нить пагубное нъмецкое вліяніе, проникавшее къ Славянамъ путемъ религіозной пропаганды, и для этого обратился въ 862 году въ Византію съ просьбою прислать пропов'єдниковъ, вооруженныхъ знаніемъ славянскаго языка 1). Какъ известно, онъ имель въ виду и то соображение, что проповъдь христіанства нъмецкими миссіонерами была сильно затруднена ихъ незнаніемъ славянскаго языка и отсутствіемъ стремленія изучать его <sup>9</sup>). Что касается церковнаго положенія Моравіи до Кирилла и Менодія, то достовърно, что нъмецкіе проповъдники уже за долго до того занимались обращениемъ Моравін и что епархія, къ которой они относились по своему положенію, была Пассовская. Но была ли Моравія формально включена въ эту діоцезу, и следовательно организована въ церковномъ отношеніи — это вопросъ, который, какъ кажется, должень быть решень отрицательно. По всей вероятности полномочія пассовскаго духовенства ограничивались только правоми проповъдывать въ Моравіи в), правомъ, которое было признано Мойміромъ одновременно съ признаніемъ верховной власти Франкскаго короля.

Кирилть и Менодій прибыли въ Моравію въ 863 году и оставались здѣсь до своего путешествія въ Римъ въ 867 году. Появленіе ихъ не замедлило произвести свое дѣйствіе на баварское духовенство, которое поняло грозившую нѣмецкимъ интересамъ опасность. Началась борьба, и орудіемъ ея со стороны Нѣмевъ явились всевозможныя интриги и клеветы, направленныя противъ славянскихъ апостоловъ. Заступникомъ и покровителемъ послѣднихъ сталъ римскій папа, интересы котораго очевидно тре-

<sup>1)</sup> Можетъ быть обращеніе къ Византіи было не чуждо и политическаго значенія. Византія и Моравія имѣли общихъ враговъ—Франкскую державу и Болгаръ. Поэтому понятна готовность Михаила услужить Ростиславу.

<sup>2)</sup> Эту причину обращенія въ Византію высказали послы кн. Ростислава Императору Михаилу, какъ объ этомъ свидѣтельствують и Паннонскія житья «Учителя не имамъ такова, иже бы ны въ свои языкъ истую вѣру христіанскую сказалъ»... Паннон. житье Констант. Философа (изд. Бодянскаго въ «Чтеніяхъ Общ. И. и Д. Росс., 1863, кн. 2, стр. 28).

<sup>3)</sup> Cps. Fäulhammer, ibid., S. 13.

бовали въ то время содъйствія Славянамъ въ ихъ стремленіи къ самостоятельной церкви. Послъ смерти Кирилла въ Римъ (869) д'ятельность Меоодія была перенесена изъ Моравін въ Паннонію. Причина для насъ понятна: именно тогда (869) Моравія была вся поглощена войною съ Нёмцами; время было вовсе не благопріятное для организаціи церкви и христіанской пропов'єди. Напротивъ въ Паннонскомъ княжеств' Менодій могь вполне развернуть свою деятельность; онь встретиль туть полное сочувствие не только въ народъ, но и въ князъ Коцелъ. Послѣ Прибины († 860 г.) княземъ Нижней Панноніи сталъ его сынъ Коцелъ 1). Онъ познакомился съ славянскими учителями на пути ихъ въ Римъ; впечатлѣніе, произведенное на него ими, было настолько сильно, что побудило его порвать всякія (даже офиціальныя) сношенія съ зальцбургскимъ архіепископомъ. Коцелъ раделъ объ утверждении христіанства въ своемъ народъ не менъе отца, и славянское богослужение было для него истинной находкой. Онъ обратился съ просьбою къ папъ (Адріану II) прислать ему Менодія для продолженія христіанской проповеди. Папа действительно ваяль его просьбе и въ 870 году Менодій, сочтя неудобнымъ по политическимъ обстоятельствамъ возвратиться въ Моравію, водворился въ Панноніи, гдф его ожидало обширное поприще дъятельности. Вскоръ, по просьбъ Коцела и согласно съ собственными желаніями и интересами папы, Меоодій быль сделань архіепископомь Моравіи и Панноніи. Безъ этого назначенія діятельность его была бы парализована правами зальцбургской церкви въ Панноніи. Но эта рѣшительная міра, которой впрочемъ со стороны папы было придано законное основаніе 2), была уже самымъ чувствительнымъ ударомъ

<sup>1)</sup> Коцелъ сдёдался княземъ не непосредственно послё смерти отца. Онъ въ 861 г. былъ въ Регенсбурге, где искалъ защиты, и вернулся въ Паннонію, кажется, только въ 892 г. Havelka, стр. 15.

<sup>2)</sup> Папа ссылался на то, что назначением Месодія возстановляєтся только прежнее епископство города Сирміума (Срема), переставшаго существовать въ 582 г., благодаря неблагопріятнымъ историческимъ обстоятельствамъ, т. с. нашествію языческихъ народовъ. См. Dudik S. 187—90; Fäulhammer, S. 49.

ительствь), послу интересамъ и притязаніямъ зальцбургскаго архієпископства. Оно вступило въ открытую войну противъ Меєодія и, ссылаясь на нарушеніе своихъ правъ, потребовало Меєодія къ отвѣту на соборъ нѣмецкаго духовенства. Разумѣется результать этого суда не могъ быть благопріятенъ для Меєодія: онъ подвергся заключенію на  $2^{1}/_{3}$  или даже на 3 года и быль отпущень послѣ настоятельнаго требованія папы Іоанна VIII (874 г.) 1) (вслѣдствіе благопріятныхъ для Моравіи политическихъ обстоятельствъ), послѣ чего его дѣятельность опять сосредоточивается въ Моравіи.

Въ Моравіи произопли между тёмъ событія первостепенной важности, которыя, разразившись гибелью для самого Ростислава, чуть было не разрушили всего его дёла. У Ростислава былъ племянникъ Святополкъ, которому было поручено управленіе въ Нитрѣ. Этотъ Святополкъ во время войны 869 года вступилъ въ тайныя сношенія съ Карломаномъ, и они вмѣстѣ составили заговоръ противъ Росгислава съ тѣмъ, чтобы его свергнуть, и на его мѣсто сѣсть ему, Святополку (которому зато надо было оставаться, конечно, въ зависимости отъ Нѣмцевъ).

<sup>1)</sup> Любопытныя подробности о техъ испытаніяхъ, которыя вынесъ Меводій во время своего заключенія у Німцевъ и о настоятельныхъ требованіяхъ папы Іоанна VIII, предъявленныхъ баварскимъ епископамъ, освободить Месодія и оправдаться въ Римі въ своих зайствіяхъ, заключають въ себъ въкоторыя папскія инструкціи и письма въ новонъ собраніи ихъ, открытомъ недавно въ Лондонв и отчасти обнародованномъ Эвальдомъ въ Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde V. B. d. 2 Hf. Hannov., 1880, S. 277 — 414. Перепечат. Миклошичемъ и Рачкимъ въ Starine, kn. XII, u Zagr., 1880, p. 206-223. Месодія касаются письма папы Іоанна VIII № 19 — 22 (ср. 301 — 304). Именно: 1) Письмо къ архіепископу зальцбургскому Адальвину съ требованіемъ возстановленія Менодія въ его архіепископскомъ санъ. 2) Инструкція папскому легату, епископу Павлу Анконскому. 3) Письмо къ пассовскому епископу Германриху, вызывающее его для оправданія и 4) Такое же різкое письмо къ епископу фрейзингскому Ганнону, принимавшему участіе въ судъ надъ Месодіємъ. Содержаніе этихъ писемъ недавно обстоятельно изложено и разъяснено въ статът о. Мартынова въ Revue des Questions historiques, Oct. 1880: «Saint Méthode apôtre des Slaves et les lettres des souverains pontifes, conservées au british Museum (отд. оттискъ, Paris, 1880).

Неизвістно, кому принадлежаль починь въ этомъ предпріятій, но очень віроятно, что Карломану, ибо Німпамъ давно хотілось подкопаться подъ Ростислава, — и воть, когда имъ не удалось укратить его открытою силою, они рішились прибігнуть къ другимъ, тайнымъ, но боліве надёжнымъ средствамъ. Ростиславъ узналь о замыслі и хотіль предупредить Святополка, приказавъ схватить его. Но было уже поздно, — Ростиславъ самъ попался въ руки племянника и быль выданъ Німпамъ, которые подвергли его суду, осліпленію и заточенію 1).

Святополкъ въ 870 году вступилъ на моравскій престолъ. Онъ добровольно призналь верховную власть Франковъ отчасти потому, что достигь престола не безъ содействія последнихъ, отчасти изъ осторожности и убъжденія, что Моравія не довольно сильна, чтобы на перекоръ всему домогаться независимости. Она была в роятно уже истощена предшествующею войною и нуждалась въ отдыхъ. Оттого-то Святополкъ и заботился о миръ; но обстоятельства повернулись иначе. Святополкъ былъ заподозрѣнъ въ измѣнѣ, именно въ сношеніяхъ съ двумя младшими сыновьями Людовика Нфмецкаго, которые въ то время (871 г.) оказались непокорными въ отношеніи къ отцу<sup>2</sup>), схваченъ Карломаномъ и отосланъ на судъ къ Людовику въ Регенсбургъ. Моравію постигла горькая участь: Карломанъ вступиль въ нее и, какъ въ завоеванной странъ, сталъ вводить новые порядки. Онъ заняль вст укръпленные города, а управление ввъриль маркграфамъ (Вильгельму и Энгильскальку), такъ что Моравія сразу обратилась въ нѣмецкую провинцію<sup>8</sup>). Казалось, цѣль Нѣмцевъ была достигнута: славянское княжество, причинявшее имъ столько заботъ, очутилось въ ихъ рукахъ и въ ихъ полномъ распоряжени; единственный законный претенденть на моравскій престоль быль коварно устраненъ и находился у нихъ въ плену; еслибы народъ и произвель возстаніе, то не трудно было бы его усмирить съ

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. a. 870; Hincmari ann., 870; Ann. Alam., 870; Regino, 860.

<sup>2)</sup> Dudik, S. 200--201.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 871.

помощію сильнаго войска, которымъ всегда располагалъ нѣмецкій король. На что могли еще расчитывать Мораване?

Но судьбой видно еще не было опредълено паденіе Моравскаго княжества. Славянамъ еще разъ удалось воспользоваться ошибкой Нъмцевъ и опять достигнуть такого положенія, которое внушало опасенія ихъ могущественнымъ состдямъ и заставляло последнихъ употреблять новыя, еще большія усилія для обузданія непокорной народности. Мораване действительно произвели возстаніе подъ предводительствомъ Славоміра (Sclagamar), происходившаго изъ княжескаго рода, и одержали верхъ надъ нъмецкими властями. Что же въ такую критическую минуту предприняли Нъмцы? Они оправдали Святополка 1) и ръшились его употребить орудіемъ противъ возставшихъ. Съ нецонятнымъ легкомысліемъ Людовикъ Німецкій поставиль его во главт многочисленнаго войска и поручилъ подавить возстаніе, в вроятно въ полной увъренности, что Святополкъ, если и сдълается потомъ княземъ, останется ему въренъ и по прежнему будетъ платить дань. Но Людовикъ жестоко обманулся въ своемъ расчетъ. Святополкъ воспользовался оказаннымъ ему довъріемъ, соединился съ своими возставшими соотечественниками и истребилъ почти все нъмецкое войско, причемъ погибли и вышеназванные маркграфы (871 г.)<sup>2</sup>). Такимъ образомъ не только Моравское княжество было возстановлено, но благодаря энергіи и храбрости новаго князя оно еще успъло на нъкоторое время достигнуть такой силы и такого объёма, какихъ до сихъ поръ еще не достигало. Подъёму національныхъ силь въ Моравіи способствовало и то, что съ возвращениемъ къ деятельности Менодія, сделало большія успѣхи христіанское просвѣщеніе и получила лучшую организацію самостоятельная моравская церковь. Однако прежде окончательнаго торжества, Святополку, послѣ его измѣнническаго поступка, пришлось еще пом'вриться силами съ Людо-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 871: cum nullus crimina quae ei obiecta fuerunt probare potuisset....

<sup>2)</sup> Anu. Fuld., ibid. (Ann. Xantens., 872); Ann. Hincmari, 871.

викомъ и въ двухлетней войне (872-873) отстоять и упрочить свое положение. Тутъ опять, какъ и прежде, ему помогли обстоятельства и отсутствие единодушия у враговъ. Людовикъ хотълъ отомстить ему, но его задача усложнилась вследствіе того, что моравскому князю удалось поднять Чеховъ и Славянъ полабскихъ. Къ тому же въ королевскомъ семействъ были опять несогласія. Младшіе братья (Людовикъ и Карлъ) были въ распре съ старшимъ Карломаномъ изъ-за невыгоднаго для нихъ дележа земель, и не оказывали повиновенія отцу. Когда Людовикъ велёль имъ собираться въ походъ противъ Славянъ, они отказались повиноваться, такъ что Саксы и Тюринги остались безъ высшаго начальства 1). Все это не могло способствовать къ ободренію Людовика. Карломанъ въ 872 Г., Увлекшись опустошениемъ и первыми успъхами<sup>2</sup>), и неосторожно углубившись въ страну, быль разбить на голову<sup>8</sup>). Это придало мужества Святополку; въ 873 г. онъ самъ перешелъ Дунай и опустошиль Восточную марку. На стверт, въ войнт съ полабскими Славянами, Нфицы были также несчастливы. При такомъ положеній діль Людовикь охотно началь переговоры омирь, который и быль заключень въ 874 г. въ Форхгейми. Мы не знаемъ въ точности условій этого мира. Извістіе літописца фульдскаго (едва-ли безпристрастное), что выгода этого мира была на сторонъ Людовика и что Святополкъ поклядся въ върности и объщаль платить ежегодную дань, не можеть считаться вполн достовърнымъ 4). Въ виду исхода войны условія мира во всякомъ случать не могли быть особенно выгодны для Нтмцевъ 5), но полагать, что эти условія предписываль Святополкъ и что Людовикъ долженъ былъ на все согласиться, также нътъ никакого основанія <sup>6</sup>). Если изв'єстіе фульдской л'єтописи-и обнаруживаеть

<sup>1)</sup> Ann. Fuld., 872. Dudik, S. 207-208 u gan.

<sup>2)</sup> Ann. Xantens. 872 (SS. II, 234).

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 872. Только противъ Чеховъ предпріятіе Нѣмцевъ было удачнѣе, ibid.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 874.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>)Это видно изъ извъстія Гинкмара: Hincmari ann. 873: per missos suos Winidos sub diversis principibus constitutos modo quo potuit sibi reconsiliavit.

<sup>6 (</sup>Такого взгляда держится Палацкій. Dějiny, (2-ое изд.) str. 149.

пристрастіе и преувеличиваеть выгоды Намцевъ, то все-же въ немъ по всей въроятности есть доля правды. Уступки были безъ сомнънія сдъланы съ объихъ сторонъ и могли быть приняты взаимныя обязательства. Моравія тогда более чемъ когда-либо нуждалась въ миръ, ибо продолжительными войнами была сильно истощена. Война, благодаря способу ея веденія, всегда наносила большой ущербъ ея матеріальному благосостоянію и продолжать ее было бы очень рисковано. Святополкъ хорошо понималь это, и потому самъ хлопоталъ о мирѣ 1). Очень возможно, что онъ сделаль уступку въ роде обещанія платить какую-либо ничтожную дань. Въ сущности же Моравія оставалась все-таки почти независимой и сила ея была признана. Одною изъ уступокъ со стороны Нѣмцевъ было, какъ кажется, возвращеніе Меоодія въ Моравію (874) и признаніе Людовикомъ правъ римскаго папы на паннонское архіепископство. Въ этихъ переговорахъ участвовалъ въроятно и самъ папа (Іоаннъ VIII) 2). Такимъ образомъ не помогли протесты и жалобы нъмецкаго духовенства на Меоодія, равно какъ осталась безъ последствій и нарочно составленная зальцбургскимъ духовенствомъ, кажется для короля Людовика, извъстная Записка о правах Зальцбурга на Паннонію (Conversio Bagoariorum et Carantanorum) 872 — 873 г.) 3). Менодій, по требованію папы, а в роятно и Святополка, быль отпущень и вернулся къ своей паствъ. Дъятельность свою онъ опять перенесъ въ Моравію, ибо въ Панноніи обстоятельства приняли неблагопріятный обороть; къ тому же самъ папа направиль его къ Святополку 4), который можеть быть ходатайствоваль передъ

<sup>1)</sup> Срв. Fäulhammer, ibid. S 40, также Wimpeller: Stósunki państva Wielko-Moravskieho z Niemcami (Sprawozdanie dyrekciji С. К. Gymnazyum w Tarnowie, 1874) str. 22, Dudik, S 226—227.

<sup>2)</sup> Dudik, S. 213.

<sup>3)</sup> Сначала она была издана Копитаромъ, въ Gagolita Clozianus. Новъйшее изданіе Ваттенбаха въ Monum. Germ. SS. XI, 3. См. о ней и о времени ея составленія Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R. I, S. 214 — 217

<sup>4)</sup> Это видно изъ инструкцій, данныхъ епископу Павлу Анконскому папой (Іоанномъ VIII). См. вышеуномянутую коллекцію папскихъ писемъ у Эвальда № 20, стр. 303.

нимъ объ этомъ. Около этого времени (именно въ 874 г.) умеръ князь Коцель 1). Трудно сказать съ достов рностью, въ какихъ отношеніяхь онъ находился посліднее время къ німецкому королю. Во всякомъ случать эти отношенія были нъсколько двусмысленны. Коцелъ безъ сомнънія оставался въ нъкоторой зависимости отъ Людовика; онъ дорожилъ миромъ съ Нъмцами и этимъ, можетъ быть, объясняется его какъ-будто въсколько равнодушное отношеніе къ судьбъ Меоодія, но едва-ли онъ помогаль Людовику и Карломану въ войнъ съ Святополкомъ, какъ полагаютъ нѣкоторые <sup>2</sup>). Этого не могли допустить общіе церковные и національные интересы обоихъ княжествъ. По смерти Коцела, не имъвшаго, повидимому, наслъдника, который могъ бы быть его преемникомъ, Паннонское княжество возвратилось подъ власть Нъмцевъ, а именно Карломана 3). Послъдній отдаль его своему незаконному сыну Арнульфу. Съ этихъ поръ нѣмецкій элементъ пріобрѣль здѣсь новую силу. Славянское населеніе было недостаточно многочисленно и сплочено, чтобы отстаивать интересы своей народности. Княжество Прибины и Коцела было, какъ мы уже выше говорили, созданіемъ искуственнымъ, безъ необходимой основы для самостоятельнаго развитія, а потому и безъ будущности. Оно никакъ не могло само по себъ стать центромъ славянскаго объединенія, а могло только примкнуть при благопріятныхъ обстоятельствахъ къ другому, болье сильному центру. Такъ дъйствительно и случилось на нъкоторое время, когда Святополкъ въ последнее десятилетие своего княжения удачными войнами расшириль предълы своихъ владеній. Но до техъ поръ, т. е.

<sup>1)</sup> Dudik, S. 212; Dümmler, Südöstl. Mark. S. 41 – 42.

<sup>2)</sup> Havelka, ibid. 22.

<sup>3)</sup> Часть его, прилегавшая къ Карантанів, была отділена, какъ особое графство, подъ именемъ Dudleipa. Dümmler, ibid. S. 41. Названіе Dudleipa, какъ извістно, отождествляется обыкновенно съ славянскимъ племеннымъ названіемъ Дуліббы (Шафар. Сл. Др.). Однакожъ Копитаръвысказался противъ этого; онъ считалъ это имя чисто німецкимъ и сближаль его съ выв. Dudelsdorf въ Эйзенбург. комитатъ. См. «Ursprung d. Slav. Liturgie in Pannonien» Chmel, Oesterr. Geschichtsforscher, I B. 3 Hf; Wien, 1838.

до 884 г., Нижняя Паннонія была върукахъ Нѣмцевъ, которые не замедлили направить туда свою колонизацію.

Послѣ Форхгеймскаго мира почти 10 лѣть не было столкновеній между Моравскимъ княжествомъ и Нъмцами. Причиной тому было сперва увлечение Людовика другими предпріятіями, а затыть смутное время въ Восточно-франкской державы, обусловленное частой сміной правителей, соперничествомъ и несогласіями въ распадавшемся и вымиравшемъ домѣ Каролинговъ 1). За это время Моравія опять успъла оправиться и окръпнуть, а когда она наконецъ была втянута въ междоусобную распрю сострей, храбрый князь ся пріобрть настолько силы и политическаго значенія, что съ большимъ успѣхомъ могъ воспользоваться представившимся случаемъ и своимъ выгоднымъ положеніемъ для расширенія своихъ владеній и политическаго вліянія насчеть сосъдей. Однако будущность Моравіи не могла быть обезпечена одними внъшними случайными успъхами. Для развитія ея внутренней жизни нужна была мощная поддержка той силы, которая заключалась въ самостоятельной національной церкви и которая, просвъщая Мораванъ христіанскимъ ученіемъ, могла хоть въ нъкоторой степени охранять вмъстъ съ тъмъ ихъ народную самобытность и не давать проникать въ страну пагубному чужеземному вліянію. Однимъ словомъ, нужна была поддержка Меюодію и его просв'єтительному д'єлу. Къ сожальнію однако, Святополкъ не только не оказываль этой поддержки, а дъйствоваль въ совершенно противномъ духѣ и тѣмъ помогъ врагамъ нанести смертельный ударъ созданію славянскихъ просвітителей; но объ этомъ еще рѣчь впереди.

Въ 876 году умеръ Людовикъ Нѣмецкій. Сыновья его подѣлили между собою земли, и Карломанъ получилъ Баварію, Каринтію, Восточную марку, Паннонію и верховную власть надъ Моравіей и Чехіей <sup>2</sup>). Въ Каринтіи и Панноніи онъ поручилъ

<sup>1)</sup> См. Dümmler, Gesch. I, S. 821 etc., и нач. II т.; Ueber die Südöstl. Mark, S. 47 — 48.

<sup>2)</sup> Regino, 876 (Pertz. SS. I, 589). Это одно изъ доказательствъ, что фор-

управленіе своему сыну Арнульфу, который затѣмъ уже не разставался съ этими областями. Въ 877 году Карломанъ сдѣлалъ его герцогомъ въ нихъ, когда со смертью въ этомъ году Карла Лысаго самъ явился претендентомъ на Италію и предпринялъ туда походъ. Возвратившись съ этого неудачнаго похода и заболѣвъ, Карломанъ передалъ управленіе Баваріей своему брату Людовику Младшему, и въ скорѣ затѣмъ, въ 880 году умеръ 1). Земли его наслѣдовалъ Людовикъ Младшій; Арнульфу же пришлось довольствоваться все тѣми же двумя областями. Когда умеръ Людовикъ Младшій въ 882 г., вся Восточно-франкская держава (исключая владѣнія Арнульфа) досталась младшему брату Карлу Толстому, который въ 884 году соединилъ подъ своею властью всѣ земли Карла Великаго. Арнульфъ все оставался при своей Каринтіи и Панноніи, пока въ 887 г. самъ не былъ выбранъ въ преемники ничтожнаго Карла Толстаго.

Святополкъ былъ вовлеченъ въ новую войну, на этотъ разъ съ Арнульфомъ—по поводу смутъ и междоусобія, происходившаго изъ-за владѣнія Восточною маркою. По смерти графовъ Вильгельма и Энгильскалька, о которыхъ уже была однажды рѣчь, Восточная марка (вслѣдствіе малолѣтства ихъ сыновей) перешла въ руки Арибо. Но сыновья вышеназванныхъ графовъ (именно Энгильскалька), достигнувъ совершеннолѣтія, потребовали, не имѣя на то право, возвращенія отцовскаго владѣнія, на что разумѣется Арибо не былъ согласенъ 2). Послѣдній опирался на законную власть, его дѣло было правое, и Карлу Толстому слѣдовательно естественно было вступиться за него противъ новыхъ претендентовъ. Между тѣмъ Арнульфъ не только враждебно настроенный противъ Карла Толстаго, но уже мечтавшій самъ о коронѣ, сталъ открыто на сторону сыновей графовъ, какъ болѣе для себя выгодныхъ сосѣдей. Опасность, грозившая графу Ари-

мально Моравія по форхгеймскому договору осталась въ нѣкоторой зависимости отъ Франковъ, см. Dudik. S. 226—227.

<sup>1)</sup> Dümmler, Gesch. II, S. 139-140.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld., 884.

бо, заставила его искать союзника, такъ какъ онъ не слишкомъ расчитываль на слабаго короля; такого союзника онъ нашель въ Святополкъ 1), котораго мы застаемъ въ это время въ хорошихъ отношеніяхъ съ Карломъ<sup>2</sup>). Послідній самъ дорожиль этими отношеніями, такъ какъ не довъряль Арнульфу и даже боялся его. Итакъ Арибо сошелся съ Святополкомъ; это было естественной причиной разрыва между последнимъ и Арнульфомъ, бывшими до техъ поръ между собою въ дружескихъ отношеніяхъ. Однако сыновья Энгильскалька действовали такъ энергично, что имъ удалось въ 882 году изгнать Арибо и занять его мъсто. Тогда Карлъ и Святополкъ въ свою очередь принялись действовать. Первый формально утвердиль Арибо графомъ Восточной марки, а последній въ начале 883 года предприняль походь съ целью водворить изгнаннаго въ его владеніяхъ. Встретивъ еще на левомъ берегу Дуная непріятельское вой ско, онъ разбилъ его, причемъ захватилъ въ плёнъ и подвергъ истязаніямъ графовъ Верингара (Werinhar) и Везило (Vezzilo), а затьмъ опустошилъ Восточную марку. Побъжденные искали убъжища и просили помощи у Арнульфа, который и взяль ихъ подъ свое покровительство. Тогда Святополкъ уже обратился къ Арнульфу, требуя у него выдачи враговъ и спрашивая объясненій относительно его новеденія передъ тъмъ 3). Не получивъ удовлетворительнаго отвъта, Святополкъ вторгся еще въ 883 г. въ Паннонію, во владенія Арнульфа, и сильно опустощиль ее. Въ следующемъ 884 г. онъ повторилъ свой опустошительный набыть и подвергь страну еще большему разоренію и быдствіямь. При этомъ послъ проигранной битвы погибли оба старшіе сына Энгильскалька — Мегингозъ (Megingoz) и Пабо (Pabo) 4). Мы не

<sup>1)</sup> Не забудемъ, что Святополкъ имълъ причины относиться враждебно къ соперникамъ Арибо: извъстна роль ихъ отцовъ въ отношеніи къ Моравіи.

<sup>2)</sup> Dudik, S. 253-254.

<sup>3)</sup> Святополкъ подозрѣвалъ Арнульфа, и вѣроятно основательно, въ томъ, что онъ содѣйствовалъ Болгарамъ въ ихъ вторжении въ Моравію въ 882 г. Dudik, 256.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld., 884.

видимъ, чтобы Арнульфъ защищался противъ моравскаго князя. По всей въроятности онъ не чувствоваль себя довольно сильнымъ и предпочиталь выжидать въ какомъ-нибудь украпленномъ маста. Наконецъ Карлъ Толстый, уже тогда императоръ, явился въ Восточную марку (884) и пригласилъ Святополка для перегово--ровъ въ Кеништеттент 1): Арнульфъ подвергся уже достаточному униженію и надо было позаботиться о возстановленіи мира. Святополкъ воевалъ не столько за себя, сколько за законное право и интересы своего друга Арибо, а следовательно и немецкаго короля, и Карлу нельзя было не вознаградить его за оказанныя услуги. Не удивительно поэтому, что Кенигштеттенскій миръ долженъ быль быть выгодень для Святополка. Хоть и нёть о томъ прямого извъстія, но многое заставляеть предположить, что Нижняя Паннонія (за исключеніемъ графства Dudleipa) была отдана Святополку 2), за что повидимому онъ объщалъ Карлу не вторгаться болье въ ньмецкія области 3). Арибо было возвращено управленіе Восточной маркой. Арнульфъ призналъ этотъ миръ только въ 885 году. Съ техъ поръ опять замечается сближение между нимъ и моравскимъ княземъ и даже усиленіе нѣмецкаго вліянія въ Моравіи (въ дѣлѣ Меоодія). Это сближеніе было очень выгодно для Ар. нульфа, который не оставляль своихъ властолюбивыхъ замысловъи основательно расчитываль на помощь Святополка; но для Моравіи это сближеніе и услуга Арнульфу не только не приносили никакихъ выгодъ, но напротивъ имъли весьма вредныя ппечальныя последствія. Сближаясь съ Немцами и помогая Арнульфу, моравскій князь съ одной стороны способствоваль возвышенію злъйшаго врага славянскаго княжества, а съ другой стороны содъйствоваль разрушенію того діла, которое одно еще могло

<sup>1)</sup> Ann. Fuld., 884.

<sup>2)</sup> Въ пользу этого говорять особенно два обстоятельства: во 1) въ 892 послы Арнульфа, шедшіе въ Болгарію, миновали Паннонію, изъ страха передъ Святополкомъ; во 2) Константинъ Багрянородный опредъляеть южную границу Великой Моравіи Сремомъ на Дунав (De Adm. imp., с. 40). Срв. Dudik, S. 260.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld., a. 884.

нѣсколько укрѣпить и поддержать народныя силы, предохранить страну отъ внѣшнихъ разлагающихъ вліяній и хоть сколько-нибудь обезпечить ея національную и политическую самостоятельность.

Вторичное водворение Меоодія въ Моравіи относится къ 875 году. Німецкое духовенство, которому не удалось отстоять свои притязанія на Паннонію и лишить Менодія возможности продолжать свою діятельность, упорно преслідовало свою ціль и измышляло новыя интриги и клеветы противъ него. Мы не будемъ подробно разсказывать исторію этой борьбы и этихъ злостныхъ преследованій; для насъ достаточно отметить главные факты. Намцы сумали вкрасться въ доваріе къ Святополку и образовали при его дворѣ сильную партію, которая всячески интриговала противъ моравскаго архіепископа и возстановляла противъ него Святополка. Она служила орудіемъ баварскаго духовенства, которое съ своей стороны открыто нападало на Меоодія и жаловалось на него папъ. Святополкъ былъ настолько слабъ, что далъ себя убъдить Нъмцамъ (которые потакали его слабостямъ ) и обратился самъ къ папъ (Ioaнну VIII) съ запросами относительно Меоодія. Враги последняго обвиняли его на этотъ разъ не только въ ослушаній и совершеній богослуженія на славянскомъ языкъ, но и въ ереси (при чтеши символа въры). Следствіемъ этого обвиненія было вторичное путешествіе Меоодія въ Римъ въ 879 году. Папа, оставаясь въренъ своей политикъ, совершенно оправдаль Меоодія и успокоиль на его счеть моравскаго князя; но вмъсть съ тъмъ онъ придумаль нововведение, оказавщееся однако роковымъ для моравской церкви: чтобы облегчить трудъ Меоодію, было р'єшено назначить ему въ помощь двухъ епископовъ. Пока былъ назначенъ только одинъ<sup>2</sup>). На

<sup>1)</sup> Такъ напр. они не вооружались противъ многоженства, къ которому имълъ слабость Святополкъ, тогда какъ Месодій сильно ратоваль противъ того.

Набрать другого папа предоставляль Святополку—съ согласія архіепископа Менодія.

эту должность, а именно епископомъ Нитры 1), былъ избранъ нъкто Викингъ, родомъ алеманнъ, котораго Святополкъ кажется самъ отрекомендоваль папъ, отправивъ его въ Римъ виъсть съ Меоодіемъ. Этому Викингу суждено было играть самую дъятельную роль въ разрушении великаго дъла славянскихъ апостоловъ, а тъмъ самымъ и въ политическомъ ослаблени Моравскаго княжества. Это быль самый близкій человінь нь Арнульфу (в'вроятно имъ и выдвинутый) и глава н'вмецкой партіи въ Моравіи. Трудно сказать, что побудило папу согласиться на назначеніе Викинга въ епископы, о направленіи и симпатіяхъ котораго ему едва-ли могло быть неизвъстно. Это была явная уступка Нъмцамъ. Здёсь кроются можетъ быть какіе-нибудь политическіе расчеты, которыхъ никогда не упускаль изъ виду папа Іоаннъ VIII въ своихъ дъйствіяхъ. Но, назначая Месодію помощника (суффрагана), папа безусловно подчиниль ему последняго. Онъ можеть быть надыялся, что такимь образомь враждебныя дыйствія и интриги Викинга будуть парализованы. Однако расчеть оказался ошибоченъ. Получивъ постъ епископа (880 г.), Викингъ могь гораздо удобнее преследовать свои пели и тормозить деятельность Менодія. Онъ имълъ могущественную поддержку въ пассовскомъ и зальцбургскомъ духовенствъ и въ Арнульфъ. Меоодій же не имъль никакой, такъ какъ Святополкъ, сбитый съ толку Немпами и вероятно действовавшій более изъличных соображеній, нисколько не оказываль ему содействія и не заступался за него, оставляя его на произволь судьбы и его враговъ. Такимъ образомъ положение Менодія по возвращении изъ Рима было очень тяжелое. Викингъ всячески клеветалъ на Меоодія и распускаль слухи о какихъ-то данныхъ ему самому папой тайныхъ полномочіяхъ. Менодій былъ принужденъ снова обратиться къ папъ за разъясненіями (881 г.), на что последоваль самый успокоительный отв'ть, - выражалось полное дов'тре къ нему

<sup>1)</sup> Нитра была избрана, какъ старинный церковный центръ (здѣсь была очень рано освящена церковь архіеп. Адальрамомъ Зальцбургскимъ) См. Dudik, S. 247.

и негодованіе противъ Викинга 1). Къ сожальнію папа, поглощенный въ то время итальянскими делами и опасностью отъ Сарацинъ, не могъ (а можеть быть и не хотълъ) энергически вмъшаться въ борьбу Меоодія съ Викингомъ и оказать первому дъятельную поддержку. Въ 882 году онъ умеръ насильственною смертью, и Менодій потеряль въ немъ своего единственнаго покровителя. Впрочемъ въ то время политическія обстоятельства повернулись благопріятнымъ образомъ для Меюодія, и онъ провель последніе годы жизни сравнительно спокойнъе, усердно работая для блага своей церкви и паствы. Въ 882 году произошель, какъ мы видели, разрывъ между Святополкомъ и Арнульфомъ изъ-за претендентовъ на Восточную марку, и нъмецкая партія въ Моравіи на время потеряла свою силу. Викингъ не могъ открыто дъйствовать противъ Мееодія и долженъ былъ выжидать болье благопріятнаго времени. Но не долго пришлось Менодію спокойно потрудиться для своей церкви. Онъ умеръ, по свидетельству своего «Житія», въ 885 г., по мибнію иныхъ ученыхъ нъсколько позже 2), указавъ на своего уче-

<sup>1)</sup> Erben, Regesta Boh. et Mor. Nº 44.

<sup>2)</sup> Опредъленно означенный въ «Паннон. житът» срокъ смерти Мееодія, 6 апръля 885 г., заподозръвался многими учеными на томъ основаніи, что въ извъстномъ письмъ (признанномъ теперь подлиннымъ) папы Стефана VI къ Святополку говорится будто-бы о Менодін, какъ о жиномъ. Однако, какъ справедливо доказываеть о. Мартыновъ (Saint Methode apôtre des Slaves et les lettres des souverains pontifes, P. 1880, p. 23-25), все свидетельствуетъ напротивъ о томъ, что письмо предполагаетъ Менодія умершимъ, и написано оно по всей въроятности въ концъ 885 года, такъ какъ папа Стефанъ только въ августъ или сентябръ сталъ папой. Очень въроятно, что Викингъ тотчасъ по смерти Месодія отправился въ Римъ и успѣль настроить новаго папу въ свою пользу и противъ учениковъ Менодія. Точно также и Communitorium папы Стефана (инструкція папскимъ легатамъ), очень близкое къ письму, написано по смерти Месодія, въроятно приблизительно въ то же время, какъ и письмо. Такимъ образомъ едва-ли есть основаніе заподозр'євать 885 годъ, какъ срокъ смерти Месодія. Эвальдъ (Papstbriefe, S. 408, Anm. 5) деласть, кажется, натяжку, стараясь установить другую хронологію. Отдёлять Communitorium отъ письма по времени едва-ли возможно, и потому нътъ достаточной причины помъщать смерть Меоодія между составленіемъ того и другого, и относить её къ 887-8 POLY.

ника  $\Gamma$ оразда—какъ на лицо, достойное быть его преемникомъ  $^{1}$ ). Смерть Менодія избавила его, можеть быть, оть новыхъ пре. следованій и клеветь со стороны немецкой партіи, такъ какъ послѣ кенигштеттенскаго мира (884) сближеніе Святополка съ Анульфомъ дало снова силу и вліяніе этой партіи и Викингу, но для славянской церкви въ Моравіи эта потеря была конечно роковымъ событіемъ. Еще до смерти Менодія Викингъ старался и, какъ видно, не безуспѣшно оклеветать его передъ новымъ папой Стефаномъ VI. Тогда же онъ домогался утвержденія себя въ правахъ паннонскаго архіепископа. Съ этой цълью онъ, кажется, самъ быль въ Римъ (если только помъщать это путешествіе до смерти Меоодія). Во всякомъ случать еще въ 885 году онъ явился къ Святополку съ дъйствительнымъ, а не подложнымъ, какъ до сихъ поръ полагали<sup>2</sup>), письмомъ папы Стефана, въ которомъ выставлялось его, Викинга, правовъріе, подвергалась строгому осужденію ересь и вообще вся дѣятельность Меоодія, обращалось на него самого проклятіе, произнесенное имъ надъ Викингомъ, и последнему развязывались даже руки для дальнейшаго преслѣдованія ненавистнаго Нѣмпамъ славянскаго духовенства<sup>3</sup>). Святополкъ, и прежде оставлявшій Меоодія безъ защиты, теперь менье, чыть когда либо, быль расположень отстаивать интере-

<sup>1)</sup> Къ последнимъ годамъ его жизни относять путешествіе въ Византію (весь вопросъ однако въ томъ, имъетъ-ли это извъстіе историческую достовърность). Успенскій, тамъ же, стр. 89.

<sup>2)</sup> Оно издано было Ваттенбахомъ (въ Beiträge zur Geschichte der Kristl. Kirche in Mähren, S. 43—47), который уже не отрицалъ возможности поддълки его Викингомъ (S. 29). Сочли его подложнымъ потомъ и Эрбенъ (Regesta B. et M., I, 21), Büdinger (Oesterr. Gesch. I, S. 189), Ginzel (Gesch. d. Slavenapostel, S. 9), Dümmler (Gesch. d. Ostfr. R. II, S. 257) и другіе.

<sup>3)</sup> Подлинность этого письма теперь окончательно подтверждается новымъ документомъ въ лондонской коллекціи папскихъ писемъ, извлеченіе изъ которыхъ обнародовано Эвальдомъ. (Ewald, № 31, S. 408—410). Это Communitorium Dominico episcopo, Johanni et Stephano presbiteris euntibus ad Sclavitos (Sclavos). Здѣсь въ инструкціяхъ, данныхъ этимъ легатамъ папою Стефаномъ, въ сар. XIII (р. 410) есть ссылка на это письмо Стефана къ Святополку. См. вышеприведенную статью о. Мартынова: Saint Méthode apôtre des Slaves etc. Paris, 1880 р. 20—25.

сы моравской церкви, такъ какъ политическія обстоятельства сблизили его съ Арнульфомъ и такимъ образомъ поставили опять подъ сильное вліяніе Німцевъ. Между тімь смерть Меоодія дала ръшительный и окончательный перевъсъ противной сторонъ. Викингъ и его партія, съ разрѣшенія Святополка, предприняли настоящее гоненіе на учениковъ и последователей Меоодія и вообще на все славянское духовенство. Они поставили себъ цълію сломить во что бы то ни стало національную славянскую церковь, истребить всё слёды деятельности славянскихъ апостоловъ — и снова подчинить Моравію німецкой церкви. Это удалось имъ очень скоро, такъ какъ моравскій князь предоставиль имъ полную свободу дъйствія. Въ 886 году ученики Менодія: Гораздъ, Климентъ, Наумъ, Ангеларій, Савва и Лаврентій, пробывъ некоторое время въ заключении, были изгнаны изъ пределовъ Моравіи и нашли себъ пріютъ въ Болгаріи и сосъднихъ земляхъ 1).

Такимъ образомъ стараніями Нъмцевъ и при содъйствій самого представителя моравскаго народа была действительно сломлена та сила, безъ которой дальныйшее національное, самостоятельное развитіе и политическій рость славянскаго княжества были совершенно немыслимы. И такъ уже, въ зависимости отъ римской церкви, почерпавшей все-таки отъ запада свою силу и политическое значеніе, не могло быть особенно прочно то зданіе, которое удалось построить Святополку и его предшественникамъ, благодаря счастливымъ внѣшнимъ обстоятельствамъ. Можно даже считать вопросомъ, устояло ли бы Моравское княжество и при своей славянской церкви — въ виду всёхъ тьхъ отнюдь не благопріятныхъ для ея самостоятельности условій, которыя вытекали изъ ея отношеній къ Риму. Но по крайней мъръ въ томъ случат дъло было еще далеко не испорчено. Теперь же, съ торжествомъ немецкаго духовенства въ Моравіи, отнималась у Славянъ последняя опора. Можеть быть рука силь-

<sup>1)</sup> Vita S. Clementis, c. XIII, XIV.

наго, энергическаго и умнаго князя была бы еще способна нѣ-которое время поддерживать это зданіе, во всякомъ случаѣ еще не достроенное и уже расшатанное. Но и этого не случилось: событія приняли совершенно иной обороть, на этоть разъ роковой для Моравскаго княжества. Исходъ ихъ могъ стать гибельнымъ и для самого моравскаго народа, для его національнаго бытія, и не только для него, но и для другихъ сосѣднихъ славянскихъ народностей (Чеховъ, Словенцевъ и др.)... Однако, какъ увидимъ вскорѣ, новыя неожиданныя событія, если и не предотвратили несчастія, т. е. паденія Моравскаго союза, то все же значительно ослабили его послѣдствія для всѣхъ дунайскихъ Славянъ.

Установившіяся послѣ 885 года добрыя отношенія между Арнульфомъ и Святополкомъ привели къ тому, что моравскій князь помогъ Арнульфу въ 887 году достигнуть королевской власти. По крайней мъръ славянское вспомогательное войско, доставившее ему престолъ, едва-ли могло исходить отъ коголибо иного, кром' в Святополка 1). Не мен в в вроятно и то, что последній делаль это не безкорыстно (что туть было добровольное соглашение — несомитьно). Въ виду всего этого заслуживаетъ полнаго вниманія предположеніе, что Арнульфъ получилъ помощь Святополка ценою уступки ему верховныхъ правъ на Чехію, что тогда именно Чехія, бывшая до техъ поръ въ данническихъ отношеніяхъ къ Германіи, присоединилась къ Моравскому политическому союзу 2). Тогда именно последній достигь своего наибольшаго расширенія. Сколько-нибудь точно опреділить его границы въ то время нътъ возможности. Несомнънно однако, что кром'в Чехій на запад'в, Панноній на юг'в, къ нему добровольно примкнули или же были присоединены многія небольшія славянскія племена и земли на стверт (по Эльбт и Одеру) и на стверовостокъ, въ сторону тогдашней Бълохорватіи (Константина Багря-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld., a. 887.

<sup>2)</sup> Dudik, S. 290, 291; cpas. Wimpeller, ibid., crp. 32.

нороднаго) и нынёшней Галиціи. Возможно, что верховную власть моравскаго князя признавали тогда Славяне въ нынёшнихъ Лужицахъ Силезіи и даже Поляки западной Галиціи 1). На восток въ предёлы Моравіи входила земля нынёшнихъ Словаковъ, но на центральную равнину между Дунаемъ и Тиссой, повидимому, не простиралась ни власть Мораванъ, ни Болгаръ.

Однако дружественныя отношенія между німецкимъ королемъ и моравскимъ княземъ не могли быть прочны и искренни. Арнульфъ уже достигь той цёли, для которой ему необходимо было соединение съ Святополкомъ. Это ему стоило довольно дорого, такъ какъ имъло результатомъ политическое усиленіе его естественнаго врага. Отнын'в политика его должна была измениться: ему следовало или окончательно забрать въ руки Святополка (въ чемъ ему до сихъ поръ помогалъ Викингъ), или вступить съ нимъ въ открытую борьбу. Первое было трудиве, такъ какъ Святополкъ начиналъ понимать, къ чему можеть повести дальныйшее сближение съ Нымцами, и сталь болье чуждаться ихъ партін въ Моравін; притомъ же расширеніе его власти возбуждало его къ независимости и придавало болбе силы и мужества. Такимъ образомъ разрывъ между нимъ и Арнульфомъ былъ неминуемъ. Нуженъ былъ только поводъ къ нему, и онъ не замедлилъ явиться, какъ скоро взаимное недовъріе объихъ сторонъ достигло крайняго напряженія. Мирныя и даже наружно дружественныя отношенія между ними существовали еще въ 890 году, на събодъ въ Омунтесберть (въ Паннонін), гдѣ велись какіе-то переговоры 2), о сущности которыхъ, къ сожальнію, мы почти не имьемъ сведеній. Очень можеть быть, что Анульфъ еще старался поддержать миръ съ безпокойнымъ сосъдомъ, въ виду той внъшней опасности, которая съ другихъ

<sup>1)</sup> О зависимости сѣверных в полабских Славянъ отъ Мораванъ говоритъ позднѣйшій лѣтописецъ Титмаръ Мерзебургскій (Pertz, SS. III, VI, 60): Воетіі (т. е. Мораване) regnante Suetepulco duce quondam fuere principes nostri. Palacky, Dějiny (1862), 155. Вообще о предѣлахъ моравскаго союза см. Dudik, S. 311—317.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 890.

сторонъ угрожала Германской державь. Это были съ одной стороны Норманны, частыя вторженія которыхъ требовали решительныхъ мъръ, съ другой — успъвшие уже проявить свою силу новые неведомые пришельцы съ востока, Угры, — обстоязаставляло призадуматься <sup>1</sup>). Вѣтельство, которое также роятно Омунтесбергскіе переговоры Арнульфа и были вызваны между прочимъ этими обстоятельствами и имъли цълью обезпечить себя со стороны Моравіи. Впрочемъ мы не беремся рѣшить, въ чемъ именно состояли эти переговоры 2); достовърно лишь то, что съ техъ поръ начались уже недоразумения между Арнульфомъ и Святополкомъ, которыя первый старался всячески уладить, однако тщетно 3). Въ 892 году Арнульфъ, возвратившись съ удачнаго похода противъ Норманновъ, пригласилъ моравскаго князя на свиданіе въ Восточную марку, въроятно желая еще испытать его миролюбивое настроеніе. Святополкъ об'іщаль, но не явился. Такой дерзкій въглазахъ Нъмпевъ поступокъ не могъ остаться безъ отмщенія: онъ сталь поводомъ къ решительному разрыву. Арнульфъ началъ готовиться къ войнъ и искать себъ союзниковъ 4).

Онъ заключиль союзъ съ Брацлавомъ (Брячиславомъ), княземъ такъ называемой Савіи (посавской Хорватіи), и кромѣ того успѣлъ подговорить къ одновременному вторженію въ Моравію прославившихся тогда въ войнѣ съ Болгарами Угровъ, имя которыхъ впервые встрѣчается по этому случаю въ западно-европейскихъ анналахъ 5). Слухъ о ихъ грозной силѣ не могъ конечно не возбудить нѣкоторыхъ опасеній и въ Арнульфѣ—за себя и за свою страну: эти опасенія могли занимать его, какъ справедливо предпо-

<sup>1)</sup> Dudik, S. 295.

<sup>2)</sup> Извѣстно только (Ann. Fuld. 890), что Святополкъ, исполняя просьбу папы Стефана, уговаривалъ Арнульфа предпринять походъ въ Италію, чтобы защитить ее отъ внѣшнихъ враговъ, чего Арнульфъ однакожъ не нашелъ возможнымъ исполнить. Du dik, S. 295.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 891.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 892.

<sup>5)</sup> Ann. Fuld. 892.

лагають, уже на Омунтесбергскомъ съёздё въ 890 году, т. е. вскорё послё начала угро-болгарской войны; но очевидно онъ еще далеко не сознаваль настоящей опасности и считаль болёе необходимымъ и важнымъ обезпечить себя со стороны моравскаго князя и по возможности справиться съ этимъ врагомъ, успёвшимъ черезъ-чуръ усилиться, благодаря счастливымъ для него обстоятельствамъ. Для этой пёли Угры могли быть очень полезны, и соединеніе съ ними могло—такъ вёроятно расчитывалъ Арнульфъ—предотвратить ихъ нападеніе на его собственныя земли.

Въ 892 году произопло одновременное вторженіе союзниковъ въ Моравію. Святополкъ, по обычаю, заперся въ укрѣпленіяхъ, предоставивъ часть страны разграбленію. Этимъ разграбленіемъ и ограничились успѣхи Арнульфа 1). Онъ однако не оставилъ своего предпріятія. Въ томъ же году заключилъ союзъ съ Болгарами съ тѣмъ, чтобы они не снабжали Моравію солью 2), и затѣмъ снова вторгся въ ея предѣлы, однако и на этотъ разъ не съ большимъ успѣхомъ (893 г.) 3). Мы видимъ изъ этого, что Святополкъ еще могъ сопротивляться. Въ этомъ Моравія была исключительно обязана военной тактикъ и личной твердости своего

<sup>1)</sup> Разсказъ о неудачахъ Угровъ въ этомъ предпріятіи, о которыхъ говорять нѣкоторые ученые (Шафарикъ. Сл. Д. II, к. 2, стр. 305, срв. J. Záborský, Mad'ari pred opanovaním terajšej vlasti, Letopis Matice Slovenskej, Ročn. XI, Sv. 1, Turč. Sv. Martin, 1879, str. 54), есть слѣдствіе неправильнаго истолкованія лѣтописнаго извѣстія.

<sup>2)</sup> Апп. Fuld. 892. Это извѣстіе о соли само по себѣ очень любопытно. Обыкновенный и самый естественный источникъ снабженія солью Моравіи была несомивно область нынѣшняго Зальцоўрга и вообще баварскія соляныя копи. Это видно изъ извѣстнаго Рафельштетменскаго торговаго договора, относящагося приблизительно къ 904 году. Этотъ соляной источникъ однако закрывался для нея, какъ скоро возникали враждебныя отношенія или открытая война Моравань съ Нѣмцами. Тогда Мораване, какъ видно изъ нашего извѣстія, обращались за солью (морской) въ Болгарію. Чтобы поставить ихъ въ еще большее затрудненіе, Арнульфъ въ 892 г. уговорилъ и Болгаріи, можно придти между прочимъ къ тому заключенію, что трансильванскія соляныя копи, которыя разработывались еще въ римское время, и сѣверныя карпатскія не были извѣстны въ ІХ вѣкѣ; иначе Мораване конечно первые пользовались бы ими. Срав. Нип fal vy, ibid. S. 124—125.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 893.

князя. Только эти благопріятныя условія и вообще твердое единовластіе могли еще спасти въ неравной борьбѣ моравское княжество, глубоко потрясенное разрушеніемъ національнаго дёла Меоодія, которое болье всего способно было пробуждать народное самосознаніе и духъ единенія. Святополкъ последними годами своего княженія хотьль какь-бы загладить свои прежніе гражи. Во время его борьбы съ Арнульфомъ Намцы, до техъ поръ окружавшіе его, совсемъ повидимому притихли; Викингъ оставилъ Моравію и въ 893 году быль сдёланъ канцлеромъ Арнульфа. Но приближался моменть, когда Моравія должна была лишиться своей последней надежды, последняго условія, при которомъ еще возможно было отстоять независимое политическое существованіе. Въ 894 году, посль 24-хльтняго княженія, умеръ Святополкъ 1), оставивъ трехъ (по другимъ 2-хъ) съновей и подъливъ между ними власть, — на гибель страны своей. Соперничество, мелкая взаимная вражда и сравнительное ничтожество этихъ наследниковъ неминуемо должно было привести княжество къ окончательному паденію и полному разложенію, а народъ моравскій подвергнуть всёмъ последствіямъ германскаго вліянія и связанной съ нимъ германизаціи. Какого еще сопротивленія и стойкости можно было ожидать отъ княжества безъ единой власти, волнуемаго распрею братьевъ за престолъ, доступнаго, вследствие того, более чемъ когда-либо кознямъ и интригамъ враговъ, лишеннаго уже той внутренней опоры, которую оно находило прежде въ самостоятельной церкви, однимъ словомъ политически и нравственно обезсиленнаго? Моравскій политическій союзь быль уже по всёмь признакамь обречень на разрушеніе: оно было только вопросомъ времени. Какая затьмъ участь ожидала моравскій народъ, представить себ'є довольно легко:

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 894. Фульдскій літописець съ явной враждой и желчно отзывается о немь: «Zuentibaldus, dux Maravorum, et vagina tocius perfidiae, cum omnes regiones sibi affines dolo et astucia perturbando, humanum sanguinem siciens circumiret, ultimum portando suos, ne pacis amatores, sed pocius inimici domesticis persisterent, diem ultimum clausit infeliciter». Регинонь (894) называеть его: «vir inter suos prudentissimus et ingenio callidissimus».

историческій опыть въ этомъ отношеніи достаточно поучителень 1), а потому было бы излишне пускаться въ подробное разъяснение нашей мысли. Къ счастію однако для Мораванъ и другихъ славянскихъ народностей нынфшней Австріи, естественное теченіе событій было нарушено. Нарушила его именно та сила, которую привлекли и направили Германцы противъ непокорныхъ имъ Славянъ и которой суждено было нанести последній ударъ Моравскому княжеству. Сила эта, обрушившись затемъ на западную Европу, остановила надолго напоръ Немпевъ на востокъ по Дунаю и темъ самымъ оказала не маловажную услугу дунайскому и вообще юго-западному славянству, хотя несомитьно въ свою очередь причинила ему много бъдствій и существенныхъ потерь. Силою этого была хищная мадъярская орда-новый неожиданный гость въ Европъ и съ конца IX въка новый обитатель средне-дунайской территоріи. Глубокій перевороть, произведенный Мадьярами въ этническомъ состояніи и судьбѣ дунайскихъ странъ, представляетъ собою одно изъ любопытнъйшихъ явленій средневъковой исторіи германской и славянской Европы, истинный смыслъ котораго, по нашему убъждению, донынъ еще не быль въ достаточной мфрф разъясненъ, достаточно безпристрастно и вфрно понять исторической критикой, по крайней мфрф большинствомъ историковъ западнаго славянства.

4.

Чтобы обрисовать картину политических отношеній на среднемь Дуна в къ концу ІХ в в ка по возможности поливе и в вриве, мы должны им вть въ виду не одни успъхи германскаго оружія и германской внешней политики, но и успъхи той мирной, но по-

<sup>1)</sup> Довольно вспомнить о судьбѣ тѣхъ нѣкогда славянскихъ земель, въ которыхъ Нѣмцамъ, путемъ упорной и безпощадной войны и угнетенія непо-корныхъ туземцевъ, удалось окончательно утвердить свое господство и онѣмечить населеніе, — о судьбѣ Славянъ полабскихъ, балтійскихъ, восточно-альпійскихъ и другихъ.

слъдовательной дъятельности Нъмцевъ, которая вела къ тъмъ же политическимъ цълямъ и состояла въ распространени ихъ культурнаго вліянія всъми возможными путями (напр. религіозной пропагандой, подавленіемъ славянскаго населенія и отнятіемъ у него земли, дъятельной колонизаціей и проч.). Результатомъ этой дъятельности была съ одной стороны постепенная германизація Славянъ, жившихъ разрозненно и одиноко посреди нъмецкихъ владѣній, съ другой—съянье смуты и несогласій и даже образованіе сильной нъмецкой партіи у сосъднихъ, политически самостоятельныхъ Славянъ, какъ это было, напримъръ, при дворъ князя Святополка, гдѣ мы находимъ въ Викингѣ самаго яраго и преданнаго своимъ политическимъ цълямъ дѣятеля на этомъ поприщѣ.

Мы уже видёли результаты этой политики въ исторіи постепеннаго разложенія и упадка Моравскаго княжества, — намъ остается взглянуть на то, чего достигла нёмецкая культурная дёятельность от теченіе ІХ отка на территоріи Славянъ восточновльнійскихъ и паннонскихъ. Единственный источникъ, представляющій нёкоторыя данныя для заключеній цо этому вопросу, суть немногочисленныя, впрочемъ, грамоты и документы ІХ вёка, по которымъ можно кое-какъ прослёдить постепенный ходъ нёмецкой колонизаціи въ этихъ земляхъ. Разум'єтся при этомъ нельзя расчитывать на точность выводовъ: они могутъ дать только приблизительное понятіе о д'яйствительномъ положеніи вещей къ концу ІХ вёка. Эти приблизительные выводы, для которыхъ матеріалъ до изв'єстной степени уже собранъ, мы и нам'єрены изложить зд'єсь вкратц'є 1).

Едва Франки стали твердой ногой во вновь завоеванномъ краѣ, какъ уже началось въ немъ значительное колонизаціонное движеніе нѣмецкаго (преимущественно баварскаго) племени; оно

<sup>1)</sup> Мы основываемся на изследованіях т. Кеммеля, который въ своемъ последнемъ труде «Die Anfänge deutsch. Lebens in Oesterreich», Leipz. 1879, обстоятельно разобраль этоть вопросъ. S. 244—278. См. нашу рецензію на это сочиненіе, Ж. М. Н. Пр. 1880 г. апрёль.

все усиливалось по мъръ того, какъ земля переходила въ руки крупныхъ землевладъльцевъ, церквей и монастырей, которыхъ первымъ дёломъ было привлеченіе своихъ колонистовъ не только въ не обработанные и не населенные еще края, но и въ такіе, гдъ земля была върукахъ славянскихъ поселенцевъ. Впрочемъ, вслълствіе разныхъ містныхъ, территоріальныхъ условій и случайныхъ причинъ, нъмецкая колонизація распредълялась крайне неравномърно. Въ большинствъ случаевъ она устремлялась первоначально на почву уже воздёланную, часто располагалась въ старыхъ культурныхъ центрахъ, примыкая то къ остаткамъ древняго романскаго населенія, то къ славянскимъ поселенцамъ, и уже затымъ распространялась въ мыстности меные воздыланныя и запущенныя, гдф предстояла не малая борьба съ природой. Во всёхъ областяхъ новой нёмецкой территоріи, въ Восточной маркі, такъ называемой Карантаніи и Панноніи, немецкая колонизація им вла свой особый характерь и завистла отъ мъстныхъ этническихъ и историческихъ условій.

Въ Восточной маркт она достигла самыхъ значительныхъ и быстрыхъ результатовъ, благодаря тому, что эта страна, будучи сравнительно мало заселена Славянами, представляла широкій просторъ колонизаціонному движенію; къ тому же въ ней было не мало остатковъ старинныхъ римскихъ центровъ, которые привлекали къ себѣ новыхъ поселенцевъ и на которыхъ въ свою очередь возникали средоточія нѣмецкой культурной жизни, политическаго и церковнаго управленія. Очень много нѣмецкихъ поселеній возникло здѣсь уже въ первой половинѣ ІХ вѣка (въ 20-хъ и 30-хъ годахъ 1). Такимъ образомъ германизація Вос-

<sup>1)</sup> На р.Ипсь—Іриза, упом. впервые въ 837 г. (соотвътствуетъ римской колоніи: ad pontem Ises); здъсь очень рано возникли нъмецкія поселенія на королевскихъ земляхъ. Архіеп. Адальрамъ (821—836) уже построилъ здъсь церковь. На р. Эрлафь—Herdungoburch (837) и Herdungeveld (853), гдъ очень раннія нъмецкія поселенія смѣнились славянскими и гдѣ потомъ опять, съ переходомъ земли къ Регенсбургу, водворились Нѣмцы. Рано Нѣмцы расположились при устъѣ р. Bielach. Затѣмъ на Дунаѣ встрѣчается мѣстечко Hollenburg, далѣе въмѣстности Tullner-Feld (Traismauer), на съв. от. Дуная (Puchenau 811, Kestinberg 827) и проч. Каеттеl, ibid., S. 245—252, 253 и слѣд.

точной марки не могла потребовать особенных усилій, и надо полагать, что къ концу IX вѣка нѣмецкій элементь въ ней значительно преобладаль надъ всѣми другими. Въ ея топографической номенклатурѣ мы видимъ уже въ ту эпоху весьма замѣтное преобладаніе нѣмецкихъ названій 1), возникшихъ не на мѣстѣ прежнихъ славянскихъ и романскихъ (которыя обыкновенно передавались новымъ поселенцамъ), а совершенно самостоятельно, при разработкѣ и колонизаціи еще вовсе невоздѣланныхъ территорій.

Среди иныхъ условій происходило нѣмецкое колонизаціонное движеніе въ Карантаніи (нынёшней Штиріи и Каринтіи). Здёсь славянскія поселенія были гораздо многочисленніве, а потому и земля была большею частію обработана. Тёмъ не менёе и сюда направилась значительная колонизація, такъ какъ разумфется среди славянскихъ поселеній было еще много свободнаго мізста. Новымъ колонистамъ-Нѣмцамъ приходилось такимъ образомъ располагаться въ непосредственномъ сосъдствъ съ Славянами, причемъ конечно крупные землевладельцы, призывавшіе ихъ на свои новыя пом'єстья, устраивали ихъ наивыгоднійшимъ образомъ — насчетъ угнетаемыхъ ими туземцевъ. Мъстныя славянскія названія, по м'єр'є возобладанія німецкаго элемента, не исчезали, но принимали нъмецкую форму, вслъдствіе чего чисто-нъмецкихъ названій здъсь было несравненно менье. Что касается распредёленія нёмецкихъ поселеній въ Карантаній, то оно и здісь, какъ и повсюду, отличалось большою неравномърностью: въ нынъшней Штиріи нъмецкая колонизація была вообще слабъе, чъмъ въ Каринтіи, особенно въ долинъ ръки Энжи. Въ Каринтіи ея средоточіемъ была м'єстность около Клагенфурта; на югъ, за ръку Драву она почти вовсе не простиралась: тамъ уже начинался аквилейскій церковный округъ<sup>2</sup>). Къ концу IX въка германизація этихъ областей была такъ-же, какъ и въ Вос-

<sup>1)</sup> Kaemmel, ibid., S. 277.

<sup>2)</sup> Ibid., S. 260-269, 277.

точной маркѣ, въ полномъ ходу. Со стороны туземнаго славянства нельзя было ждать сопротивленія этой возраставшей силѣ, даже при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Въ довольно отличномъ отъ другихъ областей положени была Паннонія относительно нѣмецкой колонизаціи. Только въ нѣкоторой части этой страны (въ Верхней Панноніи) она шла своимъ естественнымъ и постепеннымъ ходомъ. Въ Нижней Панноніи, судьба которой сложилась въ ІХ въкъ совершенно исключительнымъ образомъ, и колонизаціонная дѣятельность Нѣмцевъ должна была имъть исключительный характеръ. Образование славянскаго княжества Прибины и Коцела не могло не задержать поступательнаго движенія Нъмцевъ на востокъ (хотя оба эти князя, въ особенности первый, относились довольно сочувственно къ нѣмепкимъ колонистамъ), а развитіе самостоятельной славянской церкви и дъятельность Меоодія нанесли еще болье чувствительный ударъ германскимъ интересамъ въ Панноніи. Нужны были упорство и последовательность Немцевъ съ одной стороны, уступчивость и пристрастіе Славянъ къ чужеземному — съ другой, чтобы, несмотря на возникавшія препятствія, могли быть достигнуты тъ результаты, которые замізнаются здісь къ концу віжа. Еще Прибина, находясь въ вассальныхъ отношенияхъ къ Людовику Нъмецкому, нашелъ полезнымъ привлечь къ себъ, въ окрестности Блатенскаго озера ибмецкихъ колонистовъ. Эти колонисты водворялись большею частію вокругь церквей, о размноженіи которыхъ Нъмцы особенно заботились, и притомъ на земляхъ, которыя пріобрѣтали баварскіе монастыри и епископы. Такія колоніи служили большой опорой німецкому вліянію въ Панноніи и распространенію німецкой культуры. Дізтельность Меоодія и церковное обособленіе Паннонскаго княжества могли только временно задержать развитіе немецкой колонизаціи. Въ 874 г. (по смерти Коцела) Нижняя Паннонія опять отошла въ руки Нѣмцевъ и, какъ мы знаемъ, оставалась подъ ихъ властью въ теченіе 10 льть, до 884 года, когда была уступлена Святополку. Этв десять леть прошли разумется не даромъ для антиславянскихъ

интересовъ. Нѣмцы успѣли еще болѣе укорениться въ странѣ, и въ эпоху паденія Моравскаго княжества германизаціи всего края было повидимому уже положено прочное основание 1). Между тымъ въ Верхней Панноніи постепенная колонизація происходила безъ особенныхъ препятствій, и въ концѣ вѣка, до опустопительныхъ вторженій въ нее Святополка моравскаго (883-884), край этотъ быль сравнительно въ цветущемъ положения. Немецкія поселенія были болье иногочисленны въ отрогахъ Штирійскихъ горъ, гдв они примыкали къ романскимъ остаткамъ, и по верхнему теченію Рааба. На самомъ Дунав они были гораздо реже<sup>2</sup>). Въ своемъ движеній на востокъ, въ съверной Панноній Нъмцы успъли однако дойти приблизительно только до ръки Рааба; на востокъ отъ нея они почти не проникали: тамъ по крайней мъръ не оказывается въ ту эпоху никакихъ немецкихъ топографическихъ названій. Съ ослабленіемъ моравскаго политическаго союза послѣ смерти Святополка можно было ожидать, конечно, только болье быстраго и успъшнаго движенія нъмецкой колонизаціи на среднемъ Дунав и въ восточно-альпійскихъ областяхъ. Славянское населеніе было почти повсемъстно въ служебномъ, а въ очень многихъ мъстахъ даже въ кръпостномъ состояни у крупныхъ нъмецкихъ землевладъльцевъ, на которыхъ оно принуждено было работать. Немецкіе управители оть высшихъ до низшихъ во всёхъ дълахъ и случаяхъ жизни естественно покровительствовали своимъ колонистамъ и угнетали туземцевъ. Нъмецкая церковь и духовенство пользовались своимъ нравственнымъ вліяніемъ, чтобы всёми средствами прививать грубымъ славянскимъ земледъльцамъ германскую культуру, отучая ихъ отъ всего своего, національнаго, и пріучая къ німецкому образу жизни, нра-

<sup>1)</sup> Въ грамотахъ того времени находятся въ Нижней Панноніи 21 нёмецкихъ мёстныхъ названій и 8 славянскихъ. Каеттеl, S. 295. Если на основаніи этихъ данныхъ позволительно судить объ отношеніи національностей, то такое сопоставленіе весьма краснорічиво.

<sup>2)</sup> Kaemmel, S. 277, 278.

вамъ, понятіямъ, языку, ко всему домашнему и общественному быту Нъмцевъ, однимъ словомъ всъми силами ихъ онъмечивая. Въ концъ IX въка, правда, территорію западной части Панноніи, Восточной марки и Карантаніи въ этническомъ отношеній еще нельзя было назвать німецкою; славянскій элементь населенія быль, разумбется, для этого еще слишкомь значителенъ, но при безпрепятственномъ продолжении того процесса, который быль тогда уже въ полномъ ходу, неминуемо должно было настать, и притомъ не въ столь отдаленномъ будущемъ, время, когда ничто более не мешало бы Немцамъ называть эти области своими во всёхъ отношеніяхъ, т. е. въ политическомъ, культурномъ и наконецъ этническомъ. Всю Паннонію несомнънно ожидала такая же участь. Но что же затымъ способно было удержать Нъмцевъ отъ дальнъйшаго движенія на востокъ? Существовала ли по ту сторону средняго Дуная (по направленію къ Тиссъ) сила, которая была бы въ состояніп оказать надлежащій отпоръ завоевательно-колонизаціоннымъ сремленіямъ Германцевъ? Центральная угорская низменность по объ стороны р. Тиссы была населена чрезвычайно слабо: только на восточныхъ и съверныхъ ея окрайнахъ можно предполагать, какъ мы видъли, болье значительныя славянскія поселенія, а на ея пустынныхъ равнинахъ держались развъ только немногочисленные остатки Аваровъ. Между Дунаемъ и Тиссою владенія Болгаръ съ одной стороны и Моравскаго княжества --- съ другой едва-ли гдф либо соприкасались. Было бы неосновательно думать, что силы этихъ двухъ народностей могли задержать германское завоевательное движеніе. Мы знаемъ, въ какое безпомощное положеніе пришла Моравія посл'є смерти Святополка; намъ изв'єстно также, что политическіе интересы Болгаръ были далеки отъ славяно-германской распри на среднемъ Дунав, - они были сосредоточены на Балканскомъ полуостровъ и были направлены совершенно въ противоположную сторону, да и во всякомъ случат Болгарское княжество не было довольно могущественно, чтобы защищать свои далекія задунайскія владінія отъ сколько-нибудь рішительнаго враждебнаго

натиска. Наконецъ между Мораванами и Болгарами никогда не было искренно дружественныхъ отношеній въ дёлахъ политическихъ, и Нёмцы, какъ извёстно, почти всегда успёвали привлекать Болгаръ въ союзъ противъ Мораванъ. Такимъ образомъ все это утверждаетъ насъ въ мысли, что до появленія новой силы на дунайской равнинё ничто не могло положить предёлъ дальнёйшему распространенію (вмёстё съ колонизаціей) политическаго господства Нёмцевъ на среднемъ Дунаё, и что только внезапное вторженіе Мадъярз въ дунайскую равнину и ихъ поселеніе на самомъ пути германскихъ завоеваній способно было остановить это послёдовательное движеніе германства внизъ по Дунаю со всёми его роковыми для западныхъ Славянъ послёдствіями.

Оцѣнить мадьярскій погромъ съ этой, кажется, вполнѣ естественной, точки зрѣнія—требуетъ справедливость и безпристрастіе. А при такой постановкѣ вопроса для каждаго должно быть ясно, можно ли дѣйствительно, не жертвуя правдою, приписывать этому историческому явленію въ исторіи западнаго славянства то исключительно, безусловно пагубное для Славянъ значеніе, какое въ немъ привыкло усматривать большинство и славянскихъ и чужихъ историковъ.

#### III.

# МАДЬЯРЫ: ИХЪ ВЫСЕЛЕНІЕ И СТРАНСТВОВАНІЕ ДО ВОДВОРЕНІЯ НА СРЕДНЕМЪ ДУНАВ.

Народность Мадьяръ.
 Ихъ первоначальная родина.
 Выселеніе и пребываніе въ южныхъ степяхъ Россіи.
 Переселеніе на нижній Дунай, въ нынѣшнюю Бессарабію и Молдавію («Ателькузу»).
 Союзъ съ ними Грековъ и Угро-болгарская война.

Въ то время, какъ борьба Моравскаго княжества съ Нѣмцами принимала все болѣе угрожающій и опасный для дунайскихъ Славянъ характеръ, не смотря на ихъ временные и иногда довольно значительные успѣхи, на обширныхъ равнинахъ восточной Европы совершались событія, которыя своими послѣдствіями должны были оказать самое рѣшительное вліяніе на судьбу придунайскихъ странъ и на конечный результать происходившей тамъ международной распри. Выступалъ на историческое поприще новый, дотолѣ невѣдомый народъ, которому суждено было
играть первостепенную роль въ исторіи западнаго славянства,
да и вообще всей западной Европы. Это была, по любимому выраженію нѣмецкихъ историковъ, «послѣдняя волна великаго переселенія народовъ», надѣлавшая столько шуму въ Европѣ и произведшая въ этнологическихъ и политическихъ отношеніяхъ придунайскихъ народовъ величайшій по своему значенію переворотъ.

Мадьяры занимають насъ, конечно, прежде всего по своему положенію въ славянскомъ мірѣ, но и сами по себѣ они представляютъ явленіе настолько любопытное и исключительное въ этнографическомъ и культурномъ отношеніяхъ, что заслуживаютъ съ научной стороны самаго внимательнаго изученія и у насъ, несравненно большаго, чѣмъ имъ удѣляли до сихъ поръ вообще славянскіе и въ частности — русскіе ученые.

Несмотря на все, что уже сдѣлано наукой въ области мадьярскихъ древностей, послѣднія представляють еще бездну темнаго и загадочнаго, такъ что исторіи въ союзѣ съ лингвистикою и археологіею предстоить еще много спеціальныхъ трудовъ, чтобы достигнуть окончательныхъ и точныхъ результатовъ, даже по такимъ основнымъ вопросамъ, каковы вопросы: о происхожденіи Мадьяръ, ихъ первоначальной родинѣ, путяхъ переселенія въ новыя жилища, о ихъ характерныхъ народныхъ особенностяхъ на первобытной ступени культурнаго развитія и проч. Все это предметы, которыхъ не можемъ обойти и мы, повѣствуя о водвореніи Мадьяръ на Дунаѣ, но конечно для насъ не всѣ они имѣютъ одинако-важное значеніе, нѣкоторые отступаютъ на второй планъ, а потому мы въ правѣ коснуться ихъ лишь настолько, насколько того требуетъ полнота изложенія нашего главнаго предмета.

## 1. Народность Мадьяръ.

До сихъ поръ нѣтъ возможности опредѣлить съ нѣкоторою точностью, когда Марьяры или Угры стали извѣстны культурному европейскому міру подъ этими именами. Всѣ сближенія послѣднихъ съ разными народными именами, передаваемыми древними латинскими и греческими писателями, суть не болѣе какъ догадки, часто остроумныя, но всегда довольно сомнительныя. Въ этомъ отношеніи намъ не дають достаточной опоры для вполнѣ достовѣрныхъ заключеній ни Унучуры (Hunugari, Hunuguri)

Іорнанда (VI в.), ни *Отуры* (Угуры) или *Оторы* Өеофилакта Симокатты (VII в.), ни различныя другія еще гораздо ранее встречающіяся названія, въкоторыхъ искали и ищуть следовъ имени Угровъ <sup>1</sup>).

Изъ всёхъ этихъ предполагаемыхъ предковъ Мадьяръ Унугуры Іорнанда до последняго времени обращали на себя особенное вниманіе ученыхъ, хотя уже мадьярскій историкъ Фесслеръ въ начале нынешняго столетія заметиль, что въ этомъ народе нельзя видеть Угровъ, а скорее либо Гунновъ, либо Аваровъ, такъ какъ о Мадыярахъ Іорнандъ не могъ-де еще ничего знать 2). Известный мадьярскій этнографъ Гунфальви, усматривая имя Угровъ въ Унугурахъ, находитъ возможнымъ предположить при этомъ, на основаніи состава этого последняго слова (Hunugur)если только вполнё доверять тексту, что Іорнандъ сближалъ съ атимъ народомъ и Гунновъ, т. е. какъ-будто причислялъ Гунновъ тоже къ Уграмъ <sup>8</sup>). Наконецъ сравнительно-филологическія въ наше время одного финскаго ученаго къ толкованію имень Унугуровь и некоторыхъ другихъ, повидимому, однородныхъ племенъ, какъ напр. Утигуровъ, Кутригуровъ, Куціагуровъ, Сарагуровъ и др. звуками уральскихъ нарѣ-

<sup>1)</sup> Такихъ следовъ искалъ напр. Фейеръ (Fejér) въ показаніяхъ Геродота (Aborigines et incunabula Magyarorum etc., Budae, 1840, р. 85); другіе приводять свидётельства Приска (ed Bonn. р. 158, 161) о Сарагурахъ (Σαράγουροι), Урогахъ (Ούρωγοι) и Оногурахъ Оνόγουροι), которыхъ вытёснили изъ ихъ иёстожительства Сабиры. Срв. Схоепід, Ethnographie der Oesterr. Monarchie, Wien, 1855, В. II, S. 46—47. Сюда относится еще свидётельство старой хроники гор. Дербента объ основаніи въ VI в. какимъ-то племенемъ Монгольской орды города Мадшара (Маджара) на съверъ отъ Кавказскаго хребта, близь р. Кумы. Однако сближеніе этого города съ именемъ Мадьяръ не имъетъ другого основанія, какъ только подобіе звуковъ. Подобіе же это следуеть считать совершенно случайнымъ, и ни о какомъ дъйствительномъ соотношеніи между Мадьярами и г. Маджаромъ не можетъ быть рёчи — уже потому, что самое названіе этого города—имя несобственное, и значитъ (на татарск. языкъ) «развалины»: Маджаръ былъ разрушенъ Тамерланомъ; остатки его и до нынѣ еще можно видѣть около р. Кумы.

<sup>2)</sup> Fessler. Die Gesch. d. Ungern u. ihrer Landsassen, T. I, Leipz. 1815, S. 174.

<sup>3)</sup> Hunfalvy, Etnogr. v. Ung., S. 172 (Cps. eme Rösler, Rom. St., S. 260).

чій финно-угорской группы <sup>1</sup>). Но всё эти и подобныя сопоставленія остаются пока въ области однихъ лишь гаданій, и потому не могуть имёть особенно важнаго значенія.

Первыя несомитиныя извёстія объ Уграхъ, хотя и безъ обозначенія ихъ собственнаго народнаго имени, относятся только къконцу ІХ и къ началу Х в., т. е. къ тому времени, когда они уже выступили на сцену историческихъ событій въ восточной Европіъ и вошли въ столкновеніе съ другими ея народами. Между византійцами первый, писавшій о Мадьярахъ и назвавшій ихъ «Турками» (Тойрхо!), былъ, сколько намъ извёстно, имп. Левъ VI Мудрый (886—912), заключившій съ ними союзъ противъ Болгаръ<sup>2</sup>). Имя Угры (кромё западн. літописей съ конца ІХ в.) находимъ нісколько поздніве у двухъ византійцевъ: Продолжателя хроники Георгія Амартола и Льва Грамматика (Ойүүро!, въ болг! редакц. хр. Сим. Логовета Вжігры) в), называющихъ Мадьяръ еще и «Турками» и «Гуннами», какъ ихъ называли византійцы и послів 4).

Изъ славянскихъ источниковъ объ Уграхх упоминаетъ, кажется, впервые Панн. Житіе Константина Философа (относимое къ перв. пол. Х в.), подвергшагося, какъ извѣстно, нападенію Угровъ въ Крыму, на своемъ пути къ Хозарамъ 5). Слѣды же имени «Мадьяръ» встрѣчаются въ первый разъ у Константина Багрянороднаго въ названіи одного изъ мадьярскихъ племенъ «Мегера» (Μεγέρη) в у арабскихъ писателей, напр. у Ибнъ-Дасты (н. Х в.), который имя Мадьяръ передаетъ въ формѣ «Моджгаръ» 7).

<sup>1)</sup> Европеусъ въ Suomi, 1868, журналѣ общества финск. литературы въ Гельзингф.; въ ст. «Къ вопросу о народахъ обитавшихъ въ средней и сѣверной Россіи до прибытія туда Славянъ» Ж. М. Н. Пр., іюль 1868, стр. 66. Его же «Объ Угорскомъ народѣ, обитавшемъ въ средн. и сѣв. Россіи etc. Спб. 1874, стр. 3, 4.

<sup>2)</sup> Imp. Leonis Tactica (ed. Meursius) c. 18, p. 289-292.

<sup>3)</sup> Объ отношении этихъ хроникъ другъ къ другу см. ниже.

<sup>4)</sup> Georg. Amart. изд. Муральта, р. 725 (Οὖγγροι, Οὖννοι); Leo Grammat. Ed. Bonn., р. 232. У византійцевъ заимствоваль названіе «Турковъ» и западный лѣтописець Ліудпрандъ.

<sup>5)</sup> Бодянскаго: Собраніе памятниковъ; Кириллъ и Месодій, въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Др. Р. 1863, кн. 2, стр. 12.—Vita Constantini, с. VIII.

<sup>6)</sup> De Admin. Imp., с. 40, р. 172. Встръчающееся у Конст. имя Ма́сарос— явная ошибка вм. Ха́сарос.

<sup>7)</sup> Хвольсонъ. Извъстія о Хозарахъ и пр. Ибнъ-Дасты, стр. 25, 103 и др.

Что касается употребленія того и другого имени, то Мадыярами (Мадуаг) издавна называль себя самь народь, а Уграми (жгри, оугри, польск. Ф. Венгры) прозывали ихъ, кажется, искони Славяне (русскіе), отъ которыхъ уже затымъ заимствовали это имя и западные народы. Латинскій и германскій западъ сталь называть ихъ Ungri, Ungari, Hungari, Onogari и т. п. (по недоразумынію даже однажды Agareni), а Византійцы — Тойрког 2), рядомъ съ гораздо менье употребительнымъ Ойүүрог (также Ойчог).

То, что было сказано нами о шаткости догадокъ при отысканіи слёдовъ имени Угровъ-Мадьяръ въ древнихъ писаніяхъ, въ той же мёрё примёнимо къ большей части сдёланныхъ попытокъ истолковать эти имена, найти ихъ корень и первоначальное значеніе. Было бы совершенно излишне приводить здёсь всё когдалибо предложенныя разнообразныя и часто весьма замысловатыя толкованія ихъ, такъ какъ большинство рёшительно не выдерживаетъ критики<sup>3</sup>). Болёе правдоподобны (такъ какъ построены на дёйствительно научныхъ основаніяхъ) новейшія объясненія, къ которымъ мы еще вернемся. Во всякомъ случає корня имени «Мадьяръ» всего естественнёе, кажется, искать или въ самомъ мадьярскомъ языке (Томашекъ)<sup>4</sup>), или въ другихъ родственныхъ уральскихъ нарёчіяхъ финскаго языка <sup>5</sup>).

Что же касается имени Угры, то несомивно только то, что оно находится въ непосредственномъ родстве съ нашею «Югрою» и «Югричами» русскихъ летописей, съ именемъ народа, къ которому принадлежали предки нашихъ Вогуловъ, Остяковъ и ихъ

<sup>2)</sup> У Льва Мудраго, Константина Багрянороднаго, Өеофана Продолжателя, Кедрина, Зонары и др. (изъ западныхъ лѣтописцевъ у Ліудпранда).

<sup>3)</sup> Заслуживають упоминанія толкованіе Фесслера имени Мадьярь отъ Мад, зерно, или Мадая, высокій («высокіе люди»), а Угры отъ Ugor, Ogur, Oegur, тоже «высокій» (остяцкій яз.) Fessler, Gesch., S. 174. Цейсъ (Die Deutschen, 748) предполагать, что корень им. Мадьярь иміль когда-то значеніе «разсказывать, объяснять» (нын. глаголь magyarazni): аналогія съ им. Славянь и Нюмиев (Deutsche). См. еще объясненія у Схотпід (Ethnogr., S. 49, пр.); Sayous, Les Origines de l'histoire des Hongrois, Paris, 1874, р. 5, 6.

<sup>4)</sup> Tomašek (рец. накн. Рёслера), Zeitschr. für Oesterr. Gymn. B. XXIII S. 151.

<sup>5)</sup> Roesler, Rom. Stud., S. 158, 159.

родичей  $^1$ ), и что оно имъетъ также прямую связь съ нъкоторыми географическими названіями въ предълахъ Россіи (напр. р. Угра, р. Угринъ въ  $Kn. E. \ I$ .). Предоставляя себъ ниже еще вернуться къ имени Угровъ, переходимъ къ вопросу о народности послъднихъ.

Сравнительно-лингвистическими изследованіями наука пришла уже довольно давно къ признанію финскаго, или боле точно восточно-финскаго (финно-уральскаго) происхожденія Мадьяръ. Это положеніе стало съ некоторыхъ поръ уже общепризнаннымъ и окончательнымъ ея достояніемъ.

Дознано ближайшее родство мадьярскаго языка съ языками пріуральскихъ Вогуловъ и Остяковъ, современныхъ представителей нѣкогда обширнаго финно-угорскаго племени, дознано вмѣ, стѣ съ тѣмъ и существованіе въ этомъ языкѣ (кромѣ другихъ разнородныхъ элементовъ) значительныхъ элементовъ языка муречкихх <sup>2</sup>) народностей, въ близкомъ сосѣдствѣ и подъ непосредственнымъ и сильнымъ вліяніемъ которыхъ когда-то очевидно жили Угры. Эти турецко-татарскія черты въ языкѣ, исторіи и нѣкоторыхъ сторонахъ жизни Мадьяръ сказываются настолько сильно, что есть ученые, считающіе Мадьяръ, ихъ языкъ и древнюю культуру просто результатомъ смѣшенія финно-угорскихъ элементовъ съ турецко-татарскими (Вамбери <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Извёстно, что нынёшняхъ Вогуловъ и Остяковъ Зыряне (и Вотякя) называють до сихъ поръ Jögra, мн. ч. Jögrajass. см. Roesler, ibid., S. 156, пр. 2; Европеусъ; Объ угор. народъ, стр. 1.

<sup>2)</sup> Принимаемъ терминъ «турецкій» вийсто ничимъ не оправдываемаго, изчуже безъ надобности заимствованнаго и странно звучащаго слова «тюркскій».

<sup>3)</sup> Vámbéry. Die primitive Cultur des türko-tatar. Volkes auf Gr. sprachl. Forschungen. Leipz. 1879. По нъсколько отличному отъ другихъ мнънію ак. Куника первобытные Макары (Мадуаг — Мадьяръ) — торкское (т. е. турецкое) или можетъ быть хозаро-торкское племя (бывшее когда-то подъ вліяніемъ какого-то пранскаго племени), которое, подчинивъ себъ многочисленное финское племя, впослъдствіи сохранилось только въ знати и господствующей династіи в приняло языкъ финскій (Ученые Зап. Ак. Н. т. III, 1855, стр. 728—729). Однако наши историческія данныя даютъ, какъ увидимъ, нъсколько мное освъщеніе отношенію турецкой стихін къ финскому племени въ перво-

Понятно, что въ такомъ случаѣ для опредѣленія народности Мадьяръ всего пригоднѣе былъ бы терминъ «турецко-финскаго» народа (въ смыслѣ смѣшенія, а не родства этихъ элементовъ).

Вопросъ о народности Мадьяръ съ давняго времени былъ предметомъ оживленныхъ споровъ и старательныхъ, неутомимыхъ изысканій. Мадьяры съ тёхъ поръ, какъ вошли въ семью европейскихъ народовъ, представлялись взорамъ простыхъ наблюдателей и людей науки — въ высшей степени любопытнымъ явленіемъ. Въ среду стародавнихъ обитателей Европы явился народъ; съ одной стороны успѣвшій скоро развиться въ довольно значительную народность и завоевавшій себѣ видную роль въ системѣ европейскихъ государствъ, а съ другой стороны—совершенно своеобразный по языку и типу, чуждый всѣмъ своимъ сосѣдямъ и вообще всѣмъ народамъ Европы, непомнящій своего происхожденія и родины, однимъ словомъ, казавшійся «безъ роду и племени».

Естественно, съ возрастаніемъ живого интереса къ мадьярской народности, росло и стремленіе къ разрѣшенію этой этнологической загадки. Какъ національные мадьярскіе, такъ и иноземные ученые занимались ею, но разумѣется самихъ Мадьяръ этотъ вопросъ занималь по преимуществу. Путешествія съ цѣлью отысканія слѣдовъ родины и родичей Угровъ начались очень рано (уже въ XIII в.) 1) и продолжались до позднѣй-

бытную эпоху исторіи Мадьяръ. Мы не находимъ основанія къ предположенію именно покоренія Финновъ торкскимъ или хозаро-торкскимъ племенемъ, какъ полагаетъ г. Куникъ.

<sup>1)</sup> См. извъстное сочинение мон. Рихарда: De facto Ungariae Magnae a fratre Richardo etc. (Endlicher, Mon. Arp. p. 248) XIII в., гдъ разсказывается, что Доминиканскіе монахи, узнавъ изъ мадьярскихъ хроникъ о существованіи еще Вемикой Угріи, откуда вышли семь мадьярскихъ вождей со своимъ народомъ, послали путешественниковъ отыскивать на востокъ своихъ языческихъ родичей. Когда это предпріятіе не удалось, кор. Бъла IV снарядилъ другихъ монаховъ и направилъ ихъ черезъ Константинополь. Изъ нихъ только одинъ монахъ Юліанъ достигъ извъстныхъ результатовъ: побываль въ Волжской Болгаріи и нашелъ народъ, говорившій на языкъ, понятномъ для Мадьяръ (Endlicher, ibid., р. 252).

шаго времени 1). Благодаря имъ, мадьярскіе ученые давно пришли къ предположенію своего родства съ нѣкоторыми финеоуральскими племенами. Но долго это мнѣніе встрѣчало съ разныхъ сторонъ отпоръ и горячо оспаривалось очень многими, такъ что временно имъли преобладание различные другие взгляды, въ которыхъ однако, вследствіе недостатка твердыхъ научныхъ основаній у ихъ защитниковъ, господствовали произволь и фантазія. Лишь съ тъхъ поръ, какъ ученые изслъдователи перешли на почву положительнаго филологического анализа мадьярского языка, этотъ вопросъ вступиль въ новый фазись и такимъ образомъ, следуя этимъ вернымъ путемъ, мало по малу достигъ своего нынъшняго удовлетворительнаго состоянія, въ которомъ прежнія гаданія и вполн'є произвольныя предположенія см'єнились добытыми строгимъ изследованіемъ наблюденіями и данными сравнительнаго языкознанія и основанными на нихъ научными выводами. Мы позволимъ себъ вкратцъ изложить существовавше вообще до сихъ поръ взгляды на народность Мадьяръ.

Долго держалось среди Мадьяръ, да и теперь еще не совсѣмъ исчезло убѣжденіе, что они прямые потомки Гунновъ Аттилы <sup>2</sup>) и что на этомъ основано ихъ право на Угрію, какъ

<sup>1)</sup> Такъ, кромъ извъстнаго путешествія Антона Регули, въ 40-ть годахъ (1844—5) было совершено также путешествіе на востокъ (по Россіи) для изслѣдованія мадьярскихъ первобытныхъ жилищъ Ернеемъ: Jerney, Keleti utazása a'magyarok' öshelyeinek kinyomozása végett. 1844—1845,Пештъ 1851, 2 тома. Еще передъ этимъ совершилъ путешествіе въ Азію (въ Тибетъ и къ самымъ границамъ Китая) молодой мадьярскій ученый Чома (Котозі Своща), секлеръ по происхожденію, проникнутый мыслью о гуннскомъ происхожденіи Мадьяръ и искавшій поэтому ихъ родины совершеню въ иныхъ мѣстахъ, чѣмъ Регули. Его постигла несчастная участь. Долго проработавъ въ монастыряхъ Тибета надъ изученіемъ тибетскаго языка, онъ принужденъ былъ совершенно разочароваться въ мысли найти въ немъ указанія на происхожденіе Мадьяръ. Предпринявъ послѣ этого еще путешествіе къ границамъ Китая, онъ въ 1841 г. умеръ въ дали отъ родины, ничего ровно не достигнувъ и не открывъ. — Въ послѣднее время пріобрѣлъ большую извѣстность своими путешествіями на востокъ Вамбери (Vámbéry), спеціалистъ турецко-татарскихъ языковъ.

<sup>2)</sup> Племя Секлеровъ (въ юговосточномъ углу Трансильваніи) до сихъ поръглубоко уб'єждено, что оно происходить отъ Гунновъ Аттилы; это митеніе держалось и въ наукт, и подтвержденіе ему видёли въ какихъ-то яко-бы зучно-

на гуннское наследіе. Эту сказку съ подобающими прикрасами передали между прочимъ въ своихъ фантастическихъ повъствованіяхъ среднев вковые мадьярскіе хронисты (Анонимъ, Симонъ Кеза, Турочъ), и она такъ полюбилась ихъ соотечественникамъ, что и до сихъ поръ многимъ изъ нихъ не легко съ нею разстаться 1). Были ученые, которые даже тратили много времени и труда на отысканіе для нея основаній въ исторіи и на сообщеніе ей научной подкладки <sup>9</sup>). Однако о существованів какого-бы то ни было историческаго основанія для такого взгляда не можеть быть рычи 3). Насъ можеть интересовать лишь вопросъ о томъ, какъ возникла эта сказка, и какъ она попала въ мадьярскія хроники: родилась-ли она среди самихъ Мадьяръ или была откуданибудь заимствована ими? Если допустить первое, то оно могло произойти конечно только на почвѣ Угріи, гдѣ смутные воспоминанія о Гуннахъ и Аттиль еще пожалуй могли жить коегдъ въ эпоху мадьярскаго погрома, однако и это послъднее подлежить еще большому сомнънію. Гораздо правдоподобнье мные Гунфальви, который, обстоятельно разобравь этотъ вопросъ, пришелъ къ убъжденію, что это гунно-мадьярское сказаніе могло быть только заимствовано извить, и притомъ ни откуда болбе, какъ изъ ильмецких источниковъ, а

секлерским надписях, виденных въ XVII в. мадыярскими учеными въ некоторых церквах Трансильваніи, см. Sayous, ibid., р. 29; Rambaud, L'Empire Grec, р. 347; Toldy, Culturzustände der Ungern vor d. Annahme des Christenthums, Sitzgsber. d. Wien. Akad. d. W., V Bd. 1850, S. 14—15. Опроверженіе гуннскаго происх. Секлеровъ у Hunfalvy, ibid. S. 200—203, и въ спеціальной его статъ Секлеры. Отвёть на скиео-гуннское происхожденіе Секлеровъ», Budapest, 1880.

<sup>1)</sup> Такъ, еще недавно явилось на французск. яз. сочиненіе мадьярскаго автора—о происхожденіи Гунновъ, въ которой родство Мадьяръ съ Гуннами признается фактомъ, неподлежащимъ никакому сомнѣнію: Föld váry, Les ancètres d'Attila, étude historique sur les races scytiques, Paris, 1875.

<sup>2)</sup> За родство Мадьярь съ Гуннами стояли: Pray, Katona, Kornides, Engel, Dankowski, потом. Fessler, Toldy и др. См. С zörnig. Ethnogr., S. 45 Cassel. Magyar. Alterthüm. Berl. 1848, S. 1—70. Sayous, p. 28, 29 etc.

<sup>3)</sup> Уже 30 леть тому назадъ противъ гуннскаго происхожденія Мадьяръ решительно возсталь Кассель (Mag. Alt.) (после Шлецера).

никакъ не изъ греческихъ или латинскихъ. Онъ полагаетъ, что итмецкое духовенство во время распространенія западнаго христіанства у Мадьяръ — первое познакомило ихъ съ Аттилой и Гуннами, такъ какъ только у Нёмцевъ были въ большомъ ходу сказанія о Гуннахъ 1). Помимо своей научной несостоятельности, сближеніе Мадьяръ съ Гуннами, съ цёлью опредёленія народности первыхъ, не можеть ни къ чему повести уже потому, что происхожденіе самихъ Гунновъ представляетъ пока неразрёшимую загадку — вслёдствіе абсолютнаго отсутствія какимъ-бы то ни было положительныхъ данныхъ для ея рёшенія (напр. остатковъ языка) 2). Мы можемъ только предполагать, что гуннская орда была сбродомъ разныхъ кочевыхъ элементовъ какъ монгольскаго и турецкаго, такъ вёроятно и финскаго племенъ.

Изъ другихъ многочисленныхъ взглядовъ прошлаго времени и начала нынѣшняго столѣтія любопытны сближенія мадьярскаго языка со славянскимъ (Bochart), съ еврейскимъ (Töppelt, Otrokocsi (к. XVII в.) з), съ нѣмецкимъ (Benkö), наконецъ съ турецко-татарскими (Pray, Kollar, Gebhardi, Schott, Fessler); были даже ученые, производившіе Мадьяръ отъ Мидянъ (Valentin Kiss) и отъ Пареянъ (Fejér) з). Среди всѣхъ этихъ мнѣній конечно нанбольшаго вниманія заслуживаетъ предположеніе о турецкомз происхожденіи Мадьяръ. Въ началѣ нынѣшняго вѣка Фесслеръ зыступилъ рѣшительнымъ его защитникомъ, страстно нападая на финскую теорію, число сторонниковъ которой постепенно увеличивалось. Дѣля всю турецскую группу народовъ на

<sup>1)</sup> Hunfalvy, Ethn v. Ung. S. 129-200.

<sup>2)</sup> Hunfalvy, S. 252, 253.

<sup>3)</sup> Мићије о родствъ мадыярскаго языка съ серейскимъ было долго господствующимъ въ средъ прежинхъ мадыярскихъ филологовъ, начиная съ автора первой мадыярской грамматики Іоан. Сильвестра (Pannonius): Grammatica Hungaro-Latina, 1539. О старъйшихъ мадыярскихъ грамматическихъ трудахъсм. подробно въ статъъ Гунфальви «Die Ungarishe Sprachwissenschaft». Liter. Berichte aus Ungarn, I B., I H. (1877) S. 75 и слъд.

<sup>4)</sup> Cassel, S. 74-75. Cps. Czörnig, ibid. S. 47-48.

<sup>5)</sup> Fessler, Gesch. S. 184 u cata.

двѣ вѣтви — восточную и западную, онъ причисляль къ послѣдней Мадьяръ вмѣстѣ съ Печенѣгами и Узами. Въ своемъ мнѣніи онъ между прочимъ опирался на то, что византійцы называли Мадьяръ «Турками». Разумѣется, такое основаніе, въ виду отсутствія другихъ—болѣе существенныхъ, не можетъ имѣть силы. Старанія Фесслера доказать турецкое происхожденіе Мадьяръ не имѣли успѣха, и мнѣніе большинства все также склонялось въ нользу финно-угорской теоріи 1).

Не болъе (если еще не менье) успъха имъль въ 40-хъ годахъ извъстный изследователь мадьярскихъ древностей Кассель, который тоже вооружился противъ финской теоріи, хотя уже не рѣшился отвергать значительнаго сходства языковъ мадьярскаго и нъкоторыхъ финскихъ. Онъ исходиль изъ той мысли, что всъ предшествовавшія ему работы, посвященныя доказательствамъ ближайшаго родства этихъ языковъ, не имъють достаточно научнаго характера (что впрочемъ тогда и было справедливо) и что въ основаніи ихъ лежить въ большинств случаевъ предезятая мысль. Кассель съ своей стороны пытается (но весьма неудачно) на основаніи разбора матеріала, представляемаго мадьярскимъ словаремъ, доказать родство первоначального мадьярского языка съ индогерманскими; при этомъ въ своихъ этимологическихъ сопоставленіяхъ онъ пользуется для сравненія языками латинскимъ и греческимъ, но присоединяетъ къ нимъ еще и еврейскій, никакими научными соображеніями не мотивируя однако этого выбора. Онъ оговаривается впрочемъ, что отнюдь не думаетъ отказывать мадьярскому языку въ собственныхъ своеобразныхъ элементахъ, но что его задача - отыскать въ немъ «черты родства съ великими типами языковъ всего міра» 2). Понятно, что взглядъ Касселя не могъ найти себъ отголоска въ ученомъ міръ, такъ какъ онъ ужъ вовсе не былъ

<sup>1)</sup> Сильно вооружался противъ этого взгляда, между прочимъ, даровитый, но рано умершій ученый Auguste de Gérando въ своемъ сочиненія De l'origine des Hongrois (Paris, 1844); въ немъ впрочемъ слышенъ отголосокъ мадьярскихъ предубъжденій.

<sup>2)</sup> Sel. Cassel, S. 85.

построенъ на твердой и д'єйствительно научной почв'є, котя самъ этотъ ученый, сознавая всю трудность вопроса <sup>1</sup>), старался отнестись къ нему съ подобающею осторожностью и строгостью. Посл'є него финская теорія продолжала по прежнему привлекать къ себ'є все бол'єе и бол'єе посл'єдователей.

Выше уже было упомянуто, что мысль о родствѣ мадьярскаго языка съ языками финскаго племени возникла очень рано. Уже въ XIII в. путешественники-миссіонеры натолкнулись на нѣкоторыя пріуральскія финскія племена за Волгой и за Камой, говорившія на нарѣчіяхъ, близкихъ и понятныхъ для мадьяра <sup>2</sup>). Отсюда и ведутъ свое начало догадки о башкиро-угорскомъ и финскомъ происхожденіи Мадьяръ <sup>8</sup>).

Не удивительно, что сначала на это открытіе не было обращено должнаго вниманія: наука еще долго не была въ состояніи оцієнить его. Только въ XVI в. было серіозно пущено въ ходъ мнісніе о финскомъ происхожденіи Мадьяръ. Въ XVII в. первый, обратившій вниманіе на сходство языкова мадъярскаго и финскаго, быль, сколько извієстно, знаменитый славянинъ-педагогъ Амосъ

<sup>1)</sup> Ibid. S. 81, 82 и саъд.

<sup>2)</sup> Эти путешественники были: Доминикан. монахъ Юліанъ, отправленный съ другими монахами при кор. Бель IV для отысканія на дальнемъ востокъ «Великой Венгріи» (ок. 1237 г.); затьмъ монахи Плано-Карпини, посланный къ Татарамъ папой Иннокентіемъ IV (1246) и Рубруквисъ (Ryisbrock), посланный туда же французскимъ королемъ Людовикомъ IX (въ 1252 г.). Разсказъ о путешествіи монаха Юліана былъ найденъ піаристомъ Дезериціемъ (Desericius) въ 1745 г. въ ватиканской библіотекъ въ Римь, и извъстіе о немъ появилось въ его большомъ сочиненіи «De Initiis ac Majoribus Hungarorum», изданномъ его другомъ (Martin Biró) въ Офенъ въ 1748, 1753 гг. Впрочемъ самого автора открытіе это не навело на путь истины; онъ ведетъ свочихъ соотечественниковъ по той же избитой дорожкъ—отъ Гунновъ, и не допускаетъ ихъ родства съ Финнами. (См. упомянутую статью «Die ungar. Sprachwissenschaft», S. 84).

<sup>3)</sup> Въ XV в. молва о существованіи на сѣверовостокѣ Россіи племени, говорящаго на языкѣ, сходномъ съ мадьярскимъ, была сильна въ Угріи при Матвѣѣ Корвинѣ, который собирался даже отправить людей для собранія свѣдѣній объ этомъ племени. Въ XVI в. нѣмецкій посолъ и извѣстный путепиственникъ по Россіи Герберштейнъ въ своемъ описаніи Россіи (Rerum Moscovitarum Commentarii, 1556) сообщаеть о землѣ «Югаріи», изъ которой де происходять Угры и гдѣ говорять на языкѣ, понятномъ для Мадьяръ.

Коменскій <sup>1</sup>) Однако современное ему языкознаніе не воспользовалось этимъ наблюденіемъ. Тёмъ не менёе мнёніе о родствё
Мадьяръ съ Финнами стало повторяться съ тёхъ поръ уже чаще,
и къ началу слёдующаго (XVIII) вёка оно является уже довольно
распространеннымъ <sup>2</sup>). Въ теченіе XVIII в. оно получило новое
подкрёпленіе вслёдствіе путешествія на дальній сёверъ (для наблюденія за прохожденіемъ Венеры въ 1769 г.) двухъ ісзуитовъастрономовъ (Махітійіап Hell и Іон. Sajnovicz), которые въ
языкѣ Лапландцевъ нашли много сходнаго съ мадьярскимъ <sup>3</sup>), а
затёмъ было возведено Шлёцеромъ и другими учеными <sup>4</sup>) на

<sup>1)</sup> Амосъ Коменскій имёль случай познакомиться съ финскимъ языкомъ въ Швеціи, куда быль приглашенъ для организаціи школьнаго дёла. Мадьярскій языкъ онъ узналь позднёе въ г. Шарошъ-Патакі (Sáros-Patak), гді онъ преподаваль (до 1657) по приглашенію Сигм. Ракоци (Rácóczi). Такимъ образомъ знаніе того и другого языка привело его къ наблюденію ихъ сходства. См. упом. ст. Гунфальви, въ Liter. Ber. aus Ung. I B, S. 80; срв. Mailáth. Gesch. d. Magyaren, I B. Regensb. 1852, S. 1.

<sup>2)</sup> Его держались Olav Rudbeck въ Specimen usus linguae Gothicae etc; addita analogia linguae Gothicae cum Sinica, nec non Finnicae cum Ungarica, Upsal. 1717; Matthias Bél «De veteri literatura hunno-scythica exercitatio», Leipz. 1718; Strahlenberg. Das Nord- und östliche Theil von Europa und Asia etc., Stockholm, 1730 и проч.

<sup>3)</sup> Сочиненіе второго (Сайновича) появилось подъ заглавіємъ: «Demonstratio, idioma Ungarorum et Lapporum idem esse», Наfniae, 1771. Еще до этого путешествія нашъ геніальный Ломоносовъ (въ 60-хъ годахъ) прямо и рѣшительно высказался въ пользу этого мвѣнія. «Сильная земля Венгерская, говорить онъ, хотя отъ здѣшнихъ Чудскихъ областей отдѣлена великими Славянскими государствами, т. е. Россією и Польшею; однако не должно сомнѣваться о единоплеменстве ел жителей съ Чудью, разсуднез одно молько сходство ихъ языка съ Чудскими діалектами. Что подкрѣпляется еще ихъ выходомъ изъ сторонъ, гдѣ и по нынѣ Чудскія поколѣнія обитаютъ, ихъ остатки». См. Дгевняя Россійская Исторія, Сочин. Ломоносова, т. ІІІ изд. 2, Спб. 1850, стр. 112. срв. В. И. Ламанскаго, Столѣтняя память М. В. Ломоносову, Спб. 1865, (2 изд.) стр. 57.

<sup>4)</sup> Schlözer, Allgem. nordische Geschichte (Halle, 1771), S. 306. Шлёцеръ по собственному свидётельству, воспользовался въ своемъ трудё между прочимъ сборникомъ словъ, собранныхъ ак. Фишеромъ у инородцевъ въ Сибири. Фишеръ совершилъ большое путешествіе по Сибири, и въ 1768 г. была издана его «Sibirische Geschichte», въ которой онъ воспользовался матеріаломъ, въ свою очередь собраннымъ ак. Мюллеромъ въ Сибири (см. Исторія Импер. Академіи Наукъ Пекарскаго, т. I (1570), стр. 630—632). О родствъ мадъярскаго языка съ финскимъ ак. Фишеръ высказался въ ст. «De origine Ungro-

степень почти несомнѣннаго положенія. Наконецъ съ половины нашего столѣтія 1), послѣ богатаго результатами путешествія мадьярскаго ученаго Антона Регули къ Финнамъ, въ Швецію, сѣверную Россію и на Уралъ 2), послѣ изслѣдованій финскаго ученаго путешественника Кастрена 3) и особенно въ послѣд-

rum» въ его Quaestiones petropolitanae, изд. Шлёцеромъ въ 1770 г. въ Гёттингень.—Pray. Dissertationes historico-criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum, Vindob. 1774; Müller. Sammlung russisch. Gesch. (1732—1765) В. III; Надег, Neue Beweise der Verwandschaft d. Ungarn mit den Lappländern, Wien, 1794. Наконецъ особенно тщательно, впервые съ грамматической точки зрънія, вопросъ быль разобранъ мадьярскимъ ученымъ Sam. Gyarmathi: Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Finnicae originis grammatice demonstrata, Göttingae. 1799. Также Révai, авторъ мадьярск. грамжатики (1808, 1806).

<sup>1)</sup> Еще въ 1887 году, впрочемъ, проницательный нъмецкій изслъдователь Цейсъ высказался уже совершенно опредъленно и ръшительно по этому вопросу: «Die Sprache der Ungern ist, wenn sie in ihren Formenbildungen auch viel Eigenthümliches zeigt, und hierin sich als besonderer Zweig ihres Stammes verräth, ihrem Stoffe nach finnisch, und die finnische Abstammung der Ungern ist dadurch ausser Zweifel gesetzt». Zeuss, Die Deutschen etc. S. 746. У насъ въ то же время О.И. Сенковскій говориль о несомнённо финскомъ происложденіи Мадьяръ и о ихъ ближайшемъ родстве съ Вогулами. См. въ экцивлопедич. слов. Плю шара подъ словомъ «Венгры», Спб. 1837, т. ІХ, стр. 344—345; 359—360.

<sup>2)</sup> Впрочемъ Регули, признавая ближайшія связи языка мадьярскаго съ финскими (особенно вогульскимъ и остяцкимъ), отводилъ ему всетаки самостоятельное мъсто въ семь урало алтайских изыковъ, подраздъляемой имъ на вътви: манжурскую, монгольскую, турко-татарскую, самоъдскую, финскую и мадьярскую. См. замътку о трудахъ Регули, «Географ. Извъстія». Спб. 1850, стр. 432-436. Путешествіе Регули, совершенное при сод'яйствіи С.-Пет. Имп. Ак. Н., продолжалось отъ 1839 до 1846. Особенное внимание онъ посвятилъ Вогуламъ и Остякамъ, но также дълалъ свои наблюденія и у Мордвы, Черемисовъ и Чувашей. Онъ составиль также карту съверной части Урада, которую предложилъ вниманію Русск. Географ. Общества. Замічанія его на эту карту въ его письмъ къ акад. Кеппену. См. Записки Русс. Географ. Общ., Спб. 1849 г. ки. III, стр. 159—175. Обработка и изданіе богатаго матеріала, собраннаго Регули, (по случаю его ранней смерти) была поручена Венгерской Академіей Наукъ двумъ ученымъ Гунфальви и Буденцу, которые (нач. съ 1864 г.) издали рядъ монографій, — первый преимущественно въ области языка в этнографія Вогуловъ и Остяковъ, а второй – Чувашей, Черемисовъ и Мордвы.

<sup>3)</sup> Кастренъ, соединявшій съ глубокими познаніями и филологическими способностями изумительную энергію и постоянство въ стремленіямъ, оказаль неисчислимыя услуги наукъ своими изслъдованіями на съверъ Россіи и въ Сибири—надъ этнографіей и языками финскихъ племенъ. Ради неутоми-

нія десятильтія финская теорія окончательно одержала верхъ надъ всьми остальными, конечно, прежде всего, благодаря успыхамъ сравнительно-лингвистическихъ изслыдованій и строгому примыненію послыднихъ къ опредыленію состава и строя мадьярскаго языка 1).

Итакъ если Мадьяры, по языку своему, принадлежать къ финской группъ народовъ, то — само собой разумъется — они при-

маго преследованія научных в целей онъ поплатился здоровьемъ и очень рано (38-ми леть) кончиль свою трудовую и страдальческую жизнь. Изъ сочиненій его особенно заслуживають упоминанія: Nordische Reisen und Forschungen, куда вошли многія его изследованія: Versuch einer Ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichniss v. Al. Castrén, S.-Petrsb. 1849; диссертація его: «De affixis personalibus linguarum altaicarum», Helsingf. 1850 и друг О финскомъ происхожденіи мадьярскаго языка—см. его Предисловіє къ названной Остяцкой Грамматике, где онъ говорить, что его изследованія «довольно подтверждають мнёніе о близости языковъ вогульскаго и остяцкаго съ мадьярскимъ»; также см. его Ethnolog. Vorlesungen, S.-Pburg, 1857, S. 129. Переводъ Путешествій Кастрена въ «Магаз. землеведенія и путеш.», т. VI, кн. 2 (М. 1860). О Кастрене см. Вестинкъ Импер. Русск Геогр. Общ. 1853, ч. VII, стр. 100—133.

1) Кром'в упомянутых в уже сочиненій, еще Klaproth, Asia Polyglotta, Paris. 1823, p. 190; Donner (Vergleichendes Wörterbuch der finnischugrischen Sprache, Helsingfors, 1874). Budenz (Magyar-Ugor összehasonlító szótár, Pesth, 1873); Hunfalvy, Die Herkunft der Magyaren (Pesth-Ofener Revue, 1864, XIX). Oba noсавдніе ученые издавали матеріалы, собранные путешественникомъ Регули. Изъ финскихъ ученыхъ способствовали своими трудами филологической разработкъ финскихъ наръчій и финской этнографіи, кромъ Кастрена, еще ак. Шегренъ, см. Sjögrén's Gesammte Schriften, B. I. Historisch-ethnograph. Abhandlungen über den finn.-russ. Norden, S.-Petb. 1861. (См. перечень его сочиненій, Учен. Зап. Ак. Н., т. III, стр. 569. О немъ въ Жур. М. Н. Пр. ч. LXXXVI, отд. V, 1-8), а въ новъйшее время особенно Альквистъ, совершившій два путешествія по съверной Россіи и западной Сибири (у Вогузовъ и Остяковъ въ 1854-1858 г., и въ 1877). Его описаніе путешествія издано на финск. яз. въ Гельзинго. въ 1859 г. (краткія изв'єстія въ бюллетеняхъ Академіи Наукъ); garte: Ethnographische Schilderung der Wogulen, S.-Petb. 1858; Versuch einer Mokcha-Mordwinischen Grammatik, S.-Petb., 1861.; еще важвы его труды: «Die Kulturwörter der Westfinnisch. Sprachen, v. Aug. Ahlquist, Helsingf., 1875 (cm. рецензію Л. Н. Майкова, Ж. М. Н. Пр. 1877, іюнь, іюль, декабры); Ueber die Sprache des Nord-Ostjaken, Abth. I, Hels., 1880 г. Въ области изследованій надъ географ. номенклатурой съверной Россіи много потрудился Европеусъ (въ указан, уже монографіяхъ). Въ историческомъ отношеніи важно соч. гельзингф. професс. Koskinen (псевдон. Форсмана) «Finnische Geschichte von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart», Leipzig, 1874.

надлежать къ ней и по происхожденію, равно какъ и по первоначальному своему типу и по первобытной культурф. Это достовърно; но не следуеть однако забывать, что мадьярскій языкъ, какъ доказываетъ его научная разработка, заключаетъ въ себъ много и такихъ элементовъ, которые съ финской основой не имъютъ ничего общаго и очевидно привнесены въ него извић. Это обстоятельство было главною причиной появленія въ разное время столь различныхъ мнѣній о происхожденіи мадьярскаго языка. Помимо элементовъ славянскаго, немецкаго и другихъ индо-европейскихъ, существование которыхъ для каждаго вполнъ ясно, какъ результатъ достовърныхъ историческихъ фактовъ (международнаго общенія), есть въ немъ и еще значительный посторонній элементь. Это — элементь турецкій, который во всёхь вопросахъ, касающихся мадьярскихъ древностей, имфеть первостепенное значеніе, такъ какъ онъ, по многимъ соображеніямъ, могъ въ значительной мъръ проникнуть въ мадьярскій языкъ уже въ древивищій періодъ жизни Мадьяръ, на мъстъ ихъ первоначальной родины 1); а это естественно ведетъ насъ къ заключению, что турецкій элементь должень быль играть не последнюю роль въ образованіи мадьярскаго народнаго типа и характера (посредствомъ кровнаго смѣшенія), въ древнѣйшихъ судьбахъ и первобытной культур' Мадьяръ. Преувеличивая этотъ элементь, нъкоторые ученые находили даже возможнымъ считать Мадьяръ въ корить народомъ турецко-татарскимъ, подвергшимся когда-то сильному вліянію жившихъ въ близкомъ сосъдствъ съ нимъ финскихъ племенъ. Мы видъли однакоже, что этотъ взглядъ не могъ выдержать научной критики. Итакъ теперь уже окончательно установилось единственно истинное мибніе, что Мадьяры или Угры представляють собою отрасль финскаго (или по новъйшему болье общему термину - фенскаго) семейства народовъ (въ свою очередь составляющаго часть великой туранской семьи) и принадлежать къ его восточной, такъ называемой угорской вът-

<sup>1)</sup> Cps. Fessler-Klein, Gesch. v. Ung. Leipz., 1867, S. 40.

ви, занимавшей нѣкогда большія пространства сѣверовосточной Россіи и сопредѣльную азіатскую территорію; ихъ ближайшіе родичи суть нынѣшніе представители этой вѣтви, остатки древней «Югры»: прежде всего Вогулы и Остяки, а затѣмъ на второмъ планѣ—Пермяки, Зыряне и Вотяки; наконецъ Черемисы и Мордва 1).

Здѣсь кстати будеть еще вернуться къ вопросу объ именахъ «Мадьяры» и «Угры».

И то и другое имя уже нашло себѣ толкованіе посредствомъ звуковъ финскихъ нарѣчій. Въ новѣйшее время было сдѣлано наблюденіе, что имена большинства финно-алтайскихъ народовъ дѣлятся на двѣ группы: одни называютъ себя «людьми земли» (какъ-бы «туземцами»), другіе—«людьми воды», причемъ во многихъ случаяхъ это обозначеніе воды стало собственнымъ именемъ рѣки, на которой живетъ то или другое племя 2). Имя Мадъяръ, по мнѣнію Рёслера, относится къ первой категоріи 3). Оно тождественно съ Мегерой (Μεγέρη) Константина Багрянороднаго и съ средневѣковою форм. Модегі, а въ этихъ формахъ еще можно узнать «людей земли», ma-ger, ибо kär значитъ по вогульски человъть (срв. мад. gyer-m-ek, дитя, такъ что ma-gyermek значило бы по-мадъярски «дитя земли» 4), а та — весьма распространенное у Финновъ обозначеніе земли. Рёслеръ, который приводить это объясненіе, высказываетъ предположеніе, что и

<sup>1)</sup> Такъ смотрять нынё на свою народность и всё лучшіе новейшіе мадьярскіе ученые; особенно потрудился въ этой области Гунфальви, извёстный знатокъ мадьярскаго языка и этнографіи. Его сочиненія: A Vogul Föld ès пер (Земля и народъ Вогуловъ), Pest, 1864 (матеріалъ почерпнуть изъ путе-шестія Ант. Регули); Die Herkunft der Magyaren, 1864 (Budapesti Szemle); A Kondai-Vogul Nyelv (языкъ Конда-Вогуловъ), 1872; Az északi osztják nyelv (языкъ сѣверныхъ Остяковъ); затѣмъ Ридль (Riedl, Magyar. Gramm. W. 1858), Буденцъ и друг.

<sup>2)</sup> Къ первому разряду относятся названія: Mamies (Эсты), Ma-Kum (Вогулы), Mur-ma (Мурома), въ которыхъ та=земля. Ко второму: Wut-mort (Вотяки), Mord-wa (Мордвины) и друг., гдѣ wa, wu=вода. См. Roesler, R. S., 158—9.

<sup>3)</sup> Roesler, S. 158-9.

<sup>4)</sup> Cps. Fessler-Klein, S. 45.

«Угры» есть, можеть быть, также мадьярское названіе, въ которомъ скрывается тотъ же корень даг (человъкъ 1), и притомъ первоначальное (общее) для всего народа, тогда какъ «Мегера» называлось только одно изъ семи мадьярскихъ племенъ 2). Томашекъ находить более целесообразнымъ объяснять имя Мадьяръ изъ самого мадьярскаго языка и указываеть на слова magas, высокій, тед, спина, хребеть (въ родств'ь съ уйгур. тад'и, возвышеніе, самовд. така, тодо, так, спина), такъ что для Мадьяръ получается значеніе «горцевъ» (жителей Уральскаго хребта <sup>8</sup>). Г. Куникъ, не отрицая возможности финскаго производства слова «Мадьяръ», предпочитаетъ однако объясненіе, что первоначально «Мадаг» было только турецкимъ, спеціальнодинастическимъ названіемъ 4). Далье, относительно имени Мадьяръ существуетъ предположение о его родствъ съ именемъ Башкирг. Дело въ томъ, что средневековые мусульманские писатели, употребляющие довольно редко имя Мадьяръ въ форме «Моджгаръ» и еще ръже въ формъ «Унгаръ» (Хункаръ), въ большинствъ случаевъ называютъ Мадьяръ Башкирами. Имя послёднихъ встречается у нихъ въ довольно разнообразныхъ формахъ: у Масуди — Баджгардъ5), у Эль-Балхи — Башджардъ, у Якута—Башгирдъ, Башджердъ, у Казвини—Башгартъ и т. д. 6).

<sup>1)</sup> Во всякомъ случав эта этимологія болье удачна, чымъ та, которая производить имя Угровъ изъ славян. яз. и сближаєть его съ корн. гор. (гора), такъ что Угры значило-бы «обитатели горъ», гораки, верховинцы.

<sup>2)</sup> По миѣнію Рёслера, изъ этого племени Метера—произошель Арпадъ со своей династіей, и благодаря особенному уваженію, которымъ поэтому пользовалось это племя, имя его было перенесено на всю народность. Roesler, S. 159.

<sup>3)</sup> Tomašek, Zeitschr. für Oesterr. Gymn. B. XXIII, S. 151.

<sup>4)</sup> По его мивнію, династія Мадьяръ была первоначально *турецкая*, почему и византійцы называють Мадьяръ «Турками». См. Извъстія Ал-Бекри и друг. авторовъ о Руси и Славянахъ, т. І, Спб. 1878, стр. 109 (также въ «Учен. Зап. И. А. Н.», III т. стр. 728).

<sup>5)</sup> У Масуди есть еще имя одного племени «Yadjni», въ которомъ нѣкоторые (Френъ) думали видѣть Мадьяръ. См. Брунъ, Черноморье, II, стр. 328.

<sup>6)</sup> Хвольсонъ, Извъстія о Хозарахъ и пр. Ибн-Даста, Спб. 1869, стр. 103— 107. Срв. eme: Dorn, Auszüge aus vierzehn morgenländ. Schriftstellern, Bulletin de l'Academie Impériale des S. d. S.-Petersb., T. XVIII, p. 303.

Сопоставление этихъ формъ съ формами имени «Мадьяръ» у арабскихъ писателей (Моджгаръ, Мадшаръ) привело некоторыхъ ученыхъ, правда, къ довольно смълому предположенію объ общема происхождении этихъ названій, но не совсьмъ невъроятному, если имъть въ виду близость Мадьяръ къ древнимъ Башкирамъ, о чемъ свидетельствують уже вышеупомянутые путешественники XIII в. Въ этомъ смыслѣ впервые высказался Клапротъ 1); изъ нашихъ ученыхъ такого мибнія держится также г. Хвольсонъ, по словамъ котораго<sup>2</sup>) наиболье древняя (намъ извыстная) форма имени Башкиръ—«Баджардъ» (по Масуди) измѣнилась двоякимъ об разомъ: на восток в она обратилась черезъ посредствующія формы Башгардъ, Башкардъ, Башкартъ и т. д. въ Башкиръ, а на западъ-всятьствие возможнаго перехода б въ м, и отпаденія конечваго d, образовалась форма Маджгаръ, потомъ Маджаръ и Мадьяръ 3). Наконецъ есть и еще объясненіе: Гунфальви пытался отождествлять кор. mog съ кор. ouig, jog, являющимся въ имени Уйгуры, Угры, и заключающемъ въ себъ понятіе «союза», «общины»; такое объяснение признаеть следовательно и тождественность именъ Мадьяры и Угры 4). Однако намъ такое толкованіе кажется натявутымъ.

### 2. Первонечальная родина Мадьяръ.

Одинъ изъ темнѣйшихъ вопросовъ мадьярскихъ древностей есть безъ сомнѣнія вопросъ о первоначальныхъ жилищахъ Мадьяръ 5). Мы разумѣемъ при этомъ не первобытную ихъ колыбель

<sup>1)</sup> Klaproth, Tableaux historiques de l'Asie, Paris, 1826, p. 275; Asia polyglotta, S. 189. Также ак. Фишеръ «Sibirische Geschichte, I T. Einleitung, S. 127; Castrén, Ethnolog. Vorlesungen über die Altaisch. Völker, S. Petersb.. 1857, S. 131.

<sup>2)</sup> Хвольсонъ, тамъ же, стр. 114 и предыд.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Такое объясненіе допускаеть и Рёслеръ. Rom. Stud., S. 159.

<sup>4)</sup> См. Sayous, Les origines etc. p. 6. Съ Гунфальви согласенъ и Ujfalvy въ соч. «Les migrations des peuples» etc., Paris, 1873.

<sup>5)</sup> Неудивительно, что 100 л'єть тому назадъ изв'єстный датскій историкъ Сумъ могь сказать: «Отысканіе древн'єйшаго м'єстопребыванія Мадьяръ есть,

въ Азіи, стоящую конечно за предёлами нашего историческаго кругозора, а мѣста жительства Мадьяръ непосредственно передъ достовѣрнымъ выступленіемъ ихъ на историческое поприще, ту страну, которую они оставили, какъ кажется, въ началѣ IX в., вынужденные безъ сомнѣнія обстоятельствами искать счастья и новой родины на западѣ.

Мѣстоположеніе этой страны едва-ли было бы вообще опредълимо, еслибъ пришлось основываться лишь на скудныхъ намёкахъ о ней исторіи, на фантастическихъ и сбивчивыхъ о ней сказкахъ у средневъковыхъ мадынрскихъ хронистовъ. Но къ счастью, сравнительное языкознаніе, давшее возможность рѣшить вопросъ е происхождении Мадьяръ, приходитъ на помощь и въ настоящемъ случав. Признаніе финно-угорскаго происхожденія Мадьяръ бросаеть значительный свъть на древнія ихъ жилища, на ихъ прародину (если не считать ихъ колыбели — центральной Азін, в фроятно, Пріалтайских в краевъ). Изъ нашего предыдущаго разсмотрвнія вопроса о народности Мадьяръ уже достаточно ясно, где приблизительно следуеть искать древнейшія ихъ жилища. Мадьяры входили въ составъ восточной, угорской вътви финскаго племени, следовательно они и жили некогда въ географическихъ предълахъ этой вътви, а именно гдъ-то на съверовостокъ Россіи, по объимъ сторонамъ съвернаго Уральскаго хребта, гдъ жила наша древняя, несометьно съ ними тождественная по имени и происхожденію Югра 1), и гдѣ теперь живуть ихъ бли-

можетъ быть, одна изъ труднѣйшихъ задачъ во всей исторіи среднихъ вѣковъ, о которой теперь я еще не осмѣливаюсь сказать чего-либо рѣшительнаго». «Историческое разсужденіе о Пацинакахъ или Печенѣгахъ» Сума, перев. съ датск. Сабинина. Чтенія въ Общ. Ист. и Др., М. 1846, № 1.

<sup>1)</sup> О мѣстахъ жительства Югры см. Барсовъ, Географія Начальной Лѣтописи (Варш., 1873), стр. 52—54; также А.Б....ъ (Бушенъ), Опытъ изслѣдованія о древней Югрь. Вѣстникъ Императорскаго Русск. Географич. Общ. 1855, ч. XIV, Спб., стр. 167—186. Здѣсь авторъ проводитъ историческую связь (въ его время еще не всѣми окончательно дознанную) между Уграми (Мадьярами) и Югрою или Угрою Нестора, стараясь опредѣлить путь Угровъ съ Урала на Дунай. Неясность и сбивчивость извѣстій, еще не провѣренныхъ строгою критикой, не могли не отразиться на этой попыткѣ.

жайшіе родичи — Вогулы, Остяки и прочіе остатки когда-то многочисленнаго угорскаго народа. Когда и какимъ путемъ Мадьяры со своими одноплеменниками пришли сюда — мы сказать не можемъ, да намъ здѣсь и неумѣстно было бы останавливаться на этихъ пока неразрѣшимыхъ вопросахъ¹). Достовѣрно одно: до своего вторичнаго странствованія на западъ Угры составляли часть многочисленныхъ и широко распространившихся финскихъ обитателей сѣверовосточной Европы и смежныхъ азіатскихъ странъ.

Изученіе слідовъ финскаго населенія въ разныхъ краяхъ сіверной Россіи и містныхъ нерусскихъ географическихъ названій уже давно доказало, что большая часть сіверной половины Россіи, т. е. не одні только сіверныя, но и нікоторыя среднія губерніи (Владимірская, Московская и др.) были нікогда, въ глубокую древность, заселены финскимъ народомъ (Чудою въ общемъ знач.), который впослідствій, съ наплывомъ славянскаго населенія, частью быль отгісненъ даліс на сіверъ и востокъ, частью же обрусіль. Въ новійшее время дознано, что этотъ финскій или фенскій народъ (какъ его нікоторые называють въ отличіе отъ финскаго въ тісномъ смыслі, уже въ ту отдаленную пору, о которой идеть річь, какъ и теперь, ділился на дві большія групны: западную или собственно финскую и восточную или угорскую.

<sup>1)</sup> Нѣкоторые ученые полагали, что Угры были увлечены изъ глубины Азіи общимъ потокомъ великаго переселенія народовъ, сначала прямо на западъ, къ берегамъ Каспійскаго моря (откуда будто-бы частица ихъ проникла на сѣверъ отъ Кавказск. горъ, на р. Куму: мнимое существованіе здѣсь Мадьяръ!), а затѣмъ всею массою двинулись на сѣверъ, вдоль Урала и Волги. Вѣронтность такого движенія Мадьяръ представляюсь особенно тѣмъ писателямъ, которые стояли за ихъ турецкое происхожденіе. См. Fessler, S. 184—228; также Ногvath; S. 4, Szalay (срв. Czörnig, Ethnogr. d. Oesterr. Mon., S. 42—52). Разъ мы однако признали ихъ Финнами, для насъ не можетъ уже быть сомнѣнія, что они вмѣстѣ съ остальными своими родичами были выдвинуты на западъ изъ азіятской своей колыбели въ несравненно болѣе древнюю эпоху, и такимъ образомъ являются на сѣверовостокѣ Россіи народомъ стародавния», въ пользу чего достаточно свидѣтельствуетъ первоначальная финно-угорская географическая номенклатура этихъ странъ.

Къ западной принадлежатъ нынъшнія племена: собственные Финны или Суоми, Эсты, Карелы, Ливы и некоторыя другія; къ восточной-Пермяки, Зыряне и Вотяки; Вогулы и Остяки; Черемисы и Мордва. Середину же между ними (по языку) составляють Лопари (Лапландцы) 1). Мадьяры, какъ было выше разъяснено, принадлежать ко второй группъ и стоять всего ближе (опятьтаки по языку) къ Вогуламъ и Остякамъ. Такое дъленіе опирается и на новъйшія изследованія нерусских в топографических в названій съверной Россіи: оно повидимому оправдывается и археологическими раскопками. 2) Было бы весьма важно опредълить, гдѣ соприкасались границы собственно-финскихъ и угорскихъ племенъ, и следовательно до какихъ пределовъ къ западу простирались эти последнія. Г. Европеусъ, которому принадлежить заслуга спеціальныхъ разысканій по этому вопросу надъ топографической номенклатурой съверной Россіи 3), отстанваеть чисто вогуло-угорское происхождение нерусскихъ названий м'астъ въ большей части всего пространства, занятого когда-то финскимъ племенемъ. По его мнънію, древніе Угры занимали земли отъ южныхъ пределовъ бассейна съв. Двины до Ледовитаго моря и отъ пределовъ Вислы и Балтійскаго моря до Урала. На западе ихъ поселенія были разбросаны, какъ онъ полагаеть, даже въ Финляндій и съверной Швеціи. Собственно же финскому нлемени онъ удъляеть мъстности по Балтійскому морю, Ладожскому и Онеж-

<sup>1)</sup> Hunfalvy, S. 146, 147.

<sup>2)</sup> Въ разныхъ мъстностяхъ этого пространства отыскиваютъ длинополовые череца, приписываемые угорскимъ племенамъ, между прочимъ на томъ
основаніи, что нынѣ единственные народы длинноголоваго типа на сѣверѣ
суть Вогулы и Остяки (мнѣніе Бэра). То обстоятельство, что Мадьяры въ настоящее время уже не длинноголоваго типа, объясняется тѣмъ, что, по переселеніи въ Павнонію, они сильно стали смѣшиваться съ сосѣдними народами
индоевропейскаго типа вслѣдствіе недостатка одноплеменныхъ женщинъ, в
такимъ образомъ скоро утратили свой первоначальный финскій типъ. См. Европеусъ, Объ угорскомъ народѣ, стр. 16.

<sup>3)</sup> Его изслёдованія поміщены въ журн. Финск. литер. общ. «Suomi», Helsingfors, 1868. Статьи въ Ж. М. Пр. 1869, іюль и особ. статья объ Угорскомъ народів еtc., Спб. 1874.

скому озерамъ 1). Не считая себя, конечно, компетентными въ этомъ вопросъ, мы не беремся судить о степени въроятности этого разграниченія; но еслибъ оно и оказалось не вполнъ върнымъ и не точнымъ 2), всетаки фактъ мъстопребыванія угорскихъ племенъ въ восточной части намеченнаго пространства (по р. Печоръ, Камъ и средней Волгъ, гдъ нынъ разбросаны поселенія Зарянъ, Пермяковъ, Вотяковъ, Черемисовъ и Мордвы) остается несомибинымъ, точно такъ же какъ не подлежить сомибнію и то, что поселенія угорскаго народа въ древнъйшія времена простирались и на востокъ отъ Уральскаго кребта, въ областяхъ рѣкъ: Оби, нижн. Иртыша и верхняго Урада (Явка), гдѣ нынъ живутъ Вогулы, Остяки и нъкоторые турецко-татарскія племена. Дальнъйшія изследованія, безъ сомнёнія, подвинуть и далье вопрось о первоначальных границахъ обще-угорской территоріи, а въ частности тщательный и разносторонній анализъ мадьярскаго языка, надо надъяться, будеть способствовать со временемъ точнъйшему опредъленію собственно той страны, изъ которой вышли Мадьяры.

Уже ближайшее родство мадьярскаго языка съ вогульскимъ и остяцкимъ даетъ право заключать, что Мадьяры составляли когда-то нёчто цёльное и нераздёльное съ этими племенами, а слёдовательно жили гдё-то въ ихъ сосёдствё <sup>3</sup>). Но и помимо этого въ языкё Мадьяръ подмёчены уже нёкоторые факты, могущіе также служить точками опоры при рёшеніи вопроса.

<sup>1)</sup> Около Онежскаго озера, какъ полагають, были первоначальныя жилица собственныхъ Финновъ, ибо туть не встръчается никакихъ до-финскихъ мъстныхъ названій. Европеусъ, Ж. М. П. 1868, іюль, стр. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Срв. Огородниковъ, Пребрежья Ледовитаго и Бѣлаго морей и ихъ притоковъ по книгѣ Больш. Чертежа, Зап. Имп. Геогр. Общ. по Отд. Этнографін, т. VII, Спб. 1877, стр. 20.

<sup>3)</sup> Изъ этого нельзя однако заключать, что Мадьяры жили непременно только на востокъ отъ Уральскаго хребта, потому уже, что у нын. Вогуловъ и Остяковъ сохранилось преданіе, что они нѣкогда жили на западъ отъ Урала. Вогулы разсказывали одному шведу-путешественнику (Шенстрему), что они жили когда-то на р. Двинъ и Югъ, и назывались тогда «Югрою» отъ р. Югъ. См. Müller, Ugr. Volkst., S. 163, 302. Впрочемъ нъкоторые сомнъваются въ върности этого преданія. См. Огородниковъ, тамъ же, стр. 35.

Присутствіе въ немъ въ значительной мере турецко-татарскихъ элементовъ, какъ выше упомянуто, должно быть приписано не только позднъйшему сообществу и сближению ихъ съ турецкими племенами (Хозарами, потомъ Печенъгами и Куманами, наконецъ и Турками-Османами), но и стародавнему сосъдству и общеню съ ними въ прародинъ, а это могло быть только въ южныхъ предблахъ вышеуказанныхъ странъ, гдб угорскія племена д'яйствительно соприкасались съ турецкими 1). Есть еще соображеніе, заставляющее искать мадьярскую родину также въ южныхъ частяхъ финно-угорскихъ земель; оно заключается въ томъ, что у Мадьяръ нътъ финно-угорскаго слова для обозначенія моря, тогда какъ таковое есть, и притомъ общее у всъхъ другихъ родственныхъ племенъ: Остяковъ, Вогуловъ, Пермяковъ и Вотяковъ 2). Это обстоятельство даетъ намъ право къ заключенію объ отдаленности мадьярскихъ жилищъ отъ съвернаго моря, что только и могло быть причиной несуществованія у нихъ собственнаго слова для этого понятія, и заимствованія его у Турковъ (tenger-dengiz)<sup>8</sup>). Итакъ подобными лингвистическими данными подтверждается предположеніе, что Мадьяры жили гдь-то въ южныхъ предвлахъ пространной северной угорской территоріи, и этимъ оправдываются какъ вышеупомянутыя свидътельства средневъковыхъ путешественниковъ о «Великой Угріи», такъ и некоторые историческіе намеки и указанія 4).

<sup>1)</sup> Cps. Zeuss, Die Deutschen, S. 747.

<sup>2)</sup> Остяковъ море—s'aras, у Вогуловъ—saris, у Пермяковъ — sarič или saridj, у Вотяковъ zariz или zaridz. Hunfalvy, S. 174.

<sup>3)</sup> Это заимствованіе можеть также считаться однимъ изъ доказательствъ, что Мадьяры и до столкновенія съ Хозарами находились въ общеніи съ турецкими племенами. Живя рядомъ съ Хозарами, они уже находились подъ сильнымъ вліяніемъ окружавшихъ ихъ Славянъ (съ которыми торговали) и въроятно приняли бы названіе моря у послъднихъ, а не у Хозаръ. Нипfalvy, ibid.

<sup>4)</sup> Здёсь я имёю въ виду отрывочныя показанія мусульманских писателей (о Маджгарахъ-Баджгардахъ) относительно первоначальныхъ жилищъ Мальяръ, показанія, которыя въ общемъ сходятся съ полученными выводами. См. Хвольсонъ, Извёстія Ибн-Дасты, стр. 104—111.

Историческія упоминанія о съверныхъ жилищахъ угорскаго народа, объ этой съверной «Угріи» (или Югріи) восходять не далье Х века. Такъ, изъ этой эпохи имеется свидетельство хозарскаго царя Іосифа (ок. 957 — 961), который въсвоемъ извъстномъ отвётномъ письмі (ок. 960 г.) арабскому министру, раввину Хасдаю (Khasdaï) Ибнъ-Шапруту говорить о земль Угріи (или Югріи) (ha-jigra-im), простирающейся на съверъ оть его владъній 1). Нъсколько поздне (XI в.) эта Угрія или «Югра», благодаря торговымъ сношеніямъ съ ней Русскихъ, и въ особенности Новгорода, становится все болбе известною. Очевидно, о той же заволжской и пріуральской Угріи идеть рычь въ разсказахъ путешественниковъ и миссіонеровъ XIII вѣка, утверждающихъ, что племена, тамъ живущія, говорять языкомъ, понятнымъ для Мадьяра и что тамъ и была первоначальная родина Угровъ 2). Наконецъ, уже въ XVI въкъ Герберштейнъ говорить о Югръ, какъ о странъ, изъ которой когда-то вышли Мадьяры 3). Но есть и еще источникъ, изъ котораго можно бы, повидимому, почерпнуть кое-какія свъдънія о мадьярской прародинъ. Мы разумъемъ средневъковыхъ мадьярскихъ хронистовъ, начиная съ извъстнаго Анонима Нотарія кор. Білы. У нихъ можно найти не мало разсказовъ о

<sup>1)</sup> См. Cassel, М. Alt., S. 182—219, особ. стр. 215, примъч. 5. Также у Белевскаго, Мопит. Hist. Polon. I, 51—83; русскій переводъ письма Хасдая К. А. Коссовича въ «Ист. Сборн.» Валуева, стр. 185—189; у Гаркави «Сказанія еврейскихъ писателей о Хозарахъ, Сиб. 1874, вып. І, стр. 78; 140. Письмо Іоси фа въ «Еврейской Библіотекъ», т. VII. См. статью Гаркави «Русь и русское въ средневък. еврейск. литературъ» въ журн. Восходъ, 1880 г. Срв. Нипбаlvy, S. 187, 172. У мусульм. писателей Югра упоминается въ ф. Јига (земля, прилегающ. къ съв. морю). См. D'Ohsson, Les peuples de Cacause, Paris, 1828, p. 82—83, 219.

<sup>2)</sup> Путешествіе мон. Юліана (Ricardus: de inventa Ungaria Magna, Endlicher, Mon. Arpad., p. 248). Plano-Carpini (1246) («Bascardos, qui sunt antiqui Ungari»), Rubruquis (1852). Плано-Карпиви изданъ (съ русск. переводомъ) въ «Собраніи Путешествій къ Татарамъ» Языкова, Спб. 1825. См. Zeuss, S. 748; Fessler-Klein, S. 44—45.

<sup>3) &</sup>quot;Rutheni pro aspirationem Iuhra proferunt (bm. Iugra) et populos Iuhrici vocant. Haec est Iuharia, ex qua olim Hungari progressi Pannoniam occuparunt... Ajunt Jugaros in hunc diem eodem cum Hungaris idiomate uti, quod an verum sit, nescio». Rerum Moscovit. Comment., p. 89.

томъ, откуда и какъ пришли Мадьяры въ Паннонію. Однако мы не прибъгаемъ къ нимъ, такъ какъ, къ сожальнію, они не имъютъ цыны историческихь источниковь, хоть сколько-нибудь заслуживающихъ доверія... Невозможность пользоваться Анонимомъ, какъ такимъ источникомъ, теперь, послѣ критическихъ работъ Рёслера 1) и въ особенности Марцали 2), окончательно дознана, о чемъ еще будеть ръчь въ своемъ мъсть. Въ отношени къ исторической достовърности не далеки отъ Анонима и прочіе средневъковые мадьярские хронисты (Симонъ Кеза, Турочъ и пр.). Отсутствіе д'ыствительной исторической основы, вымысель и фантастическая поддёлка исторіи по шаблону нікоторых в излюбленныхъ среднев вковыхъ сказаній классическаго содержанія, часто съ буквальными заимствованіями изъ нихъ, - все это обнаружено блестящимъ образомъ въ повъствованіяхъ этихъ авторовъ (по крайней мъръ пока Анонима) о пути Мадьяръ изъ первоначальныхъ жилищъ на средній Дунай, завоеваніи новой родины и борьбъ съ сосъдними народами и государствами. Безъ сомнънія, такой же фантазіи и такимъ же источникамъ, главнымъ образомъ обязано, своимъ происхожденіемъ и то, что они разсказываютъ о прародинѣ Мадьяръ, которую послѣдніе должны были оставить будто-бы «вслёдствіе недостатка земли». Однако въ этомъ случав намъ кажется возможнымъ предположить еще и другой элементь. Какъ напр. объяснить относящіяся къ этой прародинѣ названія: «Dentumoger» или Dentia и Mogeria 3), ръка Тодаtа, земля Joria и

<sup>1)</sup> Сначала въ статъъ: «Zur Kritik älterer Ungarisch. Geschichte», v. Roesler. Programm des Kais. K. Ober-Gymnasium zu Troppau. 1860. Потомъ въ Romānische Studien, гл. IV: Die Anfänge d. Ungarn und Ancnyme Notar, S. 149 — 230. (1871).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) H. Marczali, Ueber die Gesta Hungarorum des Anonymus Belae regis notarius, въ «Forschungen zur Deutsch. Gesch.» XVII Bd., Göttingen, 1877, S. 623 — 638.

<sup>3)</sup> Гунфальви (Ethn., S. 192) не считаеть возможнымъ читать вм. Dentumoger — Donto-magyar и видёть туть донских Мадьярь (какъ Mailath, Gesch. d. M., S. 3). По мивню Куника это имя требуеть еще подробнаго анализа. Онъ приводить отъ себя, ради сходства звуковъ, названіе горы въ Воронеж. губ. «Дентумъ», о которой въ XVII в. упоминаетъ Книга Больш. Чертежу, см. «Изопетія Аль-Бекри», г. Куника и Розена, стр. 109.

проч.? Следовъ ихъ заимствованія изъ какихъ-нибудь средневековыхъ источниковъ, или поводовъ для ихъ сочиненія мы пока, по крайней мъръ, не находимъ. А между тъмъ сближение р. «Togata» съ названіемъ р. Иртыша у Остяковъ «Tangat», земли «Joria» съ нашею Югрою (Hunfalvy, Ethn. v. Ung. S. 192) едва-ли можетъ быть названо произвольнымъ. Но какъ могли эти дъйствительныя мъстныя имена, принадлежащія мадьярской прародинь, дойти до слуха мадьярскихъ историковъ? О сохраненіи ихъ народнымъ преданіемъ у Мадьяръ не можеть быть ръчи. Надо искать другого пути. Вспомнимъ, что въ XIII в. и позже, когда жили и писали эти историки, вопросъ о мадьярской прародинѣ занималь уже многихъ пытливыхъ Мадьяръ, и уже съ первой половины XIII въка, какъ мы видъли, начались путешествія съ цълью отысканія ея. Ломиниканскій монахъ Юліанъ быль за Волгой въ первой половинъ XIII въка. Довольно правдоподобно, что именно этимъ нии подобнымъ путемъ доходили до мадьярскихъ писателей свъденія о заволжскихъ странахъ, какъ первоначальной родине Угровъ, сведенія, которыя они и вплетали въ свои большею частью баснословные и вымышленные разсказы. Эту же мысль о возможности знакомства мадьярскихъ хронистовъ съ странами востока черезъ путешественниковъ XIII въка мы нашли также высказанною у Томашека 1). После частыхъ путешествій на востокъ миссіонеровъ («fratres praedicatores») въ земли Хозаръ, Аланъ, Татаръ и въ «Великую Угрію» — понятно, по митию Томашека, что сведения о приволжских странахъ стали общераспространенными; Анонимъ могъ поэтому сказать: homines qui Scythiam habitant Dentu-moger dicuntur usque in hodiernum diem. Кеза имъль вообще порядочныя свъденія о востокть. Итакъ, если у средневтковыхъ мадыярскихъ писателей мы находимъ извъстное представление о заволжской родинъ Мадьяръ, то это конечно не болье, какъ отголосокъ со-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tomašek, Zeitschr. f. Oesterr. Gymn. XXIII B., S. 152 — 153. (Реп. на соч. Рёслера).

временных имъ мнѣній и предположеній, явившихся результатомъ наблюденій и открытій первыхъ мадьярскихъ путешественниковъ на дальнемъ востокъ Европы.

Къ сожальню, болье точное опредъление мьстоположения первоначальныхъ жилищъ Угровъ пока не возможно 1). Не увлекаясь безплодными догадками, надо довольствоваться тымь, что есть возможность хоть приблизительно намытить эти древния жилища Мадьяръ въ юговосточных частяхъ древней финно-угорской территории, гдъ-нибудь въ предълахъ ныньшнихъ губерній Пермской, Вятской, а можетъ быть и Тобольской (южной части).

Вопросъ о культурном состоянии и образь жизни Мадьяръ въ ихъ прародинѣ нѣсколько освѣщается также данными языка, за неимѣніемъ прямыхъ историческихъ свидѣтельствъ. По всему видно, что охота и рыболовство были ихъ почти исключительными занятіями и средствомъ жизни, что конечно обусловливалось самою природою лѣсистыхъ и вообще дикихъ мѣстностей, какими въ старину были сѣверныя и среднія полосы Россіи. Извѣстно, что и въ новую свою родину Угры явились по преимуществу охотниками и рыболовами.

Вообще надо замѣтить, что всему финно-угорскому племени и въ старину и до нынѣшняго времени — всегда былъ всего болѣе свойственъ именно этотъ образъ жизни <sup>2</sup>); орудія

<sup>1)</sup> Недъзя не считать совершенно произвольнымъ мивніе г. Европеуса, безъ колебанія выводящаго Мадьяръ, на основаніи сказочнаго описанія пути ихъ у Анонима, «съ береговъ Съверной Двины или лучше сказать изъ окрестностей Юга ръки». (О народъ среди и съв. Россіи. Ж. М. Пр. 1868, стр. 68—69). Въ томъ обстоятельствъ, что въ этой мъстности «встръчается необыкновенное множество мъстныхъ названій чисто угорскаго происхожденія», онъ вадить подтвержденіе того сказанія (у Анонима), что Мадьяры ръшились покинуть родину по причинъ чрезмърнаго размноженія населенія. Очевидно однако, что заключеніе г. Европеуса построено на слишкомъ шаткихъ основаніяхъ. Срв. О горо дниковъ, тамъ-же, стр. 20, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Главное занятіе нын. Вогуловъ — обитателей страны, придегающей въгорамъ Урада, — звърмная довля; напротивъ Остяки, жители долины р. Оби, по преимуществу рыболовы. Müller, D. Ugrische Volkstamm, I B. Berlin, 1837,

охоты и рыбной ловли носять у него общія финно-угорскія названія 1). Въ исторіи языка Мадьяръ, какъ и въ ихъ историческихъ судьбахъ, различаются обыкновенно три главные періода: 1) генетическій (образованіе мадьярской народной индивидуальности) 2) періодъ турецкаго вліянія в 3) періодъ славянскаго вліянія. Въ генетическомъ період' можно также отметить две эпохи: общую финно-угорскую и собственно-угорскую. Пребывание Мадыяръ въ съверной родинъ соотвътствуетъ первому періоду (т. е. генетическому) и большей части второго (т. е. турецкаго). Турецкому вліянію и въ языкъ и въ жизни Мадьяры подверглись, повидимому, очень рано; турецко-татарскіе элементы въ мадьярской языкъ не только бросають нъкоторый свъть (какъ было выше замѣчено) на мѣстоположеніе мадьярской прародины, но и освѣщають нікоторыя стороны ихъ первоначальнаго быта; по крайней мъръ на основании словъ, заимствованныхъ у племенъ турецкаго происхожденія, можно судить о томъ, съ какими предметами и понятіями Мадьяры не были знакомы до своихъ сношеній съ этими племенами 2). Такимъ образомъ позволительно думать, что знаніе скотоводства и даже первыя понятія о земледъліи Мадьяры заимствовали у Турко-татаръ 3). Черезъ нихъ же они впер-

S. 164, 300. Мордва еще во времена Герберштейна славилась своею мёткою стрёльбою изълука. Срв. Ламанскій. Объ историческомъ изученіи греко-славинскаго міра. Спб. 1871, стр. 312. Здёсь (стр. 311—314) читатель найдеть нісколько интересныхъ замёчаній о финно-угорскихъ племенахъ въ средн. и сёверн. Россіи въ древнія времена, о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, о русскихъ поселеніяхъ между ними и т. д.

<sup>1)</sup> Вообще основной лексикальный составъ мадьярскаго языка, т. е. слова собственно угро-финскіе соотвътствуютъ лишь самымъ обыденнымъ понятіямъ народа кочевою, и притомъ кочевавшаго на съверъ (эти главныя понятія суть: ледъ и огонь; вода озеръ и ръкъ; ночь, вечеръ, зима; рыба, жиръ, мозгъ, кровь, кора, листья, лукъ, стръла, ножъ и пр.) срв. Sayous, ibid., р. 44—45.

<sup>2)</sup> Аналогическія заключенія могуть быть выводимы конечно и на основаніи славянских элементовъ въ мадьярскомъ языкъ.

<sup>3)</sup> Впослёдствін и въ томъ, и въ другомъ ихъ учителями были по преимуществу Славяне, какъ доказываетъ множество словъ славянскаго корня, относящихся и къ скотоводству и къ земледёлію. Большую часть домашнихъ животныхъ Финны (а съ ними и Мадьяры) узнали отъ сосёднихъ арійскихъ народовъ. Такъ напр названія животныхъ овечьей породы у Мадьяръ—славянскаю

вые познакомились со многими (по преимуществу южными) плодами и виномъ, съ разными хозяйственными орудіями и домашнею утварью, наконецъ у Турковъ же они взяли слова для выраженія нѣкоторыхъ нравственныхъ представленій и отношеній <sup>1</sup>). Что же касается того, были ли Мадьяры уже у себя дома напздниками <sup>2</sup>) или сдѣлались ими только подъ вліяніемъ кочевыхъ турецкихъ племенъ, какъ думаетъ г. Куникъ <sup>8</sup>), то по нашему убѣжденію рѣшительно не можеть быть сомнѣнія въ послѣднемъ: это должно быть ясно для каждаго, кто знакомъ съ племеннымъ типомъ финно-угорскихъ народовъ, съ ихъ карактеромъ, условіями жизни и бытомъ.

Относительно собственно *турецких* элементовъ въ мадьярскомъ языкѣ любопытно было бы точнѣе опредѣлить источникъ ихъ заимствованья, рѣшить, какому или какимъ именно изъ турецкихъ племенъ они принадлежатъ. Мусульманскіе писатели называютъ Мадьяръ большею частью Башкирами. Путешественники XIII в. говорятъ о странѣ Башкиріи (Pascatir, Bascardia), гдѣ-то на сѣверовостокъ отъ волжскихъ Болгаръ (при сліяніи рѣкъ Волги и Камы), странѣ, жители которой говорятъ на языкѣ поразительно сходномъ съ мадьярскимъ. А между тѣмъ нынѣшніе Башкиры—чисто турецко-татарское племя, и мнѣніе нѣкоторыхъ, что Башкиры могли быть первоначально финно-угорскимъ племенемъ и лишь впослѣдствіи отуречились, должно быть рѣшительно отвергнуто 4). Какъ же согласить эти противорѣчивые факты? Ка-

происхожденія, что доказываеть, что они *не знали овисводства*, пока не познакомились со Славянами, (juh, ягненокъ; kos, баранъ, barany, барашекъ). См. ст. «О древней культуръ западныхъ Финновъ по даннымъ языка» Л. М. Майкова (разборъ извъстнаго сочин. Альквиста), Ж. М. Н. Пр., 1877, іюнь, стр. 275.

<sup>1)</sup> Hunfalvy, ibid. 174-178.

<sup>2)</sup> Мићніе г. Гунфальви, тамъ же.

<sup>3) «</sup>Извъстія Аль-Бекри и т. д.», стр. 125.

<sup>4)</sup> См. Cassel. M. Alt., S. 153, 154, 158. Fessler-Klein полагаль, что-Башкиры происходять оть незначительных остатковъ Мадьяръ, слившихся съ поселившимися среди нихъ Турками и принявшихъ ихъ языкъ, стр. 42. Срв. Kastrén (Ethnolog. Vorles., 1857, S. 131), который также полагалъ возможнымъ

жется, противорѣчіе можеть быть всего лучше устранено предположеніемъ ближайшаго сосѣдства и тѣсныхъ связей Мадьяръ
въ ихъ прародинѣ между прочимъ съ турецкимъ племенемъ
Башкиръ, подавшихъ поводъ съ одной стороны мусульманскимъ
писателямъ называть ихъ общимъ именемъ Башкиръ, принадлежавшимъ собственно только Туркамъ, вмѣсто имени «Мадьяръ»,
встрѣчающагося у нихъ изрѣдка въ ф. Моджгаръ 1),—съ другой стороны — средневѣковымъ путешественникамъ также
смѣшивать эти названія и часто приписывать одному племени
черты другого 2).

Но кром'в Башкиръ не были ли Мадьяры въ своихъ с'верныхъ жилищахъ въ общеніи еще съ какимъ-нибудь турецкимъ племенемъ? На это отв'вчаетъ анализъ мадьярскаго языка, въ которомъ оказывается много словъ, общихъ съ языкомъ нынышихъ Чувашей в) — турецко-татарскаго племени, обратившаго на себя въ посл'вднее время особенное вниманіе науки. Одинъ изъ нашихъ почтенныхъ ученыхъ ф) пришелъ къ уб'вжденію, что въ Чувашахъ сл'вдуетъ вид'вть «если не остатки такъ называемыхъ Б'влыхъ (Камскихъ) Болгаръ, то все-же одну изъ тюркскихъ отраслей, къ которой принадлежали и жители болгарскаго ханства на среднемъ Поволжъвъ. Такимъ образомъ есть основаніе предположить, что рядомъ съ Башкирами ближайшими

считать Башкиръ потомками Угровъ.—Представленіе объ этническомъ превращеніи Башкиръ изъ финскаго въ турецко-татарское племя могло возникнуть именно благодаря тому отчасти, что территорія, занятая Башкирами, нѣкогда была также занята финскимъ народомъ (средневѣковая Magna Ungaria), предѣлы распространенія котораго заходили тогда несравненно далѣе на югъ. См. Hunfalvy, въ Liter. Ber. aus Ung. I B., 1 H., S. 84.

<sup>1)</sup> Если же отождествлять, какъ мы выше видёли, имена Мадьяръ и Башкиръ (Хвольсонъ и др.), то пришлось-бы согласиться съ мивніемъ, что имя Мадьяръ принадлежить турецкому языку.

<sup>2)</sup> О возможности такого смѣщенія говорить также Цейсь, Die Deutsch. S. 748. Срв. Бестужевъ Рюминъ, Русск. Истр., I, 1872, стр. 69.

<sup>3)</sup> Hunfalvy, ibid., S. 174-5.

<sup>4)</sup> А. А. Куникъ — въ вышеназванномъ изследованіи «Известія Аль-Бекри»: Разысканіе I: «О родстве Хагано-Болгаръ съ Чувашами», стр. 118—161. (Приложеніе къ ХХХІІ т. Зап. И. Акад. Наукъ).

турецкими сосъдями Мадьяръ въ пріуральскихъ краяхъ, оказавшими на нихъ сильное вліяніе, были предки нынъшнихъ Чувашей, въроятно отрасль Болгаръ Камскихъ и Волжскихъ. Это заключеніе вполнъ согласуется съ вышеприведеннымъ приблизительнымъ опредъленіемъ мъстоположенія мадьярской прародины.

#### 3. Выседеніе Угровъ и пребываніе въ южныхъ степяхъ Россіи,

Чтобы попасть изъ пріуральскихъ стверныхъ странъ, съ береговъ Камы и Волги, на нижній Дунай, Угры должны были пройти черезъ среднюю и южную полосы Россіи, по общирнымъ равнинамъ Великой Россіи и Малороссіи, по направленію съ сѣверовостока на югозападъ. Какимъ именно путемъ они следовали, гдъ останавливались на болье продолжительный срокъ, сколько времени положили на это странствованіе, наконецъ какими событіями, встръчами, столкновеніями и вліяніями сопровождалось это движеніе, — все это вопросы величайшаго интереса и значенія. Нельзя не сожальть поэтому, что историческія изв'єстія не дають достаточно твердой опоры для ихъ полнаго рашенія и могуть привести лишь къ самымъ общимъ, довольно неяснымъ и неточнымъ представленіямъ объ этомъ угорскомъ переселеніи. А между тімь въ настоящемь случай свидітельства исторіи составляють почти единственный нашь источникъ. Данныя лингвистическія и археологическія, значительно осветившія вопрось о мадьярской прародинь, могуть оказать здъсь сравнительно небольшую помощь, такъ какъ пребываніе Угровъ въ южной Россіи, на пути отъ Волги до Дуная, не было особенно продолжительно 1), а потому слёды ихъ жизни туть (если таковые и остались после ихъ ухода, въ незначительномъ коли-

<sup>1)</sup> Въ общей сложности это странствованіе по Россіи длилось едва-ли болѣе шести, семи десятковъ лѣтъ.

чествъ давно могли быть стёрты последующими въками и народами, послъ нихъ занимавшими и окончательно населившими эти страны. Главные писатели, если не современные, то по крайней мере ближайшие къ событиямъ, о которыхъ идеть речь, и сообщающіе то немногое, что мы знаемъ о движеніи Угровъ и пребыванін ихъ въ южнорусскихъ степяхъ, суть: изъ византійцевъ-Константинъ Багрянородный (Хв.), а изъ арабскихъ писателей — Ибнъ-Даста (нач. Хв.), и кънимъ еще примыкаетъ нашъ летописецъ Несторъ (XI в.), котораго немногія строки объ Уграхъ иміноть для насъ всетаки первостепенное значеніе. Правда, о пути Мадьяръ изъ прародины, какъ извъстно, разсказываютъ еще національные мадьярскіе писатели, и прежде всего Анонимъ, но его баснословные разсказы, которымъ теперь уже отведено безпристрастной критикой подобающее имъ мъсто тенденціозной и фантастической поддълки исторіи, не только не могуть быть поставлены рядомъ съ названными источниками, но должны быть вообще навсегда совершенно исключены изъ категоріи заслуживающихъ серіознаго вниманія извъстій по древней исторіи Мадьяръ, оставаясь лишь при своемъ значеній любопытныхъ и характерныхъ литературныхъ памятниковъ своего времени 1). Зато заслуживаютъ внимательнаго раз-

<sup>1)</sup> Такой взглядъ на Анонима былъ впервые опредёленно высказанъ Шлёцеромъ («Несторъ», пер. Языкова, ч. II, стр. 360—363 и слъд.), и съ тъхъ поръ находилъ себъ усердныхъ приверженцевъ въ такихъ ученыхъ, какъ Бюдингеръ, Рёслеръ, Дюмлеръ (De Arnulfo, Fr. rege., Berol. 1852), Гунфальви (Ethnogr. v. Ung). и др. Послѣ Рёслера, которому первому принадлежитъ особенная заслуга спеціальнаго, тщательнаго разбора Анонима и совершенное устраненіе его, какъ историческаго источника (Zur Kritik älterer ungarischer Geschichte, Programm d. Kaiser. K. Ober-Gymn. zu Troppau, 1860; Romän. Studien, Leipz. 1871, S. 192-230), окончательный, можно сказать, смертельный ударъ последнему нанесъ г. Марцали (Marczali) въ своемъ блистательномъ разборъ Анонима «Ueber die Gesta Hungarorum des Anonymus B. r. Not., помъщенномъ въ Forschungen zur deutsch. Gesch., В. 17, Götting. 1877, S. 622 — 638. Марцали удалось добраться до настоящихъ источниковъ Анонима и такимъ образомъ разоблачить его въ полномъ смыслѣ слова. Если вопросъ объ этихъ источникахъ и не исчерпанъ еще окончательно, то всетаки главное уже найдено, и Анонимъ навъки потеряль свое значение и цену для историка. Кроме определения главных со-

смотрѣнія отдѣльныя и случайныя извѣстія о томъ же предметѣ у нѣкоторыхъ восточныхъ (мусульманскихъ) и западныхъ писателей, современныхъ Константину Багрянородному и Нестору.

Всѣ названныя извѣстія, не считая мадьярскихъ хроникъ, отрывочны, часто неопредѣленны, иногда сбивчивы и заключаютъ въ себѣ не мало противорѣчій. Какъ всегда бываеть, такого рода свидѣтельства представляютъ изслѣдователямъ широкое поле для догадокъ и часто произвольныхъ выводовъ, и въ большинствѣ случаевъ не въ состояніи привести къ прочнымъ резуль-

ставных заементов хроники Анонима, Марцали съ помощью весьма остроумныхъ и основательныхъ соображеній установиль съ возможною точностью еремя ея составленія и наконецъ сдёлаль новую, повидимому, также наиболёе удачную догадку объ ея авторю. Такимъ образомъ изследование Марцали есть последній выводъ исторической критики о пресловутомъ Нотаріи и его проивведеніи. Анонимъ оказывается тенденціознымъ поддільщикомъ исторіи, которую строитъ между прочимъ на этимологическихъ толкованіяхъ мъстныхъ названій, безсовъстнымъ компиляторомъ изъ книжекъ, не имъющихъ никакой исторической цёны и никакого отношенія къ его предмету, наконецъ безграничнымъ фантазёромъ. Въ этомъ отношени приговоръ о немъ Марцали кажется намъ даже слишкомъ мягкимъ и снисходителльнымъ. Онъ полагаетъ (стр. 635), что Аноника невърно называютъ подджавателемь, сочиняющимъ исторіи ради своихъ тенденцій. «Его живая фантазія, говорить нашъ критикъ, схватываетъ содержание его познаний и переноситъ это содержание въ область прошедшаго, подобно тому, какъ живописцы его времени изображають Бога въ епископской одеждь, и какъ каждая нація одывала святыхъ по своей временной модъ..... Въ такомъ заключении проглядываетъ явное снисхожденіе къ Анониму, котораго онъ едва-ли заслуживаетъ. Онъ во всякомъ случат имъть въ виду написать исторію, и притомъ основанную «не на аживыхъ басняхъ поселянъ, или на болтливыхъ пъсняхъ народныхъ музыкантовъ, но на опредъленномъ истолкованіи письменныхъ памятниковъ», какъ самъ выражается въ пролого, -- а потому его пріемы и выборъ источниковъ ничемъ не могуть быть оправданы. Къ тому же известную тенденцію признаеть у него и самъ Марцали. Она, по его мивнію, состоить въ томъ, что только потомки Альма должны властвовать надъ Уграми, и объясняется положеніемъ дъль по вопросу о престолонаслідіи въ Угріи послів Владислава IV, въ концъ XIII в., когда Карлъ Анжуйскій явился претендентомъ на престолъ. Анонимъ принадлежаль къ національной партіи, выставлявшей своимъ кандидатомъ единственнаго мужескаго потомка Арпада, Андрея, и можеть быть считаль нужнымь на почев исторіи вступиться за права дома Арпада. Въ этомъ-де и заключается его главная тенденція, Какъ-бы то ни было, тенденціозность Анонима неоспорима, и въ этомъ отношеніи такъ и бьётъ въ глаза его чрезмърное національное пристрастіе, подъ вліяніемъ котораго онъ татамъ; ибо распутать, согласить и удовлетворительно разъяснить подобныя показанія является дёломъ въ высшей степени труднымъ, а иногда просто невозможнымъ.

Сравнительно болье полныя и обстоятельныя свёдёнія о мадьярскомъ движеніи сообщаеть имп. Константинг Богрянородный (пис. 948 – 953 гг.). Этоть прилежный писатель пользовался вообще довольно надёжными и достовърными источниками, особенно по вопросамъ, близко касавшимся византійскихъ дѣлъ и отношеній, но конечно ожидать отъ него пріемовъ осторожной

до крайности раздуваетъ иставитъ на ходули дъйствительныя и мнимыя дъла в подвиги Угровъ и ихъ историческихъ дъятелей, приписывая послъднимъ необыкновенную доблесть, мужество и геройство и окружая ихъ ореоломъ недосягаемой славы и величія. Самые главные выводы Марцали объ источникахъ Анонима сводятся къ следующему. Изъ латинских писателей можно доказать пользованіе Юстиномъ, и притомъ непосредственно, а не только черезъ Регинона, изъ котораго Анонимъ черпалъ кромъ того. Есть следы заимствованія изъ «Polyhistor» 'а Солина. Вліяніе Исидора въ страсти къ этимологизированью и къ построенію исторів на этой основа заматно на каждомъ шагу. Но однимъ изъ главныхъ источниковъ Анонима было столь распространенное въ средніе въка сказаніе объ Александрю Великомь «Alexandri Magni liber de preliis», переведенное съ греческаго Исевдокалисеена итальянскимъ попомъ Львомъ въ пол. Х в. Весь планъ повъствованія напоминаетъ скорће это сказаніе, чемъ книгу Іисуса Навина, какъ думалъ Рёслеръ. Это подтверждается массой сходныхъ мъстъ и почти буквальныхъ повтореній н заимствованій. Слёды занятій автора Троянской сагой (о чемъ онъ говорить въ Прологъ) также не остались безъ вліянія на его компиляцію, котя и не въ той степени, какъ Александрида. Независимо отъ Дареса Оригіуса, можно проследить заимствование Anonuma y Guido de Columpna, котя объ отождествленім его съ этимъ лицомъ (какъ хотьли Белёвскій и Пилатъ) не можеть быть и рачи. Таковы разнообразные источники мадьярскаго хрониста. Однако это еще не все. Самый любопытный и неожиданный результать изсявдованія Марцали — есть отысканіе еще одной основы у Анонима, и притомъ исторической, но къ сожальнію не настоящей.... Эта основа - нашествіє Монголовь на Угрію въ XIII в., живыми свёдёніями о которомъ и воспользовалься мадьярскій историкъ для изображенія переселенія Мадьяръ въ Угрію. Большинство подробностей этого переселенія прямо перенесено съ Татаръ на Угровъ. Достаточно упомянуть здёсь путь Угровъ по Россін, города Суздаль и Кіевъ, битву съ русскими князьями и Половцами-Куманами подъ Кієвомъ, побъдоносное шествіе черезъ Галицію, переходъ черезъ съверовосточные Карпаты и т. д. Этотъ источникъ даетъ лучшую точку опоры и для ръшенія вопроса о времени составленія хроники. Какъ это обстоятельство такъ и вообще содержаніе всего произведенія не оставляють болье и тыни

исторической критики—невозможно: онъ сообщаеть слышанные или найденные имъ въ источникахъ факты безъ надлежащей провёрки и строгой системы, часто повторяясь и путаясь, и такимъ образомъ задаетъ своимъ читателямъ не легкую работу тщательнаго критическаго анализа, распутыванья и приведенія въ порядокъ своихъ сбивчивыхъ разсказовъ. Мы не знаемъ въ точности, откуда собственно черпалъ Константинъ свои изв'єстія о пребываніи Мадьяръ въ южной Россіи, но происхожденіе ихъ очевидно соеременно темъ событіямъ, коихъ они касаются. Надо

сомивнія, что оно относится къ концу XIII в. Марцали приводить кромв того рядъ основательныхъ соображеній по этому вопросу. Обнаруженіе вышеупомянутой тенденцін автора, т. е. желанія защитить права Арпадова потомства, даеть ему точку опоры для возможно точнаго установленія времени написанія труда Нотарія, именно промежутокъ времени между 1278 и 1282 г. Въ 1278 г. Карлъ Анжуйскій принимаеть титуль короля Угорскаго, и противъ его партіи сильно вооружается народная партія. Послѣ 1282 г. сочиненіе Анонима не могло быть написано потому, что въ этомъ году произошло возстаніе Кумановъ и разрывъ между ними и народомъ, а Нотарій относится къ нимъ очень сочувственно, такъ какъ они были опорой національной партіи до своего возстанія. — Отражающееся у Анонима политическое и внутреннее состояніе Угрін также какъ нельзя болье подходить къ означенной эпохв - . последней четверти XIII в. Что касается личности Анонима, то Марцали останавливается на нъкомъ магистръ Pous, котораго Бъла IV (1235-1270) называеть: «aulae nostrae notarius», и имя котораго встръчается въ трехъ грамотахъ (1266, 1267, 1275). Онъ пережилъ Бълу IV, и потому могъ его называть «quondam gloriosissimus гех». Его нередко употребляли посломъ отъ короля, и этому онъ въроятно обязанъ своими значительными литературными и географическими познаніями. Такъ какъ въ «Прологѣ» хроники явторъ ея означенъ буквой P. dictus Magister etc. и время его д'ятельности совпадаеть съ принятымъ временемъ написанія труда, то гипотеза Марцали представляется очень в роятною. Впрочемъ противъ Марцали и его определенія времени жизни Анонима возсталь недавно другой мадьярскій ученый Florian Mátyás, отстанвающій мивніе, что хроника эта написана въ концв XII или нач. XIII в. и что авторъ ея быль Нотаріемъ короля Білы III (1173—1196). Онъ основывается между прочимъ на вившней характеристикъ Анонимомъ Кумановъ (бръющихъ голову), не подходящей будто-бы къ концу XIII в., на невозможности допустить, чтобы Анонимъ былъ современникомъ Сим. Кезы (после 1282), въ виду разности ихъ хроникъ въ исходныхъ точкахъ и проч., наконецъ на нѣкоторыхъ чертахъ рукописи, будто-бы не соответствующихъ эпохе. См. «Literarische Berichte aus Ungarno, B. III, H. 2, Budapest, 1879; Sitzungsber., S. 331. Однакожъ всё доводы противника Марцали кажутся намъ мало убёдительными въ сравнении съ его въскими доказательствами.

следовательно предположить у венценосного историка какой-нибудь письменный источникъ. Никакихъ современныхъ той эпохѣ византійскихъ писателей, писавшихъ о Мадьярахъ, мы не знаемъ; но что въ Византіи IX вѣка хорошо знали о появленіи и движеніяхъ Мадьяръ на съверь отъ Понта и о ихъ отношеніяхъ къ сосъднимъ народамъ, - въ этомъ не можетъ быть сомнънія. Свъдінія обо всемъ этомъ византійцы могли почерпать главнымъ образомъ путемъ довольно оживленныхъ сношеній съ Хозарами, съ которыми Византія находилась въ дружественныхъ отношеніяхъ, а Хозары въ свою очередь были въ тесныхъ связяхъ съ Мадьярами во время кочевокъ сихъ последнихъ въ южныхъ степяхъ Россіи. Византійскіе послы, возвращавшіеся изъ Хозаріи, сообщали императорскому правительству конечно все, что узнавали и на что наталкивались во время своего пути и пребыванія у варваровъ. Впрочемъ свидътельства Константина о Мадьярахъ обличають также и славянскій источникь его свёдёній, и дёйствительно быль безъ сомнънія и подобный источникъ. Вспомнимъ только, что Мадьяры сбывали своихъ славянскихъ (русскихъ) пленныхъ Грекамъ: конечно, изъ устъ этихъ пленниковъ могли доходить разсказы о Мадьярахъ до византійскаго правительства и до императора. Всв эти сведенія были безъ сомненія тщательно записываемы, въроятно офиціальнымъ образомъ (изъ политическихъ видовъ), и хранились въ византійскомъ архивъ, гдъ ими въ свое время и могъ пользоваться императоръ Константинъ Багрянородный.

Что касается нашего льтописца, упоминающаго въ самыхъ краткихъ словахъ о движеніи Угровъ мимо Кіева, то его показаніе несомнѣнно имѣетъ для насъ важное значеніе, тѣмъ болѣе, что, повидимому, нѣсколько отзывается мѣстнымъ преданіемъ. Заслуживаетъ ли однако безусловнаго довѣрія рѣшительно все, что сообщаетъ Несторъ, и особенно срокъ, къ которому онъ пріурочиваетъ это событіе, — другой вопросъ, который будетъ разобранъ нами въ своемъ мѣстѣ. Много попытокъ сдѣлано было учеными, чтобы добиться яснаго пониманія всѣхъ сохаранившихся

свидѣтельствъ, но до сихъ поръ, надо признаться, результаты далеко не соотвѣтствуютъ массѣ потраченнаго труда ¹). Относительно главныхъ вопросовъ пришли, правда, къ нѣкоторымъ болѣе или менѣе опредѣленнымъ выводамъ и заключеніямъ, которыя уже пріобрѣли почти общее признаніе, но несмотря на то, положеніе дѣла не можетъ удовлетворить пытливаго изслѣдователя. Существующія извѣстія и данныя даютъ поводъ ко многимъ весьма, повидимому, правдоподобнымъ догадкамъ и предположеніямъ, но подтвердить или опровергнуть ихъ могли бы только какіе-нибудь вновь найденные источники. Во всякомъ случаѣ воякая новая провѣрка добытыхъ результатовъ не безполезна и можетъ не пропасть безслѣдно для дальнѣйшихъ изысканій.

Никакихъ достовърныхъ свидътельствъ о времени выступленія Мадьяръ изъ ихъ первоначальной съверной родины не имъется <sup>2</sup>), а потому приходится довольствоваться приблизительнымъ заключеніемъ изъ извъстныхъ намъ фактовъ и данныхъ. Многія соображенія, основанныя, какъ увидимъ, на общей связи и послъдовательности событій (какими они являются въ нашихъ источникахъ), побуждаютъ насъ отнести выходъ Мадьяръ изъ прародины не позже (да кажется и не ранъе), какъ къ началу ІХ въка.

Причины этого событія безъ сомнѣнія были сходны съ тѣми, что въ разное время побуждали и другія восточныя племена и орды оставлять свои азіятскія кочевья и переселяться на западъ, въ сосѣдство культурныхъ народовъ Европы, подобно магниту

<sup>1)</sup> Надъ разъясненіемъ изв'ястій Константина Багрянороднаго особенно потрудился Кассель (Magyarische Alterthümer), но и его попытка должна быть признана вообще мало удачною.

<sup>2)</sup> Анонить-Нотарій кор. Білы разсказываеть, будто «семь мадьярскихъ вождей (Hetumoger) выступнли изъ земли скноской въ 884 году, какъ показано въ анналахъ» (Anon. Gesta Hungar. Monum. Arpad. Endlicher, р. 8); добиться, откуда онъ почерпнуль это хронологическое указаніе, ніть возможности, да и ніть впрочемь особенной надобности, ибо, зная ціну этому писателю, мы рішительно не можемъ серіозно относиться къ его свидітельствамъ,—еслибъ даже нікоторыя изъ нихъ и казались правдоподобными....

всегда притягивавшихъ къ себъ все новыя и новыя массы восточныхъ варваровъ. Въ своемъ неудержимомъ стремленіи къ привлекательнымъ богатствамъ запада и юга одна какая-нибудь азіятская орда ставила на ноги множество другихъ кочевыхъ ордъ и племенъ, производила всеобщее движение и волнение, и послъдовательно двигалась впередъ, увлекая за собою волею или неволею полчища сосъднихъ и на пути встръчавшихся племенъ, такимъ образомъ все возрастая въ своемъ количествъ, разнообразясь въ своемъ составъ. Такими разноплеменными массами были въ періодъ великаго переселенія орда страшныхъ Гунновъ, а за ними не менъе страшные для запада Авары. Конечно, первый толчокъ ко всемъ подобнымъ движеніямъ исходиль постоянно изъ среды предпрівмчивой и подвижной турецко-татарской расы, а уже эти воинственные кочевники частью подстрекали къ соединенію съ собой, частью силою увлекали болье пассивныя и менье подвижные элементы финской расы. Впрочемъ въ тъсномъ сообществъ и затъмъ кровномъ смъщени съ Турками, подъ ихъ непосредственнымъ вліяніемъ, и эти финскіе элементы усвоивали себъ довольно быстро черты турецкаго характера, а иногда даже мало по малу совершенно перерождались.

Есть полное основаніе предполагать, что въ полчищахъ Гунновъ и Аваровъ, особенно въ первыхъ, финскій элементъ игралъ не посліднюю роль, но слідовъ этого явленія въ свидітельствахъ западныхъ літописцевъ мы не можемъ искать уже потому, что въ эпоху столкновенія этихъ ордъ съ культурными народами западной и южной Европы финскій элементъ долженъ былъ уже настолько слиться съ преобладавшимъ турецко-татарскимъ, не только во внішности, но и въ характерів, нравахъ и обычаяхъ, что племенное различіе не могло боліве бросаться въ глаза.

Итакъ, если мы признаемъ, что починъ въ народныхъ переселеніяхъ на западъ принадлежалъ всегда, согласно справедливому наблюденію ученыхъ, племенамъ турецко-татарскимъ, то что же сказать о выселеніи и вторженіи въ западную Европу

Мадьяръ, принадлежащихъ, какъ мы видъли, по происхожденію къ вообще пассивнымъ и мало предпріимчивымъ финноугорскимъ племенамъ? Составляютъ ли они, Мадьяры, поразительное и совершенпо необъяснимое исключение изъ общаго правила, или и въ ихъ переселеніи кроется что-то такое, въ чемъ видно только повтореніе одного изъ обычныхъ явленій исторіи народныхъ движеній съ азіятскаго востока на европейскій западъ? Конечно, здравый смысль заставляеть принять скорбе последнее объяснение. Авторъ исторіи Мадьярь, Фесслеръ, стоявшій за турецкое ихъ происхожденіе, опирался между прочимъ на тотъ доводъ, что «будь Мадьяры Финнами, они въроятно и нынъ жили бы со своими родичами въ съверовосточной Россіи, съ Черемисами, Вотяками, Зырянами, Пермяками и Вогулами, не уступая имъ въ грубости, тупоуміи, лени и нищетъ» 1). Этотъ доводъ дъйствительно могъ бы имъть силу, еслибъ финское происхождение Угровъ не было окончательно и безповоротно доказано еще болъе сильными доводами сравнительнаго языкознанія и еслибъ намъ не были извъстны нъкоторыя данныя, касающіяся жизни Мадьяръ въ прародинъ, данныя, которыми можно объяснить выселеніе Мадьяръ и безъ предположенія ихъ туредкаго происхожденія. Дібло въ томъ, что это финно-угорское племя, какъ было уже нами разъяснено, находилось, благодаря своему географическому положенію, въ довольно исключительных условіяхь, и потому не можеть быть вполн'є приравнено къ прочимъ финскимъ племенамъ: оно жило на юговосточной окрайнъ первоначальной финно-угорской территоріи въ Россіи, гдф-то въ южныхъ предблахъ Югры нашихъ летописей, и издавна сосъдило съ разными турецкими племенами, каковы Башкиры, Камскіе Болгары, предки нынфшнихъ Чувашей и проч. Объ этомъ исконномъ сосъдствъ и взаимномъ общеніи съ турецкими племенами достаточно свидетельствують данныя мадьярскаго языка. Итакъ вотъ въ этомъ-то непосредственномъ

<sup>1)</sup> Fessler, Gesch. d. Ung. (1815), S. 228.

соприкосновении и первобытномъ вліяніи Турковъ на Мадьяръ и кроется, по нашему мнѣнію, тайна оставленія Уграми ихъ родины, стремленія на западъ и появленія на границахъ культурнаго Европейскаго міра, какъ хищной, кочевой и воинственной орды со встами типическими чертами прежнихъ полчищъ восточныхъ варваровъ, громившихъ Европу, въ родъ Гунновъ, Болгаръ и Аваровъ. Мадьяры уже въпервоначальных в своих в жилищах в должны были, подъ вліяніемъ постояннаго общенія и смѣшенія съ Турками, утратить нъсколько свою природную финскую апатію и непредпріимчивость. Не следуеть также забывать, что всякій полукочевой, не земледъльческій народъ, какимъ были Угры въ прародинъ, даже пассивнаго характера, отличается сравнительною подвижностью, безъ особеннаго труда перемъщается съ мъста на мъсто (чему всегда способствуетъ малонаселенность земель) и вообще довольно легокъ на подъёмъ. Такимъ образомъ и въ мадьярскомъ племени супрествовали всь данныя, при которыхъ становилось возможнымъ предпріятіе, подобное общему переселенію въ другія страны 1). Для осуществленія его необходимъ быль только ближайшій поводъ, какой-нибудь вибшній толчокъ, напоръ другого народа вли что-либо подобное. Очевидно, что такой поводъ или толчокъ наконецъ явился и, увлекши Мадьяръ въ круговоротъ народныхъ движеній, происходившихъ на великомъ южномъ пути изъ Азіи въ Европу, выдвинулъ ихъ на историческое поприще и предопредёлиль имъ важную роль въ судьбахъ западной Европы и ея народовъ. Къ сожальнію, исторія не оставила намъ никакихъ положительныхъ извъстій о томъ, что было именно поводомъ или ближайшей причиной выселенія Мадьяръ, такъ что мы должны ограничиться болье или менье произвольными предположеніями и догадками. Но во всякомъ случат всего правдоподобите кажется намъ предположить какой-нибудь внёшній толчокъ, напр. напоръ

<sup>1)</sup> Тёмъ не менёе финское происхожденіе Мадьяръ всетаки сказалось въ дальнёйшей судьбё ихъ, между прочимъ тёмъ, что они постоянно оказывались слабёе Печенёговъ-Турковъ, и принуждены были отступать передъ ними. Чи-сто-турецкое племя всегда брало верхъ надъ турецко-финскимъ.

съ востока турецкихъ племенъ, который въ свою очередь могъ быть вызвань болье общимь движениемъ азіятскихъ ордъ въ самой Азіи. Очень можеть быть, что непосредственными утіснителями Мадьяръ были уже тогда Печенъги, кочевавшіе въ степяхъ между Волгой и Яикомъ. По крайней мъръ при дальнъйшемъ своемъ движеніи на западъ Мадьяры постоянно находились подъ давленіемъ Печенъговъ, которымъ принуждены были уступать свои мъстожительства. Объ этомъ есть прямыя извъстія у имп. Константина Багрянороднаго 1). Онъ же въ одномъ мѣстѣ, говоря вообще объ отношеніяхъ Мадьяръ къ Печенъгамъ, замъчаетъ, что «Турки (Мадьяры) сильно боятся Печенъговъ вслъдствіе того, что бывали часто побъждены ими и чуть не истреблены окончательно; оттого Печенъги считаются страшными для Турокъ и сдерживаютъ ихъ» 2). По вопросу о выселеніи Мадьярь было еще выражено мивніе, которое кажется намъ не менве правдоподобнымъ. В. И. Ламанскимъ была высказана мысль, что выселеніе Мадьяръ могло произойти и вследствіе какого-нибудь неизвестнаго намъ движенія или давленія русскихъ Славянъ на Финновъ 3). Дівиствительно, въ то время можно предположить и подобное давленіе съ запада на Угровъ, которое впрочемъ конечно не исключаетъ возможности и толчка съ востока. Теснимымъ съ разныхъ сторонъ Мадьярамъ не оставалось ничего болье, какъ или покориться внышней силь, или выселиться и искать новыхъ жилищъ. Они предпочли последнее. Это решение они приняли по всей вероятности подъ вліяніемъ сосёднихъ турецкихъ элементовъ, которые, находясь въ такомъ же положени теснимыхъ, могли даже показать примфръ и увлечь за собой менфе предпримчивыхъ сосфдей. Гораздо менте правдоподобно предположение нткоторыхъ ученыхъ, что Мадьярами просто овладело стремленіе къ странствованію (Wandertrieb), стремленіе, нерѣдко проявляющееся у народовъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Adm. Imp, c. 37, 38.

<sup>2)</sup> Ibid., c. 3, p. 70.

<sup>3)</sup> Ламанскій, Объ ист. изуч. Греко-Слав. міра. Спб. 1871, стр. 313.

на первоначальной ступени развитія и вызывающее у нихъ соелиненіе племенъ и военную организацію 1). Въ подтвержденіе этого мибнія приводится примбръ не далбе, какъ изъ прошлаго века (1770), когда одно Калмыцкое племя Торготова, побуждаемое подобнымъ же стремленіемъ, оставило свои мирныя жилища въ степяхъ между Дономъ и Волгой и въ числъ 50,000 слишкомъ семействъ направилось на востокъ, дабы вернуться въ предълы Китая, откуда оно будто-бы выселилось. Ничто, говорять, не могло измѣнить рѣшенія этихъ переселенцевъ: они ввели у себя военный порядокъ и со всъхъ сторонъ окружили себя военными отрядами. Несмотря на то, что имъ приходилось переходить по пустыннымъ мъстностямъ и среди враждебныхъ народовъ, большая часть ихъ совершила весь далекій путь въ 8 місяцевъ 2). Это-во всякомъ случат весьма характеристичное явленіе, но для насъ оно не представляеть подходящей аналогіи, такъ какъ въ данномъ случат мы имъемъ дъло съ выселениемъ изъ первоначальной родины, а тамъ (у Калмыковъ) напротивъ съ стремленіемъ возвратиться на родину, къ тому же и не съ финскимъ племенемъ; да и тутъ нельзя всетаки не предположить какойнибудь достаточно важной побудительной причины, напр. недовольства своими кочевьями, зависимымъ положеніемъ и т. п. Наконецъ ко всему этому следуеть еще прибавить, что-разъ мы допустили возможность участія финскаго элемента въ гуннскихъ, а можетъ быть и аварскихъ полчищахъ, -- для насъ уже не можетъ казаться чемъ-то совершенно загадочнымъ движение на западъ цълаго финно-угорскаго племени, особенно когда это движеніе можеть быть поставлено въ связь съ весьма естественными историческими явленіями и причинами <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Büdinger, Oesterr. Gesch., I B. 1858, S. 214.

<sup>2)</sup> Ibid. См. описаніе этого выселенія Волжскихъ Калмыковъ у Палласа: Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften, durch P. S. Pallas, I T. St.-Petersb., 1776., S. 90—96.

<sup>3)</sup> Увъреніе Анонима (Endlicher, Gesta Hungar., р. 5), будто Мадьяры принуждены были выселиться изъ-за чрезмърнаго наращенія населенія, которое не могло ни помъститься, ни прокормиться на своей родинъ, заключаеть въ

Итакъ Мадьяры, кажется, въ нач. ІХ в. оставили свою родину за Волгой и Камой и пустились искать счастья въ иныхъ странахъ, слухъ о богатствахъ и благоденствіи которыхъ давно конечно проникъ въ ихъ суровыя сѣверныя жилища. Путь ихъ шелъ въ югозападномъ направленіи. Мы не знаемъ, выступило ли все мадьярское племя, или часть его осталась въ родной странѣ. Это для насъ не такъ важно. Важнѣе для насъ другое: не можетъ быть, на нашъ взглядъ, никакого сомнѣнія въ томъ, что съ Мадьярами соединились значительныя толпы сосѣднихъ и близкихъ къ нимъ турецкихъ кочевниковъ (напр. Башкировъ), склонныхъ къ странствованью и къ хищническимъ набѣгамъ 1).

Дошедшія до насъ свидѣтельства исторіи застають Мадьярь уже въ южныхъ степяхъ Россіи, въ сосѣдствѣ и близкомъ общеніи съ Хозарами, потомъ около днѣпровской Руси, на берегахъ Чернаго моря и еще далѣе на югозападъ. Ради ясности и удобства дальнѣйшаго изложенія мы приведемъ сначала подърядъ всѣ эти свидѣтельства. Начнемъ съ Константина Багрянороднаго, какъ главнаго нашего источника.

Въ 37-й гл. (Ed. Bonn., р. 164 сочиненія «De Adm. Imp.») Константинъ разсказываеть, что Печенѣги жили прежде на р. Ателѣ (Волгѣ) и Геэхѣ (Γεήχ, Янкъ) въ сосѣдствѣ съ Мазарами (явная ошибка писца вм. «Хазарами») <sup>2</sup>) и Узами. Хозары соеди-

себѣ такъ мало правдоподобнаго, что искать въ немъ какого-либо историческаго основанія было бы совершенно напрасно. Въ сообщеніи Рихарда о путешествів миссіонеровъ и объ отысканіи монах. Юліаномъ «Великой Угріи» выставлена та же причина выселенія Мадьяръ (De facto Ung. Magnae, ibid. р. 248: ео quod terra ipsorum multitudinem inhabitantium sustinere non posset) Конечно это—догадка самого ученаго монаха. Не отсюда ли заимствоваль ее и Анонимъ (писавшій позже, въ к. XIII в)?

<sup>1)</sup> Разумъется, при дальнъйшемъ слъдованіи мадьярская орда увеличилась еще многими другими выходцами. Въ этомъ случать есть правда и въ словахъ Анонима говорящаго, что Альмусъ выступилъ: «nec non cum multitudine magna populorum non numerata foederatorum». Endlicher, р. 8. Срв. Fessler, Gesch., S. 232; Zeuss, S. 753—755.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Видѣть въ «Мазарахъ» — Мадьяръ нѣтъ никакого основанія; тутъ ошибка очевидна, какъ это уже признали Fessler, S. 225, Zeuss, S. 747—8 (прим.) и Cassel, S. 125.

нились съ Узами противъ Печенѣговъ и изгнали ихъ изъ ихъ жилищъ, которыя заняли Узы. Изгнанные Печенѣги искали себѣ новыхъ жилищъ; «прибывъ въ землю, которую нынѣ населяютъ, и найдя живущихъ въ ней Турковъ (т. е. Мадьяръ), они пошли противъ нихъ войною, побѣдили и вытѣснили оттуда, поселились тамъ сами и до сихъ поръ занимаютъ эту страну, какъ говорятъ, въ теченіе 55 лѣтъ».

Въ следующей 38-й главъ (р. 168), исключительно посвященной Мадьярамъ, Константинъ разсказываетъ:

«Народъ Турковъ обиталъ некогда близь Хозаріи, въ мъстности Лебедіи (Λεβεδία), называемой такъ по имени перваго ихъ воеводы, котораго звали по имени Лебедіасом (Λεβεδίας), а по достоинству воеводой (βοέβοδος), какъ и его преемниковъ. Въ этой вышеназванной мъстности Лебедіи была ріка Χιδμάς, называемая также Χιγγυλούς. Въ то время они не назывались Турками, а по какой-то причинъ Σαβαρτοιάσφαλοι. Этихъ Турковъ было семь племенъ, никогда они не имъли царя (аруши), ни своего, ни чужого, но были у нихъ какіе-то воеводы, изъ которыхъ первымъ быль вышеупомянутый воевода Лебедіась. Съ Хозарами они жили вмість три года, участвуя во всёхъ ихъ войнахъ. Хаганъ-дарь хозарскій за храбрость и содействіе Турковъ даль въ жены ихъ первому воевод Тебедію — хозарку знатнаго происхожденія, чтобы онъ имъль отъ нея потомство. Случилось однако, что Лебедіасъ дітей отъ этой хозарки не имълъ. — Печенъги, нъкогда называвшіеся Κάγγαρ (что означаеть у нихъ благородство и доблесть), побъжденные въ войнъ съ Хозарами, принуждены были оставить свою землю и занять землю Турковъ. Въ возникшей между теми и другими войне Турки (τὸ τῶν Τούρχων φοσσάτον) были разбиты и раздѣлились на двѣ части. Одна часть, направившись на востокъ, заселила часть Персіи (и до сихъ поръ она сохранила прежнее названіе Турковъ Σαβαρτοιάσφαλοι); другая же часть, направившись къ за-

паду, поселилась вибстб съ своимъ воеводой и вождемъ Лебедіасомъ, въ странъ, называемой Ательнузу ('Ατελκούζου), где живутъ ныне Печенеги. Черезъ несколько времени хаганъ-царь хозарскій просиль Турковъ прислать къ нему «хеландію» (γελάνδια) съ ихъ первымъ воеводой. Лебедіасъ, прибывъ въ хагану хозарскому, спросилъ немедленно о причинъ, побудившей послать за нимъ. Хаганъ отвъчалъ, что мы де призвали тебя для того, чтобы сдёлать тебя-человъка знатнаго происхожденія, разумнаго и энергичнаго, считающагося первымъ у Турковъ — царемя твоего народа, съ темъ условіемъ, чтобъ ты быль подчинень и подвластенъ намъ. Лебедіасъ отвъчалъ хагану, что онъ высоко дънитъ его расположение, уважаетъ его желание и изъявляеть ему свою великую благодарность; но, сказаль онъ затьмъ, «такъ какъ я неспособенъ къ такой власти, то не могу согласиться принять ее, а есть кром' меня еще воевода, по имени Σαλμούτζης, у котораго есть сынъ Арпадз (Άρπαδής). Пусть лучше изъ нихъ станетъ царемъ Салмуцъ или его сынъ Арпадъ и будетъ подвластенъ тебѣ». Эти слова понравились хагану, и онъ послалъ съ нимъ своихъ людей къ Туркамъ. Когда они переговорили объ этомъ, Турки ръшили, что лучше быть царемъ Арпаду, чъмъ его отпу Салмуцу, такъ какъ онъ более достоинъ, замечателенъ умомъ, совътомъ и мужествомъ и способнъе къ такой власти. И они сдълали его царемъ, по обычаю и закону Хозаръ 1), поднявъ его на щить. До этого Арпада Турки никогда никого не имъли царемъ; изъ рода же Арпада и донынъ происходить царь Туркіи. Черезъ нъсколько времени Печенъги, напавъ на Турковъ, преслъдовали ихъ съ вождемъ ихъ Арпадомъ. Турки же, будучи побъждены, въ бъгствъ и ища земли для поселенія, прибыли въ Великую Моравію и, прогнавъ жителей ея, расположились въ этой

<sup>1)</sup> C. 38, p. 170: κατὰ τὸ τῶν Χαζάρων ἔθος καὶ ζάκονον.

земль; въ ней и до сихъ поръ живутъ Турки. Съ той поры Турки не воевали болье съ Печенъгами. Съ тъми же вышеупомянутыми Турками, расположившимися на востокъ въ краяхъ Персіи, до сей поры сносятся западные Турки, заботятся о нихъ и часто получаютъ отъ нихъ отвътныя посланія.

«Земля Печенѣговъ, въ которой когда-то жили Турки, называется по имени протекающихъ тамъ рѣкъ. Рѣки же эти слѣдующія: первая такъ называемая Барухз (Βαρούχ), вторая т. н. Кубу (Κουβοῦ), третья — Труллз (Τροῦλλος), четвертая—Брутз (Βροῦτος), пятая—Серетз (Σέρετος)». 39-ая глава посвящена племени Кабаровз (р. 171):

«Такъ называемые Кабары происходять изъ рода Хозаръ. Когда же между ними произошло столкновеніе изъ-за власти и началась междоусобная война, то первая власть (πρῶτη ἀρχη) у нихъ одержала верхъ. Изъ другихъ часть была истреблена, часть бѣжала и поселилась съ Турками въ нынѣшней землѣ Печенѣговъ: они подружились между собой и тѣ были прозваны Кабарами. Такимъ образомъ они научили и Турковъ языку Хозаръ, и имъ самимъ до сихъ поръ знакомъ этотъ языкъ, но есть у нихъ и другой — языкъ Турковъ. Такъ какъ они превосходили силою и храбростью остальныя восемь племенъ, и превосходили ихъ въ войнѣ, то и заняли первое мѣсто среди прочихъ племенъ. Вождь у нихъ одинъ, т. е. у всѣхъ трехъ племенъ Кабаровъ. Таковой существуетъ и до сихъ поръ».

Арабскій писатель *Ибнз-Даста* <sup>1</sup>), свидѣтельства котораго мы сейчась приведемъ, писалъ въ началѣ X в. (кажется не позже 913 г.) <sup>2</sup>); однако извѣстія его о Мадьярахъ относятся очевидно

<sup>1)</sup> Или собственно Ибн-Дустехъ (Ibn-Dusteh, Ibn-Dosteh), имя, которое считаютъ нѣкоторые искаженнымъ изъ *Ibn-Rosteh*. См. Ал-Бекри, Куника и Розена, 1878 (Прил. къ XXXII т. Запис. Акад. Н.), стр. 65 — 66.

<sup>2)</sup> Хвольсонъ, «Извъстія Ибнъ-Даста о Хазарахъ, Буртасахъ и проч.». Спб. 1869. Введеніе, стр. 4. По предположенію Куника, авторъ источника,

еще къ тому времени, когда послѣдніе кочевали въ равнинахъ, примыкающихъ къ Черному морю, въ «Лебедіи» или «Ателькузу»: гдѣ именно, это — вопросъ, по которому намъ предстоитъ еще высказаться. Ибнъ-Даста разсказываетъ:

«Между землею Печенъговъ и землею Болгарскихъ «Эсегель» лежить первый изъ краевъ (предёловъ) Мадьярскихъ. Мадьяры эти — тюркское племя. Глава ихъ выступаеть въ походъ съ 20,000 всадниковъ и называется Кенден. Это титуль царя ихъ, потому что собственное имя человъка, который паремъ у нихъ — Джыла. Всъ Мадьяры повинуются приказаніямъ, которыя даетъ имъ глава ихъ по имени Джыла, прикажеть ли онъ на врага итти, или врага отражать, или что другое. Живуть они въ шатрахъ и перекочевывають съ мъста на мъсто, отыскивая кормовыя травы и удобныя пастбища. Земля ихъ общирна; одною окрайной своею она прилегаетъ къ Румскому морю (Черному морю), въ которое впадають две реки; одна изъ нихъ больше Джейгуна (Аму-Дарын); между этими-то двумя реками и находится местопребывание Мадьяръ. Съ наступленіемъ зимняго времени, кто изъ нихъ къ какой рѣкѣ ближе, къ той ръкъ и прикочевываетъ и остается тамъ въ продолжение зимы, занимаясь рыболовствомъ. Жить имъ зимой у техъ рекъ удобнее, чемъ где-либо. Земля Мадьяръ богата льсами и водами; а ночва тамъ сыра. Много у нихъ также и хлебопахотныхъ полей. -- Мадьяры господствують надъ всёми сосёдними Славянами, налагають на нихъ тяжелые оброки и обращаются съ ними, какъ съ военно-пленными. Вера Мадьяръ огнепоклоническая. Воюя Славянъ и добывши отъ нихъ пленниковъ, отводять они этихъ плыниковъ берегомъ моря къ одной изъ пристаней

которымъ пользовался Ибнъ-Даста, могъ жить (и писать) въ концѣ IX в. Тогда было бы понятно, почему извѣстія Ибнъ-Дасты относятся именно къ послѣднему десятилѣтію IX вѣка. См. Извѣстія Ал-Бекри, Куника в Розена, тамъ-же, стр. 66.

Румской земли, которая зовется *Кархъ*. — Сказывають, что въ прежнія времена Хозаре, опасаясь Мадьяръ и другихъ сосёднихъ съ землей своей народовъ, окапывались противъ нихъ рвами. А какъ дойдуть Мадьяры съ пленными своими до Карха, Греки выходять къ нимъ на встречу. Мадьяры заводятъ торгъ съ ними, отдають имъ пленниковъ своихъ и въ замёнъ ихъ получаютъ греческую парчу, пестрые шерстяные ковры и другіе греческіе товары» 1).

Лютопись Нестора (какъ уже принято называть нашу начальную лётопись конца XI-го и нач. XII в.) сообщаеть объ Уграхъ нёсколько краткихъ, отрывочныхъ извёстій, касающихся ихъ прохожденія мимо Кіева, слёдовательно землею русскихъ Славянъ. Въ началё лётописи, послё разсказа о разселеніи славянскихъ племенъ, о пути изъ Варягъ въ Греки, о Кій и его братьяхъ, о различныхъ русскихъ и финскихъ племенахъ и проч., лётописецъ, возвращаясь къ народамъ, господствовавшимъ надъ Славянами, говоритъ между прочимъ о Бъльихъ Уграхъ, подъ которыми—кстати сказать—до сихъ поръ обыкновенно разумёли Хозаръ (См. Лётопись по Лаврент. сп., изд. Археограф. Комм. Спб. 1872 г. стр. 10).

<sup>1)</sup> Хвольсонъ, тамъ же, стр. 25-27 (срв. перев. у Рёслера Rom., St., S 362-363). Ал-Бекри (пис. XI в.) въ своихъ извъстіяхъ о Мадьярахъ извлекаетъ кое-что изъ Ибнъ-Дасты, кое-что самъ прибавляеть, но его показанія очень неточны и невърны въ географическомъ отношении, а потому для насъ имъютъ мало значенія (Хвольсонъ, стр. 105 — 106). Ради полноты впрочемъ приводимъ ихъ здёсь по изданію гг. Куника и Розена. (Извёстія Ал-Бекри etc. ч. І, Спб. 1878, стр. 63): «Маджгарія между странами Печенъговъ и странами Ашкл изъ Болгаръ. Маджгарія—идолопоклонники и титулъ ихъ царя Кида. Они—народъ обитающій въ шатрахъ и слёдящій за містами, гдів выпаль дождь и имъется кормъ. И ширина ихъ страны 100 фарсаховъ и длина ея столько же. И одна изъ ея границъ соприкасается съ странами Рум-овъ, а въ концъ ея границъ, по направленію къ пустынь, находится гора, на которой живеть народъ, называемый А..йн и владъющій лошадьми, скотомъ и пашнями. Ниже этой горы, на берегу моря живеть народъ по имени Авгина. Это христіане; они граничать съ мусульманскими странами, причисляемыми къ странамъ Тифлиса, гдв начинается граница Арменіи. И эта гора тянется до страны Бал-ал абваба, и доходить до страны Хазаръ».

«Слов'єньску же языку, якоже рекохомъ, живущю на Дунаи, придоша отъ Скуфъ, рекше отъ Козаръ, рекомин Болгаре, (и) с'єдоша по Дунаеви, (и) населници Слов'єномъ быша. Посемь придоша Угри Б'єлии, (и) насл'єдиша землю Слов'єньску; [прогнавши волохы иже б'єща преже прияли землю словеньску, въ сп. АР.], си бо Угри начаща быти при Ираклии цари, иже находища на Хоздроя, царя Перьскаго».

. Нѣсколько далѣе, послѣ разсказа объ Обрахъ (Аварахъ), лѣтописецъ замѣчаетъ (стр. 11): «По сихъ же (т. е. Аваръ) придоша Печенѣзи; паки идоша Угри Чернии мимо Кіевъ, послѣже при Олзѣ».

Главное изв'єстіє Нестора о проход'є Угровъ мимо Кієва пом'єщено подъ 6406 (т.е. 898-мъ) годомъ и читается такъ:

«Идоша Угри мимо Киевъ горою (нётъ въ PAcn.), еже ся зоветь нынѣ Угорьское, (и) пришедъще къ Днѣпру стаща вежами; бѣша бо ходяще аки се Половци. Пришедше отъ въстока и устремишася чересъ горы великия (TPAcn: яже прозващася горы Угорьскиа), и почаща воевати на живущая ту Волохи (Л: волхі) и Словѣни. Сѣдяху бо (PA убо) ту преже Словѣни, и Волохове прияща землю Словеньску; посемъ же Угри погнаща Волъхи, и наслѣдища землю (ту), и сѣдоща съ Словѣны (PA: словѣньми), покоривше (T: и покорше) я подъ ся (T: подъ ся прочее) (и) оттоле (оттуду) прозвася земля Угорьска...» (тамъ же, стр. 24—25).

Ранѣе подъ 882 г. (6390) Несторъ въ двухъ мѣстахъ упоминаетъ какое-то мѣсто подъ Кіевомъ по имени «Угоръское»:

Разсказывая объ Аскольд'є и Дир'є, онъ говорить, какъ Олегь прибыль къ горамъ Кіевскимъ, спрятавъ воиновъ въ ладьяхъ: «и приплу подъ Угорьское (Т: приплы подъ угорьская), похоронивъ вои своя, и посла къ Асколду и Дирови и т. д.». И дал'єе, посл'є разсказа объ убіеніи Аскольда и Дира по приказанію Олега: «И убита Асколда и Дира, (и) несоща на гору, и погребота ѝ на гор'є (н'єть въ РА сп.), еже ся ныне зоветь Угорь-

ское, кде ныне Олъминъ дворъ; на той могилъ поставилъ церковъ святаго Николу...» (тамъ же, стр. 22—23).

Нельзя не упомянуть здёсь еще, что въ Воскресенском спискъ льтописи Олегъ называеть себя «гостемъ подугорскимъ»: «яко гость есмь подугорской... да придъте къ намъ къ родомъ своимъ» 1).

Къ эпохѣ пребыванія Угровь въ южныхъ степяхъ Россіи относится еще извъстіе о нихъ въ Паннонском Житіи Константина Философа. Изъ этого источника мы узнаемъ, что какая-то шайка Угровъ совершила нападение на славянскаго апостола на пути его къ Хозарамъ. Вотъ что именно разсказываеть объ этомъ Житіе. Какой-то христіанскій городъ быль осажденъ хозарскимъ воеводою. Константинъ Философъ отправился къ этому воеводъ, и проповъдь его такъ подъйствовала на последняго, что онъ обещаль креститься и оставиль осаду города. После этого, продолжаеть Житіе, Философъ пустился въ обратный путь, и въ первый часъ, когда онъ творилъ молитву, на него напали Угры съ воемъ, подобнымъ волчьему, и хотъли убить его. Онъ же не устращился и не оставиль своей молитвы, а взываль только: «Господи помилуй», такъ какъ уже оканчиваль службу. Они же, увидъвъ это, по Божьему вельнію, стали кротки и начали кланяться ему; услышавъ же изъ устъ его слово учительское, они отпустили его со всею дружиною» 2).

Намъ остается еще привести извъстіе византійщево о первомъ появленіи Угровъ на Дунаъ, повидимому, относящемся ко второй четверти IX въка. Его сообщаютъ Продолжатель Геор-

<sup>1)</sup> О правдоподобности этого чтенія будеть сказано ниже.

<sup>2)</sup> Въдвратив же се філосффь въ свои поуть, и въ пръвыи улсь, илтвоу творещоу ещоу, илпадоше на нь оўгри, како вльускы выюще, хотеще оубыти его ой же не оужасе се, ни остави своес матвы, ги пошлоун тъкмо довыи. Бъ бф оконуаль юже слоужьбоу. Они же, оудръвше и, по бъй повелінію, оукротише се и начеше кланати се емоу, и слышавше оучителная словеся б оўсть его, бпоустише и съ высею дроужиною. См. Паннонское житье Кирилла, изд. Бодянскимъ въ «Собраніи Памятниковъ» въ Чтеніяхъ Моск. Общ. И. и Д. 1863, № 2, стр. 12; 1873, кн. І, стр. 409. (См. также стр. 448—444, 477, 507—508). Срв. Dümmler, Süd.-Ö. М.), S. 53.

гія Амартола (писавшій не ран'є второй полов. Х в.) и авторъ хроники, допедшей съ именемъ Льва Грамматика 1). Мы приведемъ зд'єсь изв'єстіє Георгія Амартола (по изд. Муральта) и укажемъ (въ выноскахъ), въ чемъ разнится съ нимъ другое, Боннское изданіє Георгія и хроника (принадлежащая собственно Сим. Логофету) съ именемъ Льва Грамматика.

Въ исторіи царствованія имп. Михаила III и Өеодоры, въ главѣ «о воспитаніи Василія Македонянина» (Περὶ τῆς Μαχέδονος Βασιλείου ἀνατροφῆς, Ed. Mur., p. 724), послѣ разсказа о взятіи Крумомъ Адріанополя и захватѣ въ плѣнъ 12 тысячъ человѣкъ

<sup>1)</sup> Вопросъ объ отношеніи этихъ двухъ хроникъ (Георгія Амарт. и Льва Грамм.) другъ къ другу ръшался донынъ различно; преобладало мивніе (Муральта), что вся хроника Льва Грамм. есть заимствованье изъ Георгія. Въ новъйшее время Гир шъ (Hirsch, Byzantin. Studien, 1876), тщательно изследовавъ ту идругую хронику, пришелъ къ выводу, что оба автора въ большинствъ случаевъ имъли общіе источники и только въ позднъйшей части Левъ Граммат. савлаль просто извлечение изъ Георгія (8. 47; 89-101). Однако и это мивніе оказалось не выдерживающимъ критики послѣ того, какъ проф. В. Г. Васильевскій, по поводу одной славянской редакціи хроники Симеона Метафраста и Логовета, пришелъ къ новому, неожиданному решенію этого вопроса, тесно связаннаго съ вопросомъ о составе хроники Георгія Амартола и его Продолжателя. По мивнію Гирша (S. 51-54, 87-8), въ основу Продолжателя Георгія А. (842-948) легла хроника неизв'єстнаго Логоеета (именемъ котораго и помъчены многія рукописи), послужившая, какъ кажется, источникомъ также для распространенной (2-й) редакціи самого Амартола. Что Логоветь писаль самостоятельно свою хронику также и до 842 г., доказывается тыть, что у Продолжателя Георгія въ занимающемь насъ мысты (о Кордилы) есть фраза «какъ выше было разсказано», тогда какъ у Георгія въ исторів Имп. Өсофила ничего объ этомъ нѣтъ. Вышеупомянутая славянская редакція съ именемъ Сим. Метафраста и Логовета оказалась, по изследованію В. Г. Васильевскаго, именно той хроникой Логоеета (имя Метафраста вошло въроятно ошибкою), которою воспользовался Продолжатель Амартола и авторъ 2-й редакціи хроники самого Георгія; такимъ образомъ предположеніе Гирша подтвердилось. Что же касается жроники Льва Грамматика, то проф. Васильевскій, по сличени ея съ хроникою Логоеста, вполиъ убъдился, что это ничто иное, какъ та же самая хроника Логовета, что такимъ образомъ особой хроники, которой авторъ былъ бы Левъ Грамматикъ, вовсе не существуетъ, и исторія, извъстная подъ его именемъ, оказывается не заимствованьемъ изъ Георгія Амартола, какъ полагали до сихъ поръ, а напротивъ прямымъ источникомъ Продолженія Амартола и распространенной его редакціи. Сообщеніе объ этомъ было сдёлано проф. Васильевскимъ въ засёданіи Филолог. Общ. при С.-Петерб. Универс. 3 апр. 1881 г. и въ печати еще не явилось.

(кромѣ женщинъ), которые были переселены затѣмъ въ Болгарію на сѣверъ (ἐκετθεν) отъ Дуная, Георгій продолжаеть:

«Во времена императора  $\Theta$ еофила быль въ Македоніи воинскій начальникъ по имени Кордилъ (Κορδύλης). Онъ имѣль взрослаго сына Барду, котораго онъ оставиль вмѣсто себя управлять Македонянами, жившими за Дунаемъ (т. е. на сѣверъ). Онъ же съ нѣкоторою хитростью умѣлъ подступить къ  $\Theta$ еофилу 1). Послѣдній приняль его съ радостью и узнавъ, чего онъ желаеть, послалъ суда, чтобы взять тѣхъ (т. е. Македонянъ) и привезти въ городъ (Византію). А княземъ Болгаріи былъ Владиміръ ( $\delta$  Ва $\delta$ і́µє $\rho$ ), потомокъ (или внукъ,  $\xi$ γγονος) Крума, отецъ Симеона, царствовавшаго послѣ 2).

«Населеніе (т. е. греческое, на лѣвомъ берегу Дуная) приняло рѣшеніе уйти съ женами и дѣтьми въ Романію (т. е. на родину). Когда Михаилъ Болгарскій отправился въ г. Өессалонику (ἐξελθόντος δὲ τοῦ Μιχαὴλ Βουλγάρου ἐν Θεσσαλονίκη ³), они стали переправияться собственными средствами. Узнавъ объ этомъ, начальникъ (болгарскій, κόμης) переправился имъ на встрѣчу и началъ военныя дѣйствія. Македоняне же, отчаяваясь, выбрали вождями Цанцеса (Τζάντζην) и Кордила и, принявъ сраженіе, убили многихъ, а нѣкоторыхъ взяли въ плѣнъ. Болгары же, не имѣвшіе возможности переправиться, обратились къ Уграмз (тоїς Оῦγγροις 4) и разсказали имъ обстоятельства, въ какихъ

<sup>1) &#</sup>x27;Αὐτὸς δὲ μετὰ μηχανής τινος εἰσηλεεν εἰς Θεόφιλον. Ed. Muralt., p. 724; здѣсь именно и вставлена фраза ακαθώς ἐκεῖσε προεγράφη», о которой рѣчь въ предыдущемъ примѣчаніи.

<sup>2)</sup> Georg. Ed. Mur. (р. 725): πατήρ Συμεών τοῦ μετὰ ταῦτα κρατήσαντος; а Leo Gramm. (Ed. Bonn., р. 281): πατήρ Συμεώνος—просто; пояснительная фраза—очевидно поздивишее прибавленіе.

<sup>3)</sup> Въ Бонн. изд. Георгія, р. 217—219 читаемъ є ζελθόντες — вслёдствіе описки?

<sup>4)</sup> Ed. Bonn.: «Они же, не могши переправиться въ Болгарію, обратились...» οξ δξ μη δυνηθέντες περάσαι Βουλγαρίαν προσερρύησαν τοξ Ούγγροις. Муральтъ предлагаетъ читать здъсь Ούγνοις вм. Ούγγροις, но безъ достаточнаго основанія.

находились Македоняне. Прибыли и суда императора, посланныя для перевоза ихъ въ городъ (Византію). Между темъ показались и Унны (Ойччоі) въ несметномъ числе; а ть, увидьвъ ихъ, со слезами воскликнули: «о Боже св. Адріана, помоги намъ!» и стали въ боевой порядокъ. Турки же сказали имъ: «отдайте все ваше имущество и тогда убирайтесь съ Богомъ, куда хотите». Но тѣ не согласились, а въ теченіе трехъ дней стояли готовые къ бою; на четвертый же начали садиться на суда. Зам'тивъ это, Турки завязали бой, длившійся отъ 4-хъ часовъ дня до вечера. Ихъ отрядъ показалъ наконецъ тылъ и былъ преслъдуемъ Македонянами. На слъдующій день, когда они начали собираться (въ путь), Унны опять появились и напали на нихъ. Сопротивление оказалъ однако молодой Македонянинъ (αναστάς δὲ Μακεδών νεώτερος 1) по имени Левъ, изъ рода Гомостовъ (той Гомостой), сдѣлавшійся впоследствін έταιρειάργης, и другіе знатные изъ Македонянъ обратили ихъ въ бътство и преследовали. Вернувшись, они съли на корабли и благополучно прибыли къ императору, и бывъ имъ милостиво приняты, вернулись въ Македонію, въ родную свою страну. Василій (будущій императоръ) быль молодымъ человъкомъ, когда вернулся изъ плъна, продолжавшагося при Львь и Михаиль Аморіи, и кончившагося при император' Өеофиль, такъ что ему было тогда 25 лѣтъ....» <sup>2</sup>).

Итакъ весь этотъ эпизодъ разсказанъ ради Василія Македонянина, который ребенкомъ съ родителями былъ въ числѣ плѣнныхъ, переселенныхъ за Дунай, и вернулся изъ плѣна при Өеофилѣ, уже 25-ти лѣтнимъ молодымъ человѣкомъ.

<sup>1)</sup> Ed. Bonn. Georg. Mon.: Μακέδόνων νεώτερος, Leo Gramm. (Ε. Β. p. 232): Μακεδόνων έτερος.

<sup>2)</sup> Хроногр. Геогр. Амартола изд. Муральта, Спб. 1859, стр. 724—726. (Учен. Зап. II Отд. Имп. Ак. Н., кн. VI, 1861). Въ Бонн. изд. Georg. Monach. о Василіи сказано всего: η δε τότε Βασίλειος ως είναι τὰ έτη αὐτοῦ κε΄.

Разсказъ объ этомъ возвращени плѣнныхъ Грековъ изъ-за Дуная, но безъ эпизода объ Уграхъ, и вообще въ иномъ видѣ, передають еще Константинг Багрянородный въ «Vita Basilii» (Ed. Bonn. Theophanes Contin. l. V, c. 4, 5, р. 216—218) и Кедринг (Cedren, Ed. B., р. 184—186); оба относять это событие къ царствованию въ Болгарии князя Мортагона 1).

<sup>1)</sup> Есть еще упоминание о томъ же, но безъ всякихъ подробностей, у Сопstant. Manasses, ed. Bonn. p. 222, v. 5190 и сабд.—Читатель уже знасть, почему мы не даемъ мъста на ряду со всъми этими свидътельствами разсказу Анонима Нотарія кор. Бълы о пути Угровъ черезъ Россію: разсказъ этотъ вымышленъ, подобно другимъ баснямъ этого писателя, и никакого отношенія къ исторической дъйствительности не имъетъ. Мы уже выше указали, что основаниемъ ему послужило нашествіе Татаръ на Угрію въ XIII в., подробности коего перенесены авторомъ цъликомъ на Мадьяръ и ихъ переселеніе. Чтобы дать понятіе объ этомъ заимствованіи, мы сообщимъ лишь сущность этого повъствованія: Въ 884 г. семь мадьярскихъ вождей (Hetumoger), между которыми былъ и Альмусъ (Almus) съ семействомъ, вышли изъ Скиеской земли (о ней ранъе, Моп. Агр., р. 3) къ западу, въ сопровождении безчисленнаго множества союзныхъ народовъ. После многодневнаго пути по пустымъ местностямъ, они переплыли черезъ р. Этиль (Etyl, Волга) на кожаныхъ «торбахъ» (super tulbou sedentes) и, нигдъ не встръчая ни дорогъ, ни селеній, прибыли наконецъ въ Россію, въ Суздаль (in Rusciam, que Susudal vocatur), а оттуда по землъ Руссовъ безъ сопротивленія достигли Кіева (Куец). Здёсь они имёли столкновеніе съ князьями Руссовъ, которые не хотёли имъ покоряться и призвали себъ на помощь семь Куманскихъ вождей, имъ дружественныхъ. Произошла битва, передъ которой Альмусъ воинственною ръчью возбуждалъ Мадьяръ къ мужеству. Мадьяры остались побъдителями и загнали Руссовъ въ Кіевъ. Когда затемъ Альмусъ приступиль къ осаде города, Руссы и Куманы вошли въ переговоры о миръ, который и быль заключевъ на довольно тяжелыхъ для нихъ условіяхъ (ежегодная дань и проч.). Князья Руссовъ убъждали Альмуса отправиться на западъ въ землю Паннонію, которою прежде владълъ Аттила и которую они очень восхваляли. Альмусъ объщалъ исполнить ихъ просъбу. Тогда и вожди Куманскіе, увидя милость его, добровольно покорились ему, говоря: «отнынъ мы выбираемъ тебя господиномъ и вождемъ своимъ до последняго колена и последуемъ за тобой, куда только направить тебя судьба твояв. Такимъ образомъ Куманы присоединились къ Мадьярамъ, а равно примкнули къ нимъ и многіе изъ Руссовъ и вмѣстѣ отправились въ Паннонію По указанію Руссовъ, Альмусъ со всёмъ народомъ пустился въ путь черезъ гор. Владиміръ (Lodomer), Галицію и черезъ горы Карпатскія въ нын. Угрію (см. Anopymi Gesta Hungar., Endlicher, Mon. Arpad., p. 8—13). — Мы видимъ здесь знакомыя черты движенія Татару по Россіи и отъ Кіева дале на западъ. Анонимъ ведетъ своихъ Угровъ въ дунайскую равнину съ съверовостока, т. е. тъмъ путемъ, которымъ шли Татары, причемъ для подтвержденія

Какъ ни коротки и ни отрывочны всё эти извёстія, они всетаки дають возможность установить нёсколько положительныхъ данныхъ, достовёрность коихъ стоить внё сомнёнія и на основаніи которыхъ можно придти къ нёкоторымъ заключеніямъ, немаловажнымъ для древней мадьярской исторіи. Съ другой стороны конечно, эти свидётельства открываютъ широкое поле и для всякихъ догадокъ и предположеній, болёе или менёе существенныхъ, болёе или менёе вёроятныхъ. Однако на этой скользкой почвё нельзя не быть особенно осторожнымъ и осмотрительнымъ.

Мы выше замѣтили, что выселеніе Мадьяръ изъ сѣверовосточной Россіи должно было произойти никакъ не позже начала ІХ вѣка. Къ этому заключенію насъ въ особенности приводить то, что по дошедшимъ до насъ извѣстіямъ Мадьяры около половины ІХ в. уже появляются на берегахъ Понта и простирають свои набѣги даже до нижняго Дуная: тамъ они нападають на славянскаго апостола Кирилла на его пути къ Хозарамъ, здѣсь они оказываютъ помощь Болгарамъ противъ непослушныхъ имъ греческихъ военно-плѣнныхъ. Но и гораздо рамъе этого срока, т. е. начала ІХ в., выселеніе Мадьяръ также не могло совершиться. Дѣло въ томъ, что мы не имѣемъ никакого основанія предполагать пребыванье Угровъ въ южныхъ степяхъ Россіи продолжительнымъ. Нельзя, конечно, положиться на показаніе Константина Багрянороднаго, что Угры про-

своего показанія пользуєтся еще этимологіей нікоторых містных именть, напр. Уньвара и Мункача. Подобно Татарамъ—Угры у него проходять черезъ Суздаль в Кіевъ, ихъ встрічають русскіе князья въ союзії съ Куманами-Половцами и дарять ихъ тімъ же способомъ, какъ Татаръ; они продолжаютъ свое побідное шествіе, какъ и Татары, черезъ Галичъ и Владиміръ, гдії князья имъ дають клятву въ вітрности (извістно, что Даніиль IV Галицкій быль вассаломъ кор. Білы IV). Князь Галицкій, одаривъ ихъ, провожаеть и указываеть имъ дорогу въ Угрію. Подобныя же подробности о Татарахъ намъ извістны изъ вомы Архидіакона Сплатискаю, у котораго между прочимъ есть упоминаніе и о г. Суздалії (Thomas. Histor. Sal., с. 37), см. Магсдаlі, Forschungen z. deut. Gesch., S. 633. — Разсказы другихъ позднійшихъ мадьярскихъ хронистовъ (Сим. Кезы, Туроча) заключають въ себії столько же вымышленнаго и фантастическаго.

жили съ Хозарами, т. е. въ ихъ сосъдствъ, всего три года (эта пифра могла быть искажена переписчикомъ); это совершенно невъроятно и не согласуется съ другими нашими извъстіями; но еще менье правы ть, кто находить возможнымъ предполагать, что три года написано де по ошибкъ виъсто 203 лютг 1). Почему же предполагать именно такую ошибку, а не какую-нибудь другую? Для этой последней цифры леть (203) неть ровно никакихъ историческихъ основаній; къ тому же самое простое соображеніе говорить противь такой догадки. Еслибь Мадьяры действительно такъ долго (боле 2-хъ столетій) жили на юге нашей родины, спрашивается, не оставили ли бы они тамъ гораздо более ясныхъ следовъ своего пребыванія, а главное могли ли бы быть такъ скудны свидътельства о томъ исторіи? Неужели нашъ льтописець, такъ обстоятельно знакомый съ этнографіей съверной и южной Россіи въ IX в., не сообщиль бы намъ о долговременномъ пребываніи цілаго довольно многочисленнаго народа въ южно-русскихъ степяхъ, бокъ о бокъ съ днепровскими Славянами и Хозарами, народа, съ которымъ (какъ съ кочевымъ и хищнымъ) должны были следовательно считаться соседи и который въ преданіяхъ славянской древности долженъ бы быль занимать не последнее место на ряду съ другими восточными народами, каковы Хозары, Печенъги и Половцы. Точно также не умолчали бы объ этомъ и другіе свидётели, арабскіе и византійскіе писатели.

Извѣстіе Нестора о прохожденіи Угровъ мимо Кіева въ отношеніи къ вопросу о продолжительности пребыванія ихъ въ южныхъ степяхъ также не лишено значенія. Оно доказываеть, что Угры оставили по себѣ у днѣпровской Руси впечатлѣніе и воспоминаніе какой-то странствующей орды, прослѣдовавшей мимо и только *временно* располагавшейся кочевьями въ ея со-

<sup>1)</sup> Предположение это сдёлаль Тунманнъ (Untersuchungen etc., Leipz. 1774, S. 105—107, 141) и его приняли многіе другіе. Однако уже Фесслеръ (Gesch., S. 243—4) справедливо возражаль противъ этого. Срв. Cassel, Mad. Alterth., S. 136—7; Büdinger, Oesterr. Gesch., S. 214, Anm. 3.

съдствъ. Конечно, это понятіе «временно» очень относительно и въ настоящемъ случать вполнъ примънимо къ тъмъ нъсколькимъ десяткамъ лътъ, которыми слъдуетъ, кажется, опредълить продолжительность движенія Угровъ изъ-за Волги до нижняго Дуная.

Итакъ и много ранње начала IX в. Угры не могли оставить своей заволжской прародины. Земля, въ которой они расположились, въ сосъдствъ съ Хозарами, носить у Константина Багрянороднаго очевидно славянское имя «Лебедіи». Эту страну Лебедію, по общепризнанному взгляду, съ которымъ нъть основанія не согласиться, помъщаютъ на съверъ отъ Чернаго моря, гдъ-то между Днъпромъ и Дономъ. Ниже мы еще подробнъе коснемся мъстоположенія этой страны, а теперь остановимся нъсколько на вопросъ, какимъ путемъ Угры прикочевали въ эту Лебедію.

Для этого не лишнее — воспроизвести общую географическую картину Руси того времени, чтобы принять въ расчеть характеръ и природныя особенности тъхъ мъстностей, которыя лежали на пути нашихъ переселенцевъ.

Вся сѣверная и отчасти средняя полоса Европейской Россіи до верхняго теченія Оки и другихъ волжскихъ притоковъ, однимъ словомъ до полосы чернозема, рѣзко отличалась отъ южной половины Руси характеромъ своей природы. Въ то время, какъ на сѣверѣ преобладали общирные и дикіе лѣса, которые придавали особый, такъ сказатъ «лѣсной» характеръ и самимъ жителямъ сѣвера и ихъ жизни и быту, на югѣ преобладали поля и стѣпныя пространства съ ихъ благопріятными условіями для земледѣлія — съ одной стороны и для привольной, подвижной жизни кочевниковъ—съ другой. Чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ лѣса попадались рѣже и наконецъ мѣстность обращалась въ совершенную степь 1), которую пересѣкли многочисленныя рѣки на-

<sup>1)</sup> Вопросъ о томъ, были ли наши южныя степи въ древности покрыты дъсами (уничтоженными потомъ номадами) или нътъ, можетъ, кажется намъ, считаться теперь уже ръшеннымъ въ послъднемъ смыслъ. Дознано, что суще-

шего юга, прежде чёмъ впасть въ Черное море 1). Вся жизнь и промышленность этихъ степныхъ странъ сосредоточивалась на рёкахъ, которыя привлекали къ себё все осёдлое и болёе развитое населеніе; въ широкихъ степяхъ располагались пришлые кочевники, которые, стремясь на западъ и постоянно смёняя одни другихъ, почти не переводились въ этомъ краё и своими опустошительными набёгами держали въ страхё сосёднее осёдлое населеніе. Эти степные кочевники со своими стадами перекочевывали съ мёста на мёсто, легко подымая съ собою все свое несложное имущество, и единственными слёдами ихъ пребыванія оставались разбросанные по степи голые и одинокіе курганы — могилы, которые они имёли обычай воздвигать надъ своими по-койниками.

Въ IX вѣкѣ, т. е. въ ту эпоху, которая насъ занимаеть, и еще ранѣе описываемый край представляль въ этнографическом отношении слѣдующую картину.

На сѣверъ отъ Каспійскаго моря и на востокъ отъ нижней Волги, въ степяхъ, примыкавшихъ къ необозримымъ равнинамъ средней Азіи кочевали и уже готовы были устремиться на западъ различные народы турецкаго племени, какъ напр. Печенъги, Половцы, Узы и др. На сѣверъ отъ нихъ простирались жилища восточныхъ Финновъ, на окрайнахъ въ пере-

ствованію яксовъ въ этой полоск препятствовали климатическія условія (продолжительныя засухи) и недостатокъ влаги, такъ какъ собственно составъ почвы (чернозёмъ) самъ по себъ, конечно, не можеть быть препятствіемъ произростанію яксовъ. Въ пользу того же вывода о несуществованіи яксовъ—свидктельствуетъ и исторія. См. сообщеніе объ этомъ вопроск Щуровскаго въ засъданіи «Общества Любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи» 15 окт. 1880. Краткій отчетъ о немъ въ Ж. М. Пр. ноябрь, 1880, стр. 24—25 (Современ. Лютоп.), а также обстоятельный разборъ и рюшеніе вопроса въ томъ же смыслю на зоснованіи выводовъ науки естествознанія и историческихъ данныхъ— въ рецензіи Л. Майкова на книгу Барсова «Географія начальн. яктописи», Варшава, 1873 г. въ Ж. М. Н. П. 1874 г. авг., стр. 259—276.

<sup>1)</sup> Нашъ даровитый знатокъ русской бытовой старины, г. Забѣлинъ въ своемъ описаніи природы русской земли характеризуетъ мѣткими и живыми чертами особенности нашей южной и сѣверной природы и различія въ бытѣ и характерѣ населенія здѣсь и тамъ. Истор. Русс. Жизии, І, стр. 1—36.

мѣшку съ турецкими кочевниками (напр. Башкирами), далѣе же къ сѣверу составлявшихъ сплошную массу. На средней Волгѣ и нижней Камѣ жили на довольно далекомъ протяжени Волжскіе и Камскіе Болгары, въ державѣ которыхъ были элементы и финскіе, а можетъ быть даже отчасти и славянскіе.

На западъ отъ Печенеговъ, по северовосточному берегу Каспійскаго моря, по нижней Волгь и на стверъ отъ Кавказа и Азовскаго моря, по всему теченію Дона и его притоковъ, на сверъ до Оки, на югозападъ до устьевъ Дивпра и наконецъ на Крымскомъ полуостровъ господствовали Хозары, полуосъдлый народь, достигшій уже въ ту пору изв'єстной степени государственнаго и гражданскаго развитія. Въ VIII в. и въ первой половинъ ІХ-го они находились во всемъ блескъ своего могущества и силы 1). Множество соседнихъ племенъ различныхъ народностей, въ числѣ коихъ было не мало и Славянъ <sup>2</sup>), а по всей въроятности были и Финны, входили въ составъ ихъ общирной державы и платили имъ дань или служили ихъ воинственнымъ цълямъ. Съверными сосъдями хозарскихъ владеній, тамъ, где уже начиналась полоса лесовъ и бассейнъ р. Волги, отделенный отъ южныхъ степей незначительною возвышенностью (которая тянулась съ запада на востокъ и оканчивалась Самарскою лукою на Волгѣ) в), были угрюмые Финны, въроятно предки нынъшнихъ Мещеряковъ и Мордвы; они населяли южные предълы обширной финно-угорской родины, занимавшей весь съверъ и съверо-востокъ Россіи. Наконецъ на западъ и съверозападъ отъ Хозаръ, и еще въ предълахъ ихъ владъній простирались не менте общирныя жилища русских Славяна;

<sup>1)</sup> Срв. В. Григорьевъ, «Обзоръ политической исторіи Хазаровъ» въ его сборникѣ «Россія и Азія», Спб. 1876, стр. 57—59.

<sup>2)</sup> О многочисленныхъ Славянахъ въ предёлахъ Хозарской державы говорять между прочимъ арабскіе писатели: Аль-Баладури IX в. и Масуди X в. См. Гаркави, Сказавія мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Русскихъ (Спб. 1870), стр. 38 и 129—130. Срв. Барсовъ, Географія начальной лізтописи, (Варш. 1873), стр. 129—130.

<sup>3)</sup> См. Забълинъ, тамъ же, І, стр. 24.

ихъ географическое распредёленіе по племенамъ извёстно намъ изъ лётописи. Первенствующая роль между этими племенами принадлежала тёмъ, которыя жили по теченію Днёпра, а на сёверё вокругъ озера Ильменя, однимъ словомъ на знаменитомъ торговомъ пути «изъ Варягъ въ Греки», а именно Полянамъ, Древлянамъ, Кривичамъ, Словенамъ и проч. Вётви этихъ русскихъ Славянъ простирались довольно далеко на югозападъ и западъ, шли по рёкамъ нижнему Днёпру, Бугу и Днёстру до нижняго Дуная 1), населяли нынёшнюю Молдавію и Буковину, а затёмъ тянулись и далёе на западъ, за горы Карпатскія, въ Трансильванію и сёверную Угрію, примыкая здёсь къ своимъ западнымъ соплеменникамъ (Словакамъ). Наконецъ на сёверозападъ отъ русскихъ Славянъ къ Балтійскому морю прилегали племена Литовскія.

Сѣверовосточный край Европейской Россіи по р. Камѣ, между сѣверной Двиной и Уральскимъ хребтомъ былъ въ древности извѣстенъ на сѣверѣ подъ именемъ *Віарміи*, первое историческое упоминаніе о которой относится къ IX в. <sup>3</sup>). Уже съ незапамят-

<sup>1)</sup> По всему Черноморью, отъ нижняго Дибпра до нижняго Дуная, были распространены русскіе Славяне, принадлежавшіе (какъ свидътельствуеть Несторъ) двумъ иногочисленнымъ племенамъ, Ульцамъ (Уличамъ) и Тиверцамъ; средоточія ихъбыли на р. Бугь и Дивстрь. По Бугу жили Уличи, по Дивстру-Тиверцы, имя которыхъ производять отъ древняго названія Дивстра — Тирасъ. Предполагаютъ, что восточная вътвь Ульцевъ, жившая въ суглу», образуемомъ Дибпромъ и окаймленномъ съ запада р. Ингульцемъ, носила частное названіе Умичей; въ такомъ случав нельзя смешивать эти два схожія названія. Таково по крайней мірт наиболье правдоподобное рівпленіе запутаннаго вопроса объ этихъ племенахъ у г. Ламбина («Славяне въ съверн. Черноморьъ», Ж. М. Пр. 1877, май). Эти черноморскіе Славяне (Уличи и Тиверцы) были оттъснены отсюда на съверъ кочевниками, т. е. главнымъ образомъ Печенъгами. Съ тъхъ поръ (съ нач. Х в.) ихъ жилища находились по верхнему теченію Буга и Дифстра. Уличи жили между этими двумя ръками, какъ доказывалъ Ламбинъ (тамъ же, 1877, іюнь) и какъ подтвердидось затыть чтеніемъ загадочнаго мыста о нихъ въ Новгород. Anmon. («межи Богъ и Дивстръ»), отысканнымъ акад. А. Ө. Бычковымъ (Отчетъ о XIV присужд. Увар. нагр., 1872); срв. В. Васильевскій, рец. на Бруна: Черноморье, 1. въ Ж. М. Пр. 1879, ноябрь, стр. 103.

<sup>2)</sup> Бестужевъ-Рюминъ Русск. Исторія (Спб. 1872), стр. 71.

ныхъ временъ край этотъ, особенно его восточная часть, прилегавшая къ горамъ Урала (гдв были горные промыслы), славилась повсюду своими природными богатствами и достигла важнаго торговаго значенія. Сліды этой эпохи и доныні отыскиваются въ Пермской губернів. И близкіе сосёди (Камскіе и Волжскіе Болгары), и народы дальнихъ странъ вступали съ обитателями Біарміи въторговыя сношенія. Уже Геродоть приводить баснословные разскавы объ этой странъ. Торговля ея съ югомъ, особенно съприкаспійскими землями, шедшая самымъ естественнымъ ръчнымъ путемъ по Камъ и Волгъ, началась очень рано: этимъ путемъ находили себъ между прочимъ сбытъ и богатства средней Азіи. Но и Греки изъ своихъ черноморскихъ колоній рано познакомились и завели сношенія съ жителями Біармін. Такимъ образомъ богатый греческій міръ нашего Черноморья долженъ быль быть издавна соединенъ торговыми путями съ дальнимъ съверовостокомъ, съ Біарміей, и знакомъ съ ея обитателями, Югрою 1). Такихъ путей по всей въроятности было нъсколько, и конечно они шли не иначе, какъ по ръкамъ, т. е. по главнымъ воднымъ сообщеніямъ. Западный путь шель (изъ греческой колоніи Ольвій) по Днепру и по Десне, затемъ Окою въ Волгу и Каму. Восточный направлялся изъ Босфора и Азовскаго моря по Дону до его поворота на западъ, затъмъ переходилъ на Волгу и при усть в Камы сходился съ первымъ. Однако едва-ли подлежитъ сомнівнію, что между этими путями существоваль еще третійсредній, который шель вверхь по Дону и съ него переваломь въ рѣчную систему Волги, т. е. Рязанскою областью въ Оку (вѣроятно, ея притокомъ Проней) и опять въ Волгу и Каму<sup>2</sup>).

Съ первыхъ вѣковъ по Р. Х. страну на сѣверъ отъ Каспійскаго моря и Кавказа, по нижней Волгѣ и Яику занималь, какъ мы видѣли, многочисленный народъ турецкаго происхожденія—

2) Срв. Забълина, тамъ же, стр. 34, 35.

<sup>1)</sup> Уже поздиве проникли съ торговыми цвлями въ Біармію русскіе Славяне и Норманны. Последніе только въ ІХ в. Срв. Бестужевъ-Рюминъ, тамъ же.

Хозары. Съ ними-то издавна находились въ торговыхъ сношеніяхъ какъ Камскіе и Волжскіе Болгары, такъ безъ сомнѣнія и съверовосточныя финно-угорскія племена Югры (въ Біарміи). Такимъ образомъ эти послѣдніе и Хозары могли очень рано познакомиться и сблизиться другь съ другомъ. Едва-ли мы ошибемся, предположивъ что и предки Угроез (Мадьяръ) еще въ прародинѣ своей мѣнялись товарами съ хозарскими купцами, а въ такомъ случаѣ знакомство ихъ съ Хозарами относится къ очень древнему времени.

Къ VII и VIII в., какъ кажется, относится нъкоторое распространеніе жилищъ и господства Хозаръ къ западу. Вследствіе напора турецкихъ кочевыхъ ордъ (Печеньговъ и Узовъ), они принуждены были податься на западъ и утвердиться также на территоріи къ сѣверу отъ Азовскаго моря. Съ этимъ вмѣстѣ на берега Дона перемъстились отчасти съ береговъ Каспійскаго моря (гдъ при устьяхъ Волги процвётала ихъ столица Итиль) ихъ внутренніе экономическіе и политическіе интересы. Тогда-то, въ VIII в. и еще въ IX-мъ, они находились на вершинъ своего могущества. Разумъется, въ эту эпоху ихъ торговыя связи съ съверомъ, съ угро-уральскимъ краемъ не только не ослабели, но напротивъ должны были усилиться. Только въ торговыхъ путяхъ сообщенія, подъ вліяніемъ обстоятельствъ, могла произойти перемена. Путь по Волгъ уже не былъ болье достаточно безопасенъ для ихъторговыхъ экспедицій вследствіе близости кочевыхъ хищныхъ Печеньговь и Узовь, которые безпрестанно рыскали по берегамъ Волги. Инъ поэтому оставалось избрать именно тоть средній путь вверхи по Дону на переваль в Оку, о которомъ мы упомянули выше Для донскихъ жителей такой путь быль самый естественный и удобный. Очень можеть быть, что именно для обезпеченья этого торговаго пути по Дону была построена Хозарами (приблизительно на крутомъ поворот его на югозападъ) 1), при помощи греческихъ

<sup>1)</sup> О споръ ученыхъ относительно мъстоположенія Саркела, срв. В. Григорьевъ, Обзоръ политической исторіи Хазаровъ, сб. «Россія и Азія», стр. 59—60, прим. 44.

инженеровъ (въ 835 г.), крѣпость Саркелз¹) — противъ набѣговъ Печенѣговъ, которые заходили также за Волгу и могли легко являться даже на Дону, тамъ, гдѣ онъ подходитъ на самое близкое разстояніе къ Волгѣ. Этотъ путь, которымъ хозарскіе купцы ѣздили въ Югру и на сѣверный Уралъ, не могъ быть безызвѣстенъ и тому населенію, съ которымъ они торговали, т. е. финно-угорскимъ племенамъ, а слѣдовательно по всей вѣроятности и предкамъ нынѣшнихъ Угровъ. Скажемъ болѣе: предпріимчивые люди изъ племенъ восточныхъ Финновъ сами могли ходить этимъ путемъ въ Хозарію.

Всё эти соображенія приводять насъ къ заключенію, что, когда Мадьяры, по выше разъясненнымъ причинамъ, рёшились покинуть свою родину и искать новыхъ жилищъ, они не могли избрать иного пути, какъ по Камё и Волгё на Оку, и вверхъ по Окё—къ верховьямъ Дона (т. е. давно знакомый имъ торговый путь къ Хозарамъ). На Окё имъ впрочемъ предстоялъ выборъ, ибо путь раздваивался: одинъ шелъ переваломъ на Донъ къ Хозарамъ, другой—на Десну и Десною въ Днёпръ къ днёпровскимъ Славянамъ. Мадьяры, какъ увидимъ сейчасъ, предпочли первый изъ нихъ 2).

О самомъ переходѣ Мадьяръ въ Лебедію нѣтъ никакихъ историческихъ извѣстій. Свидѣтельства Константина Багрянороднаго уже застають ихъ въ этой странѣ 3). Что касается органи-

<sup>1)</sup> Саркель, имя котораго объясняется изъ чувашскаго языка, гдѣ шора (=сари) значить былый, а киль—домъ, означаеть слѣдовательно «бѣлый домъ» и тождествень съ Бълой Въжой Нестора; чувашскій языкъ (особ. древній), какъ языкъ турецкаго корня, быль вѣроятно близокъ къ хозарскому. Срв. К уникъ, Уч. Зап. И. Ак. Наукъ, III, 1855, стр. 727—728; также Извѣстія Ал-Бекри о Руси и Славянахъ (Спб. 1878), 1-е розысканіе Куника (стр. 125); срв. еще Нипfalvy, S. 257.

<sup>2)</sup> Второй путь съ Оки—ея притоками (Угрою или Жиздрою) на Десну, даже не могъ быть, кажется, доступенъ Уграмъ, ибо именно здѣсь, на водораздѣлѣ рѣкъ Десны и Оки тянулись въ старину обширные дремучіе лѣса, извѣстные въ народныхъ преданіяхъ подъ именемъ Брынскихъ (рец. Л. Н. Майкова на книгу Барсова, Ж. М. Пр. 1874, авг., стр. 269),—лѣса, которые не могли не служить препятствіемъ движенію конныхъ Угровъ.

<sup>3)</sup> На сколько заслуживаетъ въры разсказъ Анонима, было разсмотрено выше. Все, что до сихъ поръ на немъ основывали, остается безъ почвы.

заціи мадьярскихъ полчицъ при переселеніи, то, если върить извъстіямъ, они состояли изъ семи племенъ, изъ которыхъ каждое им ко своего вождя; по крайней м крк о таком в подразделени разсказываетъ Константинъ Багрянородный 1) (и Анонимъ). Общаго царя или вождя не было <sup>2</sup>). По всей в роятности для большаго удобства и порядка при передвиженіи, каждое племя было разделено своимъ главою еще на более мелкіе отряды и для каждаго выбранъ особый начальникъ. Вообще на время пути Мадьяры и ихъ турецкіе сотоварищи безъ сомнінія ввели у себя какую-нибудь военнию организацію, въ род' той, какая въ новъйшее время была введена (какъ было выше упомянуто) у калмыцкаго племени Торготова, предпринявшаго въ прошломъ въкъ далекое странствование съ береговъ Волги къ предъламъ Китая <sup>8</sup>). Средствомъ пропитанія ихъ на пути были, разум'ьется, все тѣ же охота и рыболовство, т. е. занятія, которыми они существовали и на родинъ. Въ этомъ отношении ихъ путь по большимъ ръкамъ представлялъ особенныя удобства. Само собою разумъется, что движение мадьярской орды сопровождалось грабежомъ и набъгами на мирное осъдлое населеніе, встръчавшееся на пути. Въ этомъ случат впереди Мадьяръ отличались конечно турецкіе элементы, увлекавшіе за собой и последнихъ.

Въ продолжение своего пути Мадьяры, по всей в роятности, нъсколько разъ останавливались на болье значительное время. Такъ, есть основание думать, что подобной стоянкой была мъстность на Окъ въ нынъшней Калужской губернии. На это предположение наводить насъ ръка Угра (притокъ Оки), обязанная повидимому этому обстоятельству (т. е. прохождению здъсь Угровъ)

Срв. напр. выводы Европеуса, «О народахъ средн. и сѣв. Россіи», Ж. М. П. 1868, № 7, стр. 69—70. Опроверженіе у Огородникова, Зап. Им. Геогр. Общ. по этнографіи, т. VII, ср. 21—22.

<sup>1)</sup> De Adm. Imp., с. 38. Впослѣдствін Кабары (частица Хозаръ) присоединилась къ Мадьярамъ, какъ 8-е племя. De Adm. I. с. 40, р. 172.

<sup>2)</sup> Fessler, S. 233.

<sup>3)</sup> Pallas, Sammlungen histor. Nachrichten üb. die Mongol. Völkerschaften, I T. S.-Petersb., 1776, S. 90-96.

своимъ названіемъ. Прозвали ее такъ безъ сомивнія не сами Угры, а соседніе Славяне.

Перейдя съ Оки (вѣроятнѣе всего — р. Упою) на Донъ и продолжая свой путь по Дону, Мадьяры въ то же время вступили въ хозарскія владѣнія. Хозары вѣроятно сами назначили имъ мѣстности для кочевьевъ. По свидѣтельству Константина Багрянороднаго, который почерпалъ свои свѣдѣнія (какъ выше замѣчено) между прочимъ и изъ славянскихъ источниковъ, эта страна, занятая Уграми, называлась Лебедіей (Λεβεδία). Остается опредѣлить ея мѣстоположеніе.

По словамъ Константина, «Лебедіей» называлась эта страна по имени перваго воеводы Мадьяръ Лебедіаса. Въ ней протекаетъ рѣка Χιδμάς, или иначе Χιγγυλούς; она находилась по близости отъ земли Хозаръ. Никакихъ болѣе точныхъ свѣдѣній мы о ней не имѣемъ. Впослѣдствіи изъ этой страны Мадьяры, вытѣсненные Печенѣгами, переселились въ страну «Ателькузу», гдѣ во времена Багрянороднаго жили Печенѣги.

Имена «Лебедія» и «Лебедіасъ», славянское происхожденіс которых очевидно, не могуть не напоминать намъ однородных географических вазваній въ Россіи: Лебедянь (на Допу) въ Тамбовской губерніи, гор. Лебединг въ Харьковской губерніи, Лебединг апст (нынь Черный льсь) въ Екатеринославской губерніи и проч. Но есть ли какая-нибудь непосредственная связь между этими названіями и именами земли и вождя у Константина Багрянороднаго, это—вопросъ, для рышенія котораго къ сожальнію ныть положительных данных Большая часть ученых имья въ виду гор. Лебединъ Харьковской губерніи и Лебедію Константина въ эти мыстности 1). При этомъ принималась въ расчеть и упо-

<sup>1)</sup> Thunmann., Untersuch., 142; Fessler, 236—237. Карамзинъ, Ист. Гос. Росс., I стр. 77, прим. 302; Zeuss, S. 750. Срв. Юргевичъ, Зап. Одесс. Общ. Ист. и Др., т. VI, 71, который, какъ извъстно, объясняеть русскія имена Диъпровскихъ пороговъ изъ мадъярскаю языка и второе названіе Кіева у Константина Б. Σαμβατὰς считаетъ тоже мадьярскимъ.

мянутая Багрянороднымъ р. Χιδμάς или Χιγγυλούς, тождественная, кажется, съ упомянутой въ другомъ мість (с. 42, р. 179) рькой Σιγγούλ, въ которой нельзя не узнать р. Ингула (или Ингульца). Итакъ, согласно съ этимъ, Лебедія должна была простираться между реками Дономъ и Днепромъ, въ Харьковской губ., на юго-западъ по направленію къ порогамъ Дньпровскимъ и за Дибпръ, въ область ръкъ Ингульца и Ингула. Съ другой стороны нёкоторые изследователи, имен въ виду не Лебединъ Харьковской губ., а Лебедянь Тамбовской, помъщали мадьярскую Лебедію по верхнему теченію Дона, въ западный уголь Тамбовской губ. и въ смежныя мъстности 1). Однако мы не считаемъ возможнымъ на основаніи однихъ этихъ гадательныхъ сопоставленій съ увітренностью опреділить містоположение Лебедін въ той или другой изъ означенныхъ странъ. Вообще, существоваль ли действительно иплый прай (вместившій всю орду мадьярскую) по имени Лебедія, и затёмъ въ какомъ отношеній стоить это географическое названіе къ личному имени вождя Лебедіаса у нашего писателя, это вопросы, для ръшенія которыхъ показанія одного Константина Багрянороднаго не достаточны. Въ свидетельствахъ последняго для насъ всего важне то, что у него съ пребываніемъ Мадьяръ въ южныхъ степяхъ Россіи, по сосъдству съ Хозарами, связаны имена чисто-славянскаго происхожденія. Изъ этого факта мы, кажется, имбемъ полное право сдёлать выводъ, что Мадьяры, прибывъ по верхнему Дону въ южно-русскую степную страну и расположившись рядомъ съ Хозарами, вошли тотчасъ же въ самое близкое соприкосновеніе со Славянами (русскими), поселенія которыхъ простирались тогда уже на востокъ по левымъ притокамъ Днепра, верхнему теченію Оки и даже в роятно по верхнему и отчасти среднему Дону. Самое же имя «Лебедія» доказываеть только древность п

<sup>1)</sup> Шафарикъ, Сл. Др. II, 1 кн., стр. 390; Fessler-Klein, S. 49. срв. Cassel, M. Alt., S. 128. (Послъдній вообще скоръе еще болье запуталь, чъмъ разъясниять показанія К. Багр. своими толкованіями).

распространенность топографических названій этого корня на Руси: и до сихъ поръ они въ значительномъ числѣ разбросаны по разнымъ концамъ Россіи 1). Гор. Лебединъ Харьковской губ. дѣйствительно заслуживаетъ въ данномъ вопросѣ нашего особеннаго вниманія, но лишь потому, что на ту же мѣстность, какъ на мѣсто угорскихъ кочевьевъ, наводитъ насъ другое соображеніе, еще гораздо болѣе убѣдительное. Именно въ Книгѣ Большаго Чертежа означена рѣчка Угринъ въ нынѣшней Харьковской губ., впадающая въ р. Уды, притокъ Донца 2). Въ этомъ названіи «Угринъ» (какъ и въ р. Угрѣ) дѣйствительно нельзя опять не видѣть слѣда Угровъ, которые въ теченіе нѣкотораго (не слишкомъ незначительнаго) времени кочевали въ этой мѣстности. И это названіе безъ сомнѣнія было дано Славянами, которые слѣдовательно въ ту эпоху уже жили въ этихъ краяхъ 3).

Что касается упоминанія Константиномъ ріки Χιγγολούς (гді, безъ сомнінія, разумінется Ингуль или Ингулець), протекающей въ Лебедіи, то оно никакъ не даеть еще права отыскивать эту страну по ту (правую) сторону Дніпра, а свидітельствуеть, по нашему мнінію, лишь о томъ, что Мадьяры, пріютившись во владініяхъ хозарскихъ, не ограничили своихъ скитаній и хищническихъ предпріятій какою-нибудь опреділенною містностью; напротивъ, отдільные ихъ отряды, вскорі по прибытій въ придонскую степь, продолжали движеніе на югь и югозападъ, рас-

<sup>1)</sup> Кромъ упомянутыхъг. Лебедина и Лебедяни: Лебедино озеро (Новогородъгуб.), Лебедино (деревня Каз. губ.), Лебедины (село Кіев. губ.), Лебединъ (село Кіев. губ.), Лебедь (р. Томск. губ.) и проч. См. Географич. Словарь II. Семенова, т. III, стр. 18—20.

<sup>2)</sup> Въ Ки. Больш. Черт. читаемъ: «А отъ ръчки отъ Удъ на лъвой сторонъ Муравской дороги ръчка Угринъ да Лопань; а ръчка Угринъ пала въ Уды, а Лопань пала въ Харькову, а Харьковъ впала въ Удъ и проч.». См. Географ. Словарь, Москва, 1808 г., ч. 6—7, стр. 540.

<sup>8)</sup> Мы замѣтили выше (стр. 174), что Книга Больш. Черт. упоминаетъ о горѣ «Дентумъ» въ нынѣшней Воронежской губ., слѣдовательно приблизительно въ тѣхъ же странахъ. Г. К уникъ сближаетъ съ этимъ именемъ названіе мадьярской родины по Анониму «De ntu moger». Не беремся судить, насколько основательно это сближеніе (Извѣстія Аль-Бекри, К уника и Розена, стр. 109).

полагаясь своими «вежами» то туть, то тамъ, гдѣ позволяли обстоятельства и природныя условія, и совершая въ то же время грабительскіе набѣги въ разныя стороны. Оттого-то они такъ рано (въ перв. полов. IX в.) появляются уже на нижнемъ Дунаѣ и затѣмъ на Крымскомъ полуостровѣ.

По словамъ Константина, Мадьяры въ то время (т. е. въ Лебедіи) назывались не Турками, а «Σαβαρτοιάσφαλοι». Всѣ попытки ученыхъ объяснить это названіе не привели пока къ удовятворительному результату. Довольно остроумно объясненіе Цейса, производившаго это слово изъ Swartias-phali, гдѣ первая часть соотвѣтствуетъ-де нѣмецк. schwarz, а вторая есть имя народа: такъ будто-бы прозвали Мадьяръ Варяги-Норманны, переводя русское названіе «Черные Угры» 1). Другіе ученые пытаются объяснить это слово то языкомъ мадьярскимх 2), то персидскимх 3), то персидскимх 3), то персидскимх 4) и т. д. Во всякомъ случаѣ оно, какъ справедливо замѣтилъ г. Клейнъ, очевидно носить слѣды греческой передѣлки 5), а потому и объясненіе этого имени въ высшей степени затруднительно.

О Мадьярахъ въ періодъ ихъ сожительства съ Хозарами Константинъ Багрянородный разсказываетъ еще, что ихъ было семь племенъ; что они никогда не имѣли царя (ἄρχων), ни своего, ни чужого, но что были у нихъ какіе-то воеводы, изъ которыхъ первымъ былъ упомянутый Лебедіасъ. Живя рядомъ съ Хозара-

<sup>1)</sup> Zeuss, S. 749. Это объясненіе одобряєть и Roesler, S. 150; Брунь (Черноморье II, стр. 328) производить это слово изъ: Svart и Spali и думаєть, что это имя было заимствовано Херсонскими или Воспорскими Греками у юмскых ихъ сосъдей.

<sup>2)</sup> Fessler, S. 238 (Szabados, свободный; feles, равный).

<sup>3)</sup> Cassel, S. 136 (Suvar, всадникъ; евр, лошадь).

<sup>4)</sup> Σάβαρ, τούτεστι ἄσφαλοι, см. Fessler, S.238. Нѣкоторые читають это имя такъ: Σάβαρ ήτοι ἄσφαλοι, т. е. Мадьяры будто-бы назывались Саваръ, т. е. безопасные (или твердые, храбрые), Fessler, ibid., срв. Гиль Фердингъ, Соч. І т.. стр. 87. Наконецъ были ученые, которые сближали это имя съ Сабирами (Pray); но все это — одни догадки, которымъ недостаетъ сколько-нибудь твердыхъ основаній.

<sup>5)</sup> Fessler-Klein, S. 48.

ми, они участвовали во всёхъ ихъ войнахъ. Хаганъ хозарскій за ихъ храбрость и содёйствіе даль въ жены ихъ первому воеводё Лебедіасу хозарку знатнаго происхожденія, отъ которой однакожъ послёдній дётей не имёлъ.

Итакъ Угры первоначально не им'ели общаго главы, т. е. царя или князя, а управлялись племенными начальниками, которыхъ Константинъ называетъ воеводами. Это показаніе носить на себ'є, можетъ быть, отпечатокъ источника, изъ котораго почерпнуто. Называли ли такъ сами Мадьяры своихъ племенныхъ вождей — мы не знаемъ; скор'е прим'ененіе къ нимъ этого титула принадлежитъ Славянамъ, находившимся въ сношеніяхъ съ Мадьярами и служившимъ источникомъ св'єд'єній о нихъ для византійцевъ 1). Вопросъ объ имени мадьярскаго вождя Лебедіаса или Лебеда остается темнымъ и посл'є вс'єхъ высказанныхъ до сихъ поръ догадокъ 2).

Въ вышеприведенныхъ строкахъ Константинъ характеризуетъ отношенія Мадьяръ къ Хозарамъ. Совершенно естественно, что Хозары, допустивъ Мадьяръ расположиться въ своихъ владѣніяхъ, должны были разсчитывать на ихъ помощь въ своихъ военныхъ предпріятіяхъ. И дѣйствительно, мы видимъ Мадьяръ за все время ихъ пребыванія въ «Лебедіи» въ союзѣ съ Хозарами, которыхъ высшій авторитеть они признавали надъ собою 3). Со стороны хозарскаго хагана была попытка, какъ

<sup>1)</sup> Cps. Zeuss, S. 750.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Есть мивніе, сближающее имя Лебеда съ *Eleud*'омъ (Elöd) собственно мадьярской генеологіи (Anonymi G. H., p. 8). Zeuss, ibid.; Fessler-Klein, S. 49. Szabó, Biborban Született (Записки Венг. Акад. Н., т. I, Пештъ, 1865, стр. 107) у Sayous, p. 11.

<sup>3)</sup> Въ противоръчіи съ этими извъстіями о дружественныхъ отношеніяхъ Мадьяръ къ Хозарамъ находится одно мъсто въ свидътельствахъ Ибнъ-Дасты. У него въ разсказъ о войнахъ Мадьяръ съ русскими Славянами вставлено извъстіе, не имъющее прямого отношенія къ разсказу: «Сказывають, что въ прежнія времена Хозаре, опасаясь Мадьяръ и другихъ сосъднихъ съ землею своею народовъ, окапывались противъ нихъ рвами». По формъ своей это извъстіе, правда, имъетъ характеръ достовърности, но поскольку оно касается Мадьяръ, оно возбуждаетъ въ насъ сомнъніе. Понятно конечно, что

оказывается изъ Константина, еще более укрепить связь мадьярскаго племени съ Хозарами, а именно бракомъ ихъ вождя съ знатной хозаркой. Бракъ дъйствительно состоялся, но во первыхъ этотъ союзъ оказался безплоденъ, во вторыхъ дальнъйшія обстоятельства разрушили планы теснейшаго сближенія этихъ двухъ народовъ. Впрочемъ Хозары успъли оказать довольно сильное вліяніе на многія стороны жизни и народнаго характера Мадьяръ, проведшихъ въ тёсномъ общени съ ними во всякомъ случать ит всколько десятковъ латъ. Не говоря уже о томъ, что воинственный и предпріимчивый характеръ Турковъ-Хозаръ не могъ остаться безъ вліянія на Мадьяръ, последніе, какъ мы видъли, испытали вліяніе ихъ и на своей политической организацін, вліяніе, сказавшееся въ выборъ ими одного общаго народнаго вождя. Быть и нравы Мадьяръ безъ сомнинія также не остались вить этого вліянія. Не следуеть вообще забывать, что къ воспріятію всякихъ вліяній со стороны Хозаръ Угры были подготовлены уже въ прародинъ — раннимъ сообществомъ и смѣшеніемъ съ Турками.

Но рядомъ съ вліяніемъ хозарскимъ не слёдуетъ упускать изъ виду и другого, которое въ своемъ родё должно было быть не менёе сильно, и которое для насъ представляеть особенную важность и интересъ. Мы разумёемъ вліяніе славянское. Угры расположились въ странё, въ которой были разбросаны значительныя славянскія поселенія и которая съ одной стороны примыкала къ чисто-славянскому (приднёпровскому) краю. Слёдовательно первою народностью, съ которою Угры, по прибытіи въ южныя степи, должны были имёть дёло, завязать тё или другія сношенія, не считая Хозаръ, были русскіе Славяне. Если Хозары,

Хозары окапывались реами противъ враговъ. Слѣды ихъ (валы) можно видѣть и нынѣ въ Харьковской и Воронежской губ. Однакожъ врагами Хозаръ были Печенѣги, мож. б. Болгаре, русск. Славяне, но едва-ли Мадьяры. См. Хвольсовъ, стр. 121—122, который полагаеть, что эта фраза «можетъ быть только примѣчаніе читателя, попавшее, вслѣдствіе ошибки переписчика, въ текстъ, и очевидно, на невѣрное мѣсто».

какъ сосёди и какъ-бы верховные покровители Угровъ, оказали на нихъ столь замётное, въ нёкоторомъ отношеніи воспитательное вліяніе, то съ другой стороны и мирные поселенцы—Славяне, среди которыхъ кочевали Мадьяры и трудами которыхъ они отчасти питались, должны были также имёть на нихъ вліяніе, конечно не въ томъ же родё, какъ Хозары, но во всякомъ случаё не менёе прочное.

Здѣсь, въ южныхъ степяхъ Россіи, въ этой Лебедіи Константина Багрянороднаго Мадьяры впервые ближе познакомились съ тѣмъ племенемъ, отъ котораго имъ позднѣе пришлось еще столько заимствовать и въ государственномъ и въ домашнемъ быту, и въ нравахъ, и въ языкѣ. Кое-что изъ этой славянской стихіи навѣрно привилось къ нимъ уже въ эпоху ихъ общенія съ русскими Славянами между Днѣпромъ и Дономъ (а затѣмъ и въ «Ателькузу»). Это первоначальное славянское вліяніе — въ противоположность хозарскому — происходило исключительно въ сферѣ внутренняго, домашняго и семейнаго быта, вседневныхъ житейскихъ отношеній, а тѣмъ самымъ должно было уже тогда отчасти проникнуть и въ языкъ. Среди русскихъ Славянъ Мадьяры познакомились впервые ближе съ осѣдлою земледѣльческою жизнью, съ ея трудами, занятіями и обстановкой 1).

Что касается первоначальных отношеній Мадьяръ къ Славянамъ, то кромѣ намёковъ на нихъ въ извѣстіяхъ Константина Багрянороднаго, есть нѣсколько свѣдѣній объ этихъ отношеніяхъ въ свидѣтельствахъ арабскаго писателя Ибнъ-Дасты.

<sup>1)</sup> Ибнъ-Даста разсказываеть (см. Хвольсонъ), что «въ странѣ Мадьярской, прилегающей къ Черному морю, много хлѣбопахотныхъ полейъ. Хоть эти поля и обрабатывались не Мадьярами, а Славянами, все-же это свидътельство доказываеть, что Мадьярамъ было, гдѣ поучиться хлѣбопашеству и что они дѣйствительно уже тутъ приглядѣлись къ нему. Впрочемъ, по нѣкоторымъ даннымъ мадьярскаго языка можно думать, что они получили первыя понятія о земледѣліи еще отъ Турковъ. См. Н u n falvy, S. 175. Исчисленіе названій предметовъ, относящихся къ земледѣлію и заимствованныхъ Мадьярами у Славянъ см. Šulek, Pogled iz biljarstva u praviek Slavenah etc., Rad, XXXIX, 1877, стр. 252.

Трудно окончательно решить, какую именно обширную страну имъеть въ виду этоть писатель, говоря о жилищахъ Мадьяръ, «прилегающихъ одною окрайною къ румскому (т. е. Черному) морю». Судя по описанію, здёсь скорте падо разумёть «Ателькузу», 1) т. е. позднейшее местожительство Угровъ, темъ болье, что пребывание ихъ тамъ и по времени ближе къ эпохъ, въ которой жилъ и писаль Ибнъ-Даста<sup>2</sup>). Но во всякомъ случат его свидетельства, хотя и относятся къ иному, несколько более позднему времени, чемъ свидетельство Константина о Лебедіи, всетаки не имъютъ непосредственнаго отношенія къ извъстному, строго опредъленному времени или мъсту, а обрисовываютъ отношенія и жизнь Мадьяръ вообще во время ихъ кочевокъ по сосъдству съ Хозарами, по общирнымъ пространствамъ южной Руси и по берегамъ Чернаго моря. Ибнъ-Даста изображаетъ Мадьяръ-повелителями и даже притеснителями Славянъ. Этому показанію нельзя не върить: таковы и должны были быть ихъ нервоначальныя отношенія къ туземцамъ. «Мадьяры, говоритъ Ибнъ-Даста, господствуя надъ всёми соседними Славянами, налагають на нихъ тяжелые оброки и обращаются съ ними, какъ съ военноплѣнными» 8).

Затемъ тотъ же источникъ разсказываетъ, какъ Угры поступали съ своими славянскими пленниками (которыхъ они добывали главнымъ образомъ во время своихъ набеговъ на соседнія славянскія земли): они отводили ихъ берегомъ моря къ одной изъ

<sup>1)</sup> Хвольсонъ, стр. 118—119; Гунфальви (S. 132—133) ошибается, относя эти извъстія къ Лебедіи.

<sup>2)</sup> Ибиъ-Даста писалъ свое сочиненіе, по соображеніямъ ученыхъ, не позже 913 года. См. Хвольсонъ, Введеніе, стр. 4.

<sup>3)</sup> Туть Ибнъ-Даста прибавляеть еще, что «въра Мадьяръ огнепоклонническая». Другихъ свидътельствъ о первоначальной религіи Мадьяръ мы не имъемъ. Будучи языческою, она можетъ быть и имъла особенный характеръ огнепочитанія, которое было распространено у племенъ, сродныхъ съ Мадьярами. У Аль-Бекри повторено это мъсто Ибнъ-Дасты, но виъсто огнепоклонниковъ они названы «идолопоклонниками». Х вольсонъ, тамъ же, стр. 120, 121. Съ хозарскими элементами проникли въроятно къ Мадьярамъ въ нъкоторой степени и магометанство и іудейство.

пристаней румской земли, по имени Кархъ. Здёсь Греки выходили къ нимъ на встрёчу 1). Мадьяры заводили съ ними торгъ, отдавали имъ плённиковъ своихъ, а взамёнъ ихъ получали греческую парчу, пестрые шерстяные ковры и другіе греческіе товары 2). Это извёстіе, характеризующее воинственную дёятельность Мадьяръ на равнинахъ южной Руси, ихъ отношенія къ сосёднимъ Славянамъ и торговыя сношенія съ Греками, само по себё весьма важное, любопытно для насъ и потому, что показанія этихъ плённиковъ, какъ мы выше замётили, и были по всей вёроятности тёмъ славянскимъ источникомъ, изъ котораго между прочимъ черпали свои свёдёнія о Мадьярахъ византійцы.

Что касается греческой пристани «Кархх», то мы не беремся рышить, какой именно греческій городь здысь разумыется. Довольно правдоподобно предположеніе г. Хвольсона, отождествляющее его съ городомъ Каркинитомъ или Каркиной, упоминаемымъ еще Геродотомъ и другими древними писателями и находившимся «на южномъ скиескомъ берегу, по сю сторону Таврическаго полуострова» 3).

О Мадьярахъ и ихъ внутреннихъ отношеніяхъ въ ту же

<sup>1)</sup> Греки въроятно сами побанвались Мадьяръ и не ръшались пускать ихъ въ стъны своего города. См. Хвольсонъ (тамъ же, стр. 122, прим. 58), который замъчаетъ, что подобную же предосторожность принимали и Генуэзскіе колонисты въ Кафъ.

<sup>2)</sup> По словамъ г. Хвольсона (стр. 122), «Масуди говоритъ е четырехъ турецкихъ народахъ, къ которымъ принадлежали и Мадьяры, что они обыкновенно мѣняли взятыхъ ими въ плѣнъ женщинъ и дѣтей на матеріи и платья шелковыя и парчевыя». Персидскій писатель XV вѣка Шукръ-Аллахъ такъ передаетъ извѣстіе Ибнъ-Дасты объ отношеніяхъ Мадьяръ къ Славянамъ: «Мадьяры съ одной стороны, а Славяне и Руссы съ другой стороны, постоянно воюютъ другъ съ другомъ. Первые побѣждаютъ послѣднихъ, берутъ ихъ въ плѣнъ, приводятъ въ Византійское государство и продають ихъ тамъ». Упомянутый изслѣдователь (стр. 123), у котораго мы заимствуемъ это извѣстіе, приводитъ его въ примѣръ обращенія позднѣйшихъ авторовъ съ древними источниками, извѣстія которыхъ они часто передѣлывали или извращали.

<sup>3)</sup> Хвольсонъ, стр. 121. Противъ мићнія Хвольсона высказался Брунъ, видъвшій въ Кархъ—городъ *Корчев*, подъ которымъ уже былъ будто-бы въ Х въкъ извъстенъ Русскимъ гор. Паптикапея (Конст. Багрянор. Таматарху) т. е. Керчъ, См. «Черноморье», П, стр. 320.

эпоху странствованія на сѣверъ отъ Чернаго моря Ибнъ-Даста разсказываеть еще, что «глава Мадьяръ, которому они всѣ безусловно повинуются, выступаетъ въ походъ съ 20,000 всадниковъ; глава этотъ или царь носитъ титулъ Кендеh, а собственное имя его Джыла. Очевидно это извѣстіе относится уже къ тому времени, когда Угры, подъ вліяніемъ Хозаръ, избрали себѣ одного общаго вождя, о чемъ подробно разсказываетъ Константинъ Багрянородный.

Что касается приводимыхъ именъ Kendeh и Докыла, то къ нимъ нельзя относиться съ безусловнымъ довъріемъ; очень возможно, что они искажены. По мнѣнію г. Хвольсона, надо принимать наоборотъ: «Джыла» за титулъ (напоминающій мадьярскій титулъ Gylas (γυλᾶς) у Константина Багрянороднаго) 1), а Кендеh—за собственное имя 2). Это послѣднее онъ съ помощью уже слишкомъ смѣлой догадки отождествляетъ съ Лебедомъ Константина Багрянороднаго и дѣлаетъ такимъ образомъ очевидную натяжку 3). Впрочемъ есть возможность объяснить имена Ибнъ-Дасты и въ томъ видѣ, какъ они расположены у него, т. е. не переставляя ихъ: Джыла напоминаетъ собственное имя Gyula, встрѣчающееся въ мадьярской хроникѣ (Нот. Бѣлы, гл. 6), а Кендеh—титулъ перваго хозарскаго вельможи послѣ Пеха, Кендеръ-хакана 4).

Далъе Ибнъ-Даста разсказываетъ о кочевомъ образъ жизни Мадьяръ, что они «живутъ въ шатрахъ и перекочевывають съ

<sup>1)</sup> Const. Porph. De Adm. Imp., C. 40, p. 174: ζστέον ὅτι ὁγυλᾶς καὶ ὁ καρχᾶν οὐκ ἐστὶν ὀνόματα κύρια ἀλλὰ ἀξιώματα. Эти названія γυλᾶς и džila отождествляєть и Тома шекъ въ упомянутой рецензіи на Реслера, стр. 151. По мнѣнію этого ученаго, званіе *пласа* заимствовано Мадьярами у турковъ-Хозаръ; съ уничтоженіемъ званія исчезло и слово, ибо guillés, собраніе, ничего общаго съ нимъ не имѣетъ (см. Roesler, ibid, S. 163).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 115—117.

<sup>3)</sup> Срв. разборъ кн. Хвольсона — Готвальдомъ. Отчетъ о XIII Присужденіи Уваровск. Премій, Спб. 1872, стр. 883.

<sup>4)</sup> Хвольсонъ, тамъ же, стр. 115, 117; Hunfalvy (S. 142) сопоставляетъ Kendeh съ мад. слов. *Kend*, употребляемымъ Мадьярами въ сельскомъ просторъчіи въ смыслъ «Вы» при обращеніи.

мѣста на мѣсто, отыскивая кормовыя травы и удобныя пастбища <sup>1</sup>).... Съ наступленіемъ зимняго времени, кто изъ нихъ къ какой рѣкѣ ближе, къ той рѣкѣ прикочевываетъ и остается тамъ въ продолженіе зимы, занимаясь рыболовствомъ. Жить имъ зимой у тѣхъ рѣкъ удобнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Земля Мадьяръ богата лѣсами и водами и почва тамъ сыра. Много у нихъ также и хлѣ-бопахотныхъ полей». Это послѣднее описаніе свойства земли, обиліе воды и лѣсовъ и сырость почвы, по справедливому замѣ-чанію г. Хвольсона, <sup>2</sup>) скорѣе всего относится къ странѣ между Днѣстромъ и Дунаемъ, т. е. къ нынѣшней Бессарабіи.

Ибнъ-Даста, подобно Константину Багрянородному и Масуди в), называетъ Мадьяръ туречкими племенемъ. Это показаніе византійцевъ и арабовъ, хотя въ сущности и ошибочное, все-же имъетъ нѣкоторое значеніе, ибо можетъ свидѣтельствовать о томъ, какъ силенъ былъ среди Мадьяръ турецкій элементъ и насколько они сами усвоили себѣ турецкій характеръ кочевой жизни и военныхъ пріемовъ, всѣ характерныя черты степныхъ кочевниковъ къ тому времени, когда въ цивилизованный міръ проникли первые слухи о ихъ появленіи на берегахъ Понта и приближеніи къ границамъ Восточной имперіи. Причисленію Мадьяръ къ Туркамъ много способствовало и то, что они предстали передъ Греками и вообще передъ всѣмъ западомъ въ видѣ конныхъ полчищъ, какими постоянно являлись орды кочевыхъ турковъ-азіятовъ.

<sup>1)</sup> Соответствующее этому показаніе находится у позднёйшаго арабскаго писателя Абульфеды (XIV в.): Этоть народъ (т. е. Мадьяры) иметь палатки и шатры и отыскиваеть местности, оплодотворяемыя дождемь и места травянистыя. Хвольсонъ, тамъ же, стр. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 119.

<sup>3)</sup> Масуди говорить о Черномъ морѣ: «по показаніямъ астрономовъ и древнихъ ученыхъ объ этомъ морѣ выходить, что море Болгаръ, Руссовъ, Нагайцевъ, Печенѣговъ и Баджгардовъ (т. е. Мадьяръ) — послюдие три народа турки — не что иное, какъ Черное». Въ другомъ мѣстѣ Масуди говорить о четырехъ кочующихъ турецкихъ племенахъ, живущихъ къ западу отъ Хозаръ и часто воюющихъ съ Византійцами. Къ этимъ племенамъ причисляетъ онъ Печенѣговъ и Баджардовъ; конечно подъ послѣдними только и можно разумѣть Мадьяръ. См. Хвольсонъ, тамъ же, стр. 104.

Быстрый конь быль самою необходимою принадлежностью восточнаго степняка-воина; онъ служиль ему равно вёрно и въ походахъ, и въ домашнемъ быту, для нападеній и для защиты, для спасенія отъ погони; безъ этого неизмённаго друга онъ не могъ существовать 1). Естественно, что и конныхъ Мадьяръ Арабы и Греки отнесли къ тому же типу турецкихъ выходцевъ съ востока, къ которому они причисляли и Хозаръ, а позднёе Печенёговъ, Узовъ и другихъ 2).

Мы сказали выше, что Мадьяры, кочуя между Дономъ и Дивпромъ, не ограничивались опредъленною мъстностью, но предпринимали болъе отдаленные походы и набъги, и притомъ часто независимо отъ Хозаръ. Весьма возможно даже, что нъкоторые ихъ отряды, отдълившись отъ главной массы, очень рано проникли вдоль берега Чернаго моря, къ нижнему Дунаю, и рыскали на съверъ отъ него, въ нынъшней Бессарабіи и южной Молдавіи. По крайней мъръ такъ можно заключить на основаніи перваго извъстія у византійцевъ объ Уграхъ и объ ихъ невольномъ, впрочемъ, вмъшательствъ въ греко-болгарскія отношенія.

Это первое византійское свидѣтельство объ Уграхъ, относящее повидимому ихъ первое появленіе на Дунаѣ еще къ 30-мъ годамъ ІХ вѣка, весьма любопытно, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно требуетъ особенно внимательнаго разсмотрѣнія, такъ какъ заключаетъ въ себѣ нѣсколько такихъ сбивчивыхъ данныхъ, которыя весьма затрудняютъ рѣшеніе вопроса о времени разсказаннаго въ немъ эпизода.

Эпизодъ этотъ передается Георгіем Амартолом или върнъе

<sup>1)</sup> См. характеристику значенія коня въ жизни степняка у Забѣлина, Ист. Русск. Жизни, I, стр. 15.

<sup>2)</sup> Наконецъ наименованіе Мадьяръ «Турками» у византійцевъ зависёло въ значительной мёрё и отъ того, что послёдніе считали Мадьяръ очень близскими къ Ховарамъ, которыхъ они также часто называли «Турками» (Георг. Амарт.). Г. Куникъ полагаеть, что византійцы, называя Мадьяръ Турками, имѣли въ виду лишь господствующую у Мадьяръ династію, бывшую по его митьнію турецкою. Уч. Зап. А. Н., ІІІ, 1855, стр. 729.

его Продолжателемо 1), по поводу разсказа о детскихъ годахъ императора Василія Македонянина, и находится также (съ ибкоторыми варьянтами) въ хроник в Льва Грамматика (т. е. собственно Сим. Логоеета, послужившаго источникомъ Продолжателю Амартала, см. стр. 200). Разсказъ этотъ состоить въследующемъ. Болгарскій князь Крумъ, взявъ во время войны съ Византіей Адріанополь, переселиль массу пленныхъ (12,000 безъ женщинъ) въ задунайскую (сѣверную) Болгарію ( $\pi$ є́раν τοῦ  $\Delta$ ανουβίου)  $^2$ ). Въ числь ихъ находился и ребенокъ Василій (будущій императоръ) со своими родителями. Въ царствование императора Ософила (829-842) эти греческіе переселенцы возымѣли намѣреніе силою вернуться на родину. Хлопотавшій объ этомъ македонскій воинскій начальникъ Кордилъ побудилъ Өеофила послать на Дунай необходимое число судовъ, чтобы доставить переселенцевъ въ Византію. Княземъ болгарскимъ быль тогда будто-бы Владиміръ, внукъ Крума и отецъ Симеона.

Между тёмъ Македоняне, не дожидаясь помощи, собрались переправляться черезъ Дунай от то время, какт Михаилт Болгарскій пошелт на Солупь. Но Болгары (бывшіе на другой сторонь рыки), замытивы намыреніе Македонянь, переправились сами, однако вы послыдовавшемь за тымь сраженіи потерпыли неудачу. Воть туть-то, находясь вы критическомы положеніи, они и обратились за помощью кы Уграма.

Ясно следовательно, что Угры въ то время находились гдето очень близко отъ Дуная, такъ сказать подърукой у Болгаръ, ибо

<sup>1)</sup> Георгій Амартолъ писалъ свою хронику въ царствованіе Михаила и Өеодоры (кончилъ ее кажется въ 866 г.), но самъ довелъ ее только до 842 г., т. е. до смерти Өеофила. Продолженіе же писано другимъ авторомъ и относится къ болье позднему времени, ко 2-й пол. Х в. (Hirsch, Byz. St., 2, 3; 5—6; 52—53). Такимъ образомъ и нашъ эпизодъ, помъщенный уже въ главъ о царствованіи Михаила и Өеодоры, былъ вписанъ въроятно гораздо позже. Доказательство находимъ въ немъ самомъ. Говорить о «Владимір», какъ отцъ (?) Симеона, царствовавшаго послъ», возможно было во всякомъ случав не ранъе половины Х въка.

<sup>2)</sup> Въ хроникъ Льва Грамматика (Ed. Bonn. p. 231): μέχρι του Δανουβίου.

въ противномъ случав последние врядъ-ли успели бы прибегнуть къ ихъ содействію: имъ нужна была самая быстрая помощь. Но спрашивается, откуда взялись здёсь Угры? Всего вёроятнёе, что появленіе ихъ при этомъ обстоятельствѣ было совершенно случайное и внезапное. Еслибъ ихъ кочевья уже были ранбе расположены въ этой мъстности 1), то конечно сами македонскіе переселенцы не преминули бы воспользоваться ихъ помощью противъ Болгаръ. Это быль безъ сомнения, вопреки показанию Георгия, небольшой отрядъ, совершавшій одинъ изъ хищническихъ своихъ набъговъ и зашедшій довольно далеко на югозападъ. Только допустивъ его сравнительную малочисленность, можно объяснить то обстоятельство, что онъ такъ легко былъ два раза обращенъ въ бъгство греческими переселенцами. Греческій лътописецъ говорить о «несмътномъ числъ Угровъ» очевидно лишь дня возвеличенія подвига своихъ соотечественниковъ. Въ дальнъйшемъ разсказѣ Угры называются то Уннами, то Турками. Можно думать, что въ ту эпоху, когда это было писано, за ними не установилось еще окончательно это последнее имя, т. е. «Турки».

Итакъ на выручку къ Болгарамъ явились Угры въ то самое время, когда съ другой стороны прибыли изъ Византіи суда для перевоза Македонянъ. Угры, вёрные своимъ хищнымъ инстинктамъ и виёшавшіеся въ дёло, конечно, скорёе въ надеждё самимъ поживиться, чёмъ ради Болгаръ, обратились къ переселенцамъ съ требованіемъ отдать имъ все имущество и затёмъ убираться коть на всё четыре стороны. Греки конечно не пошли на это и ожидали, что будетъ. Когда они черезъ 3 дня сдёлали попытку сёсть на суда, Угры напали на нихъ, но въ происшедшей битвё потериёли пораженіе. То же самое повторилось и на слёдующій день: Угры были вторично разбиты и подверглись преслёдованію. Послё этого Македонянамъ удалось сёсть на ожидавшія ихъ суда и благополучно прибыть въ Византію, откуда они уже сухимъ путемъ вернулись на родину. Въ числё ихъ быль и будущій импе-

<sup>1)</sup> Такъ безъ достаточнаго основанія полагаеть Тунканнъ, стр. 137.

раторъ Василій—въ то время 25 летній молодой человекъ 1). Любопытно между прочимъ въ этомъ разсказе то, что съ появленіемъ
на сцену Угровъ совершенно прекращается речь о Болгарахъ: о
нихъ дале не упоминается ни однимъ словомъ. По всей вероятности они были въ такомъ незначительномъ числе, что сами не
могли оказать достаточнаго сопротивленія переселяющимся; убедившись, что и Угры не въ состояніи съ ними справиться, они
можетъ быть поспешили вернуться во свояси, предоставивъ Македонянъ ихъ судьбе.

Такъ какъ этотъ эпизодъ любопытенъ для насъ главнымъ образомъ ради перваго столкновенія Угровъ съ Греками, то важтиве всего было бы рёшить вопросъ, къ какому именно времени относится это первое извёстное намъ вмёшательство Мадьяръ во взаимныя отношенія Восточной имперіи и ея сосёдей. Къ сожалёнію данныя, которыя мы находимъ въ разсказахъ византійцевъ, настолько противорёчивы и сбивчивы, что отвёчатъ на поставленный вопросъ можно во всякомъ случаё только предположительно, не произнося послёдняго слова.

Данныя эти состоять въ следующемъ: по Продолжателю Георгія Амартола и Льву Грамматику пребываніе македонскихъ жителей въ плену (за Дунаемъ) 2) продолжалось съ 813 или 814 г. при Льве Армянине (813—820) и Михаиле II Бальбе (820—829), а возвращеніе ихъ состоялось при Өеофиле (829—842).

<sup>1)</sup> У Константина Багрянороднаго въ Vita Basilii (см. Theoph. Contin. Ed. Bonn. l. V, с. 4-5, р. 216—218) и затѣмъ у Кедрина (Cedren., р. 184—186) возвращеніе плѣнныхъ въ Македонію разсказано совершенно иначе: Болгары послѣ пораженія, нанесеннаго Грекамъ, сами возвратили греческихъ плѣнныхъ по доловору. Было это при кн. Мортагонѣ. Подробностей возвращенія и эпизода съ Уграми у этихъ византійцевъ вовсе нѣтъ. У Константина Багрянороднаго (Vita Basilii): ἄρτι δὲ ἐπισκεπτομένου Σεοῦ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἔξοδον αὐτοῖς πρυτανεύοντες (ὁ γὰρ τῶν Βουλγάρων ἄρχων μὴ δυνάμενος ἐπὶ πολὸ πρὸς τὰς Ῥωμαϊκὰς δυνάμεις ἀνταγωνίζεσθαι πάλιν εἰς ὑπόπτωσιν ἔνευεν). У Кедрина: ὁ τῶν Βουλγάρων ἀρχηγός πολλάκις θραυσθεῖς καὶ μὴ δυνάμενος ἐπὶ πλέον πρὸς τὰς Ῥωμαϊκὰς δυνάμεις ἀντικαθίστασθαι εἰρήνην ἀντὶ τῆς μάχης ἀσπάζεται καὶ ἀπολύει τῆς αἰχμαλωσίας τὸν λαόν. Здѣсь Мортагонъ названъ ошибочно Κρυτάγων.

<sup>2)</sup> Въроятно въ южной части нынъшней Валахіи.

Василій (будущій императоръ) быль груднымъ младенцемъ, когда родители его были уведены въ неволю 1) (814). При возвращенін же изъ пліна ему было 25 літь. Эти показанія довольно опредъленны; на основании ихъ эпизодъ появленія Угровъ на Дунаъ приходится отнести къ 838-839 году<sup>9</sup>). Но вопросъ сильно запутывается, какъ скоро пытаешься согласить этотъ выводъ съ другими хронологическими указаніями и намеками того же разсказа, а именно съ именами болгарскихъ князей, упоминаемыхъ при этомъ византійскими историками. Георгій Амарталь (и Левъ Грамматикъ), разсказавъ о предпріятіи Кордила, зам'ячаеть: «княземъ же Болгаріи быль Владиміръ (ό Βαλδίμερ), внукъ Крума (ἔγγονος Κρούμου), отецъ Симеона, парствовавшаго послѣ». Затъмъ слъдуетъ: «населеніе (Македоняне) приняли ръшеніе съ женами и дътьми уйти въ Романію. Когда Михаилъ Болгарскій отправился въ Солунь (έξελθόντος δὲ τοῦ Μιχαὴλ Βουλγάρου ἐν Θεσσαλονίκη), они (Македоняне) стали переправляться собственными средствами и т. д.» Итакъ здъсь рядомъ названы два болгарскіе князя, княженіе и д'ятельность которыхъ относится къ болье поздней эпохь, чемъ къ 30-мъ годамъ IX въка, если только не разумъть здъсь никого другого, какъ Михаила-Бориса (843-885) и его сына Владиміра (ок. 885 — 888). Наконецъ другіе источники (Константинъ Багрянородный и Кедринъ) относятъ это событіе, какъ мы видёли, къ князю Мортагону, царствовавшему отъ 814 года до начала 30-хъ годовъ, т. е. ранбе предположеннаго выше срока (838).

Есть и возможность какъ-нибудь примирить эти противорѣчивыя показанія или хоть разъяснить ихъ происхожденіе? Прежде всего слѣдуеть замѣтить, что извѣстіе о Владимірѣ заключаеть въ себѣ двѣ существенныя ошибки. Владиміръ не былъ, какъ извѣстно, ни внукомъ Крума, ни отцомъ Симеона, а былъ братомъ по-

<sup>1)</sup> Συνέβη μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοὺς τοῦ Βασιλείου γεννήτορας, ὑπομάξιον αὐτὸν ἔτι φέροντα, εἰς τὴν Βουλγάριαν ἀποχθηναι γῆν.... Cedren., p. 184 (Ed. Bonn.).

<sup>2)</sup> Шафарикъ относить его къ 836 г. (II кн. 1, 287), тоже и Гунфальви, стр. 109; Муральтъ (Essai de Chronogr. Byz. I, 1855. р. 417)—къ 887-му г.

следняго, старшимъ сыномъ Бориса. Царствовалъ онъ очень не долго, и за свое распутство и злоденнія быль лишень престола отцомъ, ослъщенъ и заключенъ въ монастырь; на его мъсто былъ возведенъ его младшій брать Симеонъ (888). Такимъ образомъ упоминаніе Владиміра въ нашемъ разсказ в совершенно не кстати. Надо предположить, что или имя это стоить ошибочно, вмѣсто имени другого князя (Пресьяма?) 1), или представляеть можеть быть позднейшую вставку. Вопросъ решить темъ труднее, что порядокъ и хронологія болгарскихъ князей за все это время (отъ Крума до Симеона) далеко не установлены и донынѣ миѣнія ученыхъ на этотъ счетъ расходятся. Наиболье правдоподобный порядокъ следующій: Омортага или Мортагона, преемникъ и можетъ быть сынъ Крума, умеръ кажется около 835 года, ибо въ 836 году болгарскій престоль положительно уже занималь Пресьяма, воевавшій, по свидетельству Константина Багрянороднаго, съ сербскимъ княземъ Властиміромъ три года, приблизительно отъ 836-839. Около 843 л. Пресьяму наследоваль его сынь Борист-Михаил, царствовавшій кажется до 885 года <sup>2</sup>). Итакъ, согласно съ

<sup>1)</sup> Намъ кажется возможнымъ сдёлать здёсь еще и другое предположеніе: не спуталь ли здёсь Продолжатель Георгія съ Владиміромъ имя, довольно близкое по звукамъ—Маломіра, бывшаго дёйствительно, по свидётельству архіепископа Феофилакта (въ Тиверіуп. мучен. въ Патрол. Миня, т. 126, § 31 и слёд.), внукомъ Крума, младшимъ сыномъ Мортагона и вступившаго будто-бы на престолъ послё отца (Голубинскій, Очеркъ Пр. Ц., стр. 6). Еслибъ послёднее было вёрно (чему однако противорёчить извёстіе Константина Багрянороднаго), то не было бы ничего неестественнаго въ упоминаніи его въ 838 г. Наконецъ не быль ли можеть быть Маломіръ въ то время княземъ-намёстникомъ въ сёверной, задунайской Болгаріи, о которой въ нашемъ разсказё именно идетъ рёчь, если только вообще можно допустить существованіе такихъ князей-намёстниковъ? (Пала узовъ, Вёкъ Болг. ц. Симеона, стр. 37).

<sup>2)</sup> Принимая этотъ порядокъ, мы следуемъ Константину Багрянородному. См. Ща фарикъ II, 1 к., стр. 287, 288 и след., Dümmler, S.-Ö. М., 82; Иречекъ (пер. Бруна), стр. 182—4. Некоторые (въ томъ числе и Иречекъ) относятъ вступленіе на престолъ Бориса къ боле позднему времени, а именно къ 852 г.— Θеофилактъ, архіепископъ Охридскій, передаетъ дело иначе: у Мортагона было трое сыновей: Энравота (Ένραβῶτας) или Боинъ (Воїчоς), Звеница Ζβηνίτζη) и Маломіръ; последній наследоваль отцу; а преемникомъ его былъ Борисъ-Михаилъ, сынъ Звеницы, а не Пресіама. Этого свидётельства держится Голубинскій (тамъ же, стр. 6; 21).

этой хронологіей, если относить занимающій насъ эпизодъ къ 838 году, то болгарскимъ княземъ быль тогда Пресьямъ. Но въ такомъ случа почему византійцы упоминають тутъ же о Михаила? Княземъ могъ быть только одинъ изъ двухъ. О поход кн. Михаила на Солунь въ то время мы ровно никакихъ другихъ изв стій не им емъ. Между тымъ очень в роятно, что Болгары были отвлечены тогда какимъ-нибудь военнымъ предпріятіемъ, такъ какъ македонскіе переселенцы хот ли именно воспользоваться отдаленіемъ болгарскихъ силъ. Намъ предстоитъ такимъ образомъ допустить одно изъ двухъ: или в ренъ 838 годъ, — тогда опибочно упоминаніе кн. Михаила, не могшаго еще быть княземъ; или это событіе произошло дъйствительно при Михаилъ, и тогда придется отнести его не ран е, какъ къ 842—43 г., а въ такомъ случа в следовательно должно быть нев рно первое показаніе.

Сопоставивъ и взвесивъ эти два предположенія, мы не можетъ не высказаться въ пользу перваго изъ нихъ, которое, въ виду некоторыхъ соображеній, считаемъ гораздо более вероятнымъ. Во-первыхъ определеніе времени обстоятельствами жизни Василія иметъ для насъ большую цену уже потому, что весь эпизодъ этотъ (о возвращеніи пленныхъ Македонянъ) разсказывается по поводу и ради Василія, т. е. описанія его происхожденія и детства 1), связаннаго съ судьбою македонскихъ пленныхъ, а византійскій историкъ долженъ былъ конечно иметь более верныя известія объ обстоятельствахъ собственно византійскихъ, чемъ болгарскихъ, особенно когда они касались судьбы такого императора, каковъ былъ Василій. Далее намъ известно, что именно въ то время, т. е. около 838 года, Болгары были заняты войной съ Сербами (походъ Прсьяма); этимъ можетъ быть и воспользо-

<sup>1)</sup> Άναγκαῖον δε ήγησάμην διηγήσασθαι περί τοῦ αὐτοῦ βασιλέως τήν τε ἀνατροφήν καὶ ὅθεν ἔστι, μέχρι τῆς τοιαὐτης ὑποθέσεως, посяв чего и сявдуетъ разсказъ. Georg. Amart. Mur., р. 724. Ed. Bonn., р. 817; Leo Gramm., р. 231. Въ такомъ же отношения къ Василію и упоминаніе объ этомъ событи у Константина Багрянороднаго (Vita Basilii въ Cont. Theoph.) и Кедрина.

вались македонскіе пленные 1), а не какимъ-то вовсе неизвестнымъ походомъ Михаила на Солунь 2), чтобы безпрепятственно осуществить свой планъ возвращенія на родину. Случилось это довольно скоро после смерти Мортагона, такъ что упоминаніе последняго въ разсказахъ Константина Багрянороднаго и Кедрина находить себе некоторое оправданіе: впрочемъ свидетельства этихъ писателей, какъ более позднихъ, имеють для насъ мене значенія.

Но есть еще обстоятельство, которое слёдуеть принять въ соображеніе и которое тоже говорить въ пользу нашего мнёнія. Дёло въ томъ, что въ одномъ современномъ свидётельствё есть указаніе, что въ то именно время (838—39 г.) полчища какогото дикаго народа господствовали въ сёверозападномъ Черноморьё, на Нижнемъ Днёпрё и до Дуная, наводя страхъ на сосёдніе народы и дёлая опаснымъ путь изъ Греціи въ Кіевскую Русь. Мы разумёемъ пресловутое извёстіе Бертинской лютописи, гдё въ извлеченіи изъ письма императора Феофила къ Людовику говорится о послахъ кіевской Руси, избравшихъ обратный путь въ Кіевъ черезъ Германію и для того присоединившихся къ греческому посольству, отправлявшемуся въ Ингельгеймъ,—по той причинё, что преженій прямой путь, которыма они причили въ Византію, находился во власти диких варваровъ в. Мы

<sup>1)</sup> По мивнію Сасинка (Dejiny drievn. národ. na území terajšicho Uhorska, v Skalici, 1867, стр. 113) задумано было это предпріятіе двиствительно во время Болгаро-сербской войны, но выполнено было лишь въ 840 г., когда будто-бы Михаилъ Борисъ въ началь своего княженія выступиль противъ Солуни. (?)

<sup>2)</sup> Такъ какъ виёсто Михаила мы признаемъ княземъ болгарскимъ во время этихъ событій Пресьяма, то не разумівется ли подъ этимъ изв'єстіемъ то путешествіе по имперіи, которое предприняль, какъ изв'єстно, Персьямъ м во время котораго онъ былъ и въ Солумю? Это было передъ самой войной съ Сербіей, слёдовательно и по времени близко къ занимающему насъ 838-му году.

<sup>3)</sup> Въ Бертинской летописи подъ 839 г. читаемъ: «Misit cum eis quosdam, qui se, id est gentem suam Rhos vocari dicebant, quos rex illorum, chacanus vocabulo, ad se, amicitiae, sicut asserebant, causa direxerant; petens per memoratam epistolam, quatenus benignitate imperatoris redeundi facultatem atque auxi-

считаемъ вполнъ возможнымъ разумъть здъсь полчища Угровъ, ибо о другихъ кочевникахъ, напр. Печенъгахъ, въ этихъ мъстностяхъ не могло быть еще и рѣчи въ ту пору 1), а между тѣмъ туть очевидно дело идеть о хищныхъ варварахъ, явившихся внезапно, и которыхъ не было еще при путешествіи пословъ въ Византію. Следовательно Угры уже тогда, въ 30-хъ годахъ, простирали свои хищнические набъги далеко за Диъпръ, по берегамъ Чернаго моря и въ нынфшнюю Бессарабію. Если они именно въ 838 году, по свидътельству византійцевъ, появляются на Дунав и нападають на македонскихъ пленныхъ, возвращавшихся на родину, то естественно, что эти последние распространили о нихъ вероятно преувеличенные слухи въ Византіи, и послы Руссовъ, напуганные ими, не ръшились возвращаться домой прежней дорогой (839 г.). Итакъ все эти соображенія, вмёсте взятыя, кажутся намъ достаточными для подтвержденія того предположенія, что первое извъстное намъ появление Мадьяръ на Дунаъ, отмъченное византійскими писателями, случилось около 839 года, въ царствованіе императора Өеофила, черезъ 24 года послѣ переселенія Крумомъ за Дунай пленныхъ македонскихъ и адріанопольскихъ жителей 2).

Мадьяры совершали свои опустошительныя предпріятія не только на югозападъ, но и по другимъ направленіямъ. На югѣ они рыскали по берегамъ Чернаго моря и не оставляли въ по-

lium per imperium suum totum habere possent quoniam itinera, per quae ad illum Constantinopolim venerant, inter barbaros et nimiae feritatis gentes immanissimas habuerant, quibus eos, ne forte periculum inciderent, redire noluit». Ann. Bertin., ap. Pertz., I, 434.

<sup>1)</sup> Погодинъ совершенно ошибочно думаеть при этомъ о Печенѣгахъ. См. Гедеоновъ и его система. Зап. И. Ак. Н. т. VI, кн. I, стр. 33. Придя къ нашему заключенію совершенно самостоятельно, мы впослѣдствіи нашли то же предположеніе у г. Иловайскаго (Болгаре и Русь на Азов. Пом., Ж. М. Н. Пр. 1875, янв., стр. 143—144), который впрочемъ кромѣ Мадьяръ, видитъ въ этихъ «дикихъ варварахъ» и Хозаръ (?).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Этой же хронологіи держится большинство изслёдователей: Цейсъ (D. Deutschen, S. 749), Бюдингеръ (Oesterr. Gesch., S. 215), Дюмилеръ (S.-Ö. M., S. 53), Рёслеръ (Rom. St., S. 149—151), Гунфальви (Ethn. v. U., S. 109, 129) и др.

ков даже Крымскаго полуострова, на среднемъ Днвпрв они безпокоили русскихъ Славянъ и подходили, повидимому, подъ самый Кіевъ.

Житіе славянскаго просвітителя Константина (Кирилла) Философа сохранило намъ любопытное известие о набеге Мадьяръ на Крымскій полуостровъ, относящемся къ половинѣ IX вѣка. Константинъ Филосовъ былъ въ то время въ Корсунь, гдъ остановился по пути къ Хозарамъ, изучилъ еврейскій языкъ и обрѣлъ мощи св. Климента. Какой-то христіанскій городъ (греческій?) быль въ ту пору осажденъ Хозарами. Житіе разсказываеть, какъ Константинъ отправился къ хозарскому воевод и старался на него подъйствовать христіанскою пропов'єдью. Онъ усп'єль въ этомъ вполнь. Воевода объщаль креститься и сняль осаду съ города. Когда Философъ снова пустился въ путь и въпервый часъ творилъ молитву, на него напали Угры съ криками, подобными вою волковъ, и хотъли убить его. Онъ же нисколько не испугался, а продолжаль молиться, возглашая только «Господи, помилуй», такъ какъ уже оканчивалъ службу. Угры, видя это, по Божьему внушенію, присмирѣли и стали кланяться ему; услышавъ же изъ усть его учительскія ув'єщанія, они отпустили его со всёми спутниками 1). Хотя Угры въ настоящемъ случат являются шайкою, повидимому независимой отъ Хозаръ, однако то, что мы знаемъ о полузависимыхъ отношеніяхъ ихъ къ последнимъ, даетъ поводъ предположить, что и этоть набыть ихъ быль въ связи съ предпріятіемъ Хозаръ: пока эти осаждали городъ, Угры рыскали въ его окрестностяхъ, въроятно съ цълью предупредить всякую по-

<sup>1)</sup> Паннонское житье Кирилла, у Бодянскаго, Кириллъ и Мееодій. Чтенія въ М. О. И. и Д. 1863, кн. 2, стр. 12; 1873 г. к. І, 409. Славянскій текстъ приведенъ нами выше, стр. 199. Vita Constantini, с. VIII (Dümmler, S.-Ö. M., S. 53): cum vero philosophus ad iter suum revertus prima hora preces dicebat, irruerunt in eum Ungri luporum more ululantes, ut eum acciderent. Ille autem non perterritus est, neque orare cessavit, Domine miserere tantum clamans, finiverat enim jam officium. Illi vero conspicati eum et jussu divino mansuefacti coeperunt venerari eum et verbis admonitionis ab ore, ejus auditis dimiserunt eum cum sociis».

пытку посылки помощи городу извиб и нападенія на Хозаръ съ тылу. Дёло происходило по всей вёроятности гдё-нибудь въ сёверныхъ, степныхъ частяхъ Крыма, благопріятныхъ для хищническихъ цёлей конныхъ Угровъ 1). Крымскій полуостровъ быль следовательно въ ту эпоху доступенъ для набеговъ кочевниковъ, что было не всегда. Въ древности, по свидетельству Константина Багрянороднаго <sup>2</sup>), Перекопскій перешеекъ быль пересъченъ огромнымъ рвомъ (и валомъ), который долженъ былъ конечно служить защитою для полуострова противъ нападеній степныхъ кочевниковъ, и былъ устроенъ въроятно въ эпоху Воспорскаго царства 3). Но съ теченіемъ времени, по словамъ Константина, онъ быль засыпанъ землею и заросъ лъсомъ, такъ что въ его время давно уже не существоваль. Занимающее насъ извъстіе о набыть Угровь на Крымь служить доказательствомъ, что его уже не было и въ половинѣ IX вѣка. Что касается времени этого эпизода, то оно естественно опредъляется временемъ путешествія Константина къ Хозарамъ и должно быть отнесено къ 50-мъ годамъ IX въка (приблизительно къ 856 году 4).

Въ ту же эпоху своихъ скитаній по степямъ южной Руси Угры, безъ сомнѣнія, не оставляли въ покоѣ и днѣпровскихъ Славянъ. Это мнѣніе подтверждается какъ вышеупомянутымъ извѣстіемъ Ибнъ-Дасты о военно плѣнныхъ Славянахъ, которыхъ Угры сбывали Грекамъ, такъ и извѣстіями нашего Лютописца. Мы привели выше три упоминанія Нестора о движе-

<sup>1)</sup> Кочевники умѣли совершать свои нападенія совершенно неожиданно. Часто этому благопріятствовала мѣстность. «Въ степи иной разъ встрѣчается цѣлая система широкихъ и отлогихъ овраговъ, по которымъ тайно и невидимо съ уровня степи можно проходить изъ одной далекой мѣстности въ другую, чѣмъ и пользовались кочевники и потомъ казаки, появлясь въ иныхъ случаяхъ внезапно передъ лицемъ непріятеля». Забѣлинъ, Ист. Р. Ж. І, стр. 13.

<sup>2)</sup> De Adm. Imp., c. 42, p. 180.

<sup>3)</sup> Срв. В. Г. Васильевскій, въ разборъ сочиненія Бруна. Ж. М. Н. Пр. ноябрь, 1879 г. стр. 102.

<sup>4)</sup> Büdinger, Oesterr. Gesch., S. 216; Dümmler, S.-Ö. M., S. 58, Röesler, S. 151, 152; cps. Hunfalvy, S. 116.

ніи Угровъ. Посліднее (записанное въ самой літописи подъ 898 годомъ) заключаеть въ себі главное извістіе о передвиженіи всей мадьярской орды на западъ — по вытісненіи ея изъ «Лебедіи» Печенігами. Первыя два извістія о Бълыхъ и Черныхъ Уграхъ, встрічающіяся не въ самой літописи, а во вступительномъ къ ней разсказі, не совсімъ ясны и возбуждають нікоторыя недоумінія. Не смотря на то, важность ихъ несомнінна, тімъ боліе, что одно изъ нихъ, какъ его толкують иные, заключаеть въ себі указаніе на неоднократное появленіе Угровъ въ землі дніпровскихъ Славянъ, и именно около Кієва. Это указаніе видять въ выраженіи: «паки идоща Угри Чернии мимо Киевъ, посліже при Олзі». Итакъ это місто Нестора о Білыхъ и Черныхъ Уграхъ заслуживаеть внимательнаго разсмотрінія 1). Повторимъ его здісь для ясности:

«Славѣньску же языку, якоже рекохомъ, живущо на Дунаи, придоша отъ Скуфъ, рекше отъ Козаръ, рекомии Болгаре, сѣдоша по Дунаеви, населници Словѣномъ быша. Посемь придоша Угри Бѣлин, наслѣдиша землю Словѣньску (прогнавши Волохы иже бѣша преже прияли землю словеньску, въ Радз. и Акад. сп.); си бо Угри почаша быти при Ираклии цари, иже находиша на Хоздроя, царя Перьскаго». Затѣмъ слѣдуетъ рѣчь объ Аварахъ («Въ си же времяна быша и Обри, ходиша на Ираклия царя» и т. д.), послѣ чего прибавляется: «по сихъ же придоша Печенѣзи; паки идоша Угри Чернии (въ сп. Р. и А. нѣтъ Чернии) мимо Киевъ, послѣже при Олзѣ».

По общепринятому мнѣнію, пущенному въ ходъ еще Шлёцеромъ, здѣсь подъ *Бълыми Уграми* слѣдуетъ разумѣть не Угровъ, а *Хозаръ* <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Важно разъяснить это мѣсто и потому еще, что имъ пользовались для подкрѣпленія ложнаго мнѣнія объ угорском» (а не турецкомъ) происхожденім Хозаръ, которыхъ будто-бы Несторъ самъ называетъ здѣсь Бълыми Уграми. См. напр: Юргевичъ, Зап. Одесск. Общ. Ист. и Др., 1867, т. VI, стр. 74; Срв. Hunfalvy, S. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Шлёцеръ, Несторъ, перев. Языкова, II, стр. 402; Куникъ, Учен. Зап. Ак. Н. III (о тюркскихъ Печенъгахъ), стр. 729.— Г. Иловайскій думаетъ, что

Шлёцеръ относился вообще съ недовъріемъ къ этой части Несторова вступленія, подозрѣвая въ ней позднѣйшія вставки, произведшія путаницу. Основываясь главнымъ образомъ на словахъ объ Иракліи, онъ замічаеть, что здісь навірно річь идеть объ Хозарахъ. «Какой-то писецъ, говорить онъ, ставить вийсто того Угрова и именно Вплыха: что его къ этому побудило, отгадать мудрено. О настоящихъ Уграхъ или Венграхъ никакъ нельзя здѣсь думать. Они жили тогда еще на Уралѣ 1), но ежели они и были уже въ «Лебедіась» (?), то какое еще ужасное разстояніе оттуда до Персіи, на которую они напали» и пр. Мивніе Шлёцера было принято почти единогласно 2), а многіе пошли дальше и выражали предположение, что Хозары были названы Вълыми Уграми именно въ противоположность Чернымъ Уграмъ, т. е. собственнымъ Мадьярамъ, жившимъ въ южныхъ стеняхъ Россіи, въ нъкоторой зависимости от них (какъ извъстно, по заимствованному у восточныхъ народовъ взгляду, названіе Билые заключаетъ въ себъ понятіе свободных, независимых в), а Чер-

подъ Бѣлыми Уграми можно разумѣть не только Хозаръ, но съ не меньшею вѣроятностью и Аваръ (?). Это основывается на его предположеніи, что «Хазары и Авары принадлежали къ тому же черкесскому племени, и что это племя въ соединеніи съ истыми Уграми дѣйствовало въ южной Россіи, и на Дунаѣ...» См. Болгаре и Русь на Азовскомъ поморьѣ, Ж. М. Пр. 1875, янв., стр. 110. У нѣкоторыхъ западно-славянскихъ ученыхъ существують свои, весьма отличныя отъ господствующаго взгляда, мнѣнія по этому вопросу, но всѣ они по меньшей мѣрѣ произвольны и особеннаго вниманія не заслуживають. Такъ Эрбенъ (пер. Nestorův Letopís ruský, 1867, 320) видѣть въ Бѣлыхъ Уграхъ Гунновъ (?), а словацкій писатель Sasinek (Рос. Uhor., 174, пр. 3) полагаль, что Несторъ разумѣль подъ ними предковъ нынѣшнихъ Карпатскихъ Словаковъ (которыхъ онъ отождествляеть съ Бѣлохорватами Константина Багрянороднаго)!!... Срв. Záborský: «Мад'ari pred opanovaním terajšej vlasti». Letopis Matice Slovenskej, ročn. XI, sv. 1, Turč. Sv. Mart. 1874, 40—41.

<sup>1)</sup> Былъ у насъ впрочемъ ученый, считавшій возможнымъ относить первое появленіе Угровъ въ Дунайской землё — дъйствительно къ половинъ VIII в. (?) См. А. Б....ъ (Бушенъ), Опытъ изследованія о древней Югре. Вестмикъ Имп. Русск. Геогр. Общ., 1855, ч. 14, стр. 180.

<sup>2)</sup> См. Roesler, R. St., S. 82, прим. 1. Противъ Шлецера рѣшительно высказался, сколько намъ извѣстно, только Фесслеръ (Gesch. Ung., S. 47), утверждая, что Несторъ слишкомъ хорошо различалъ народныя имена Угровъ, Хозаръ, Аваровъ, чтобы ихъ ступать.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) См. Въстникъ Имп. Р. Геогр. Общ. 1855, тамъ же, стр. 182.

ные — напротивъ, означаетъ подчиненных, зависимых) 1). Однако, что бы ни думали ученые, ръшеніе этого вопроса въ смыслъ пониманія подъ Бълыми Уграми—Ховаръ нуждается въ самой внимательной провъркъ 2).

Приписывать самому Нестору или кому бы то ни было (т. е. поздивитему переписчику) сознательное наименование Хозаръ Бѣлыми Уграми совершенно немыслимо. Летопись наша знаеть и вездѣ точно различаетъ Хозаръ (Козаръ) отъ прочихъ чуждыхъ народовъ: Болгаръ, Аваровъ (Обровъ), Угровъ и проч. Въ разбираемомъ мъсть о нихъ также упоминается двумя строками раньше, чемъ о Белыхъ Уграхъ. Последнее название встречается всего одинъ разъ, что едва-ли было бы возможно, еслибъ оно было въ употребленін, какъ второе прозвище Хозаръ; къ тому же въ этомъ случать была бы конечно сдълана оговорка. Болте правдоподобія на первый взглядъ представляеть догадка, что названіе «Бѣлые Угры» попало сюда какъ-нибудь по ошибкѣ или по какому-нибудь недоразуменію, вместо имени Хозарь, о которыхь туть будто-бы идетъ ръчь. Такъ думалъ именно Шлёдеръ, основываясь, какъ мы видели, на отношении, въ какое здесь поставлены Угры къ ими. Ираклію и къ его походу на Персовъ. Однако, вникнувъ ближе въ это извъстіе и въ текстъ Нестора, мы убъждаемся, что удовлетвориться такимъ объясненіемъ ръшительно невозможно. Намъ кажется, мы можемъ напротивъ привести достаточно въскія доказательства въ пользу того, что подъ Бълыми Уграми разумъются именно Мадаяры, а отнюдь не Хозары, точно также, какъ Мадьяры разумёются и подъ упоминаемыми вслёдъ за тёмъ Черными Уграми. Въ приведенномъ отрывкъ очевидно идеть ръчь о Славянахъ, разселившихся на Дунат: «Словтньску же языку, якоже рекохомъ, живущю на Дунаи, придоша отъ Скуфъ... Болгаре»

<sup>1)</sup> Zeuss, Die Deutschen, S. 745; Cassel, M. A., S. 144; Büdinger, Oesterr. Gesch., S. 212, etc; также Брунъ, Черноморье, II, стр. 319; Hunfalvy, S. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Черных Учровъ всѣ единогласно признають за настоящихъ Угровъ-Мадьяръ.

н т. д. Літописецъ говорить, что этихъ дунайскихъ Славянъ покорили пришедшіе съ востока, изъ состідней съ Хозарами земли (отъ Скуфъ, рекше отъ Козаръ), Болгаре, а что за симъ пришли Белые Угры и наследовали землю славянскую (т. е. опятьтаки на Дунав 1), «прогнавши Волохы, иже быша преже прияли землю словеньску», какъ прибавлено въ двухъ спискахъл тетописи (Радзив. и Акад.). Уже изъ того, что здёсь говорится о занятіи земли дунайскихъ Славянъ, ясно, что тутъ не можетъ быть ръчи о Хозарахъ. Но это станетъ уже совершенно очевиднымъ, если мы разсмотримъ это мъсто въ связи съ остальнымъ текстомъ вступительной части и если обратимъ вниманіе на вставленныя здёсь Несторомъ слова: «якоже рекохомъ». Эти слова явно относятся къ извъстному классическому мъсту льтописи о первоначальномъ разселенім славянскихъ племенъ на Дунав, которое начинается такъ: «По мнозъхъ же временъхъ съли суть Словъни по Дунаеви, гди есть ныни Угорска земля и Болгарска...» Разсказавъ о разселеніи всехъ славянскихъ племенъ, летописецъ переходить къ племенамъ собственно русскимъ, увлекается разсказомъ о нихъ, о пути Варягъ въ Греки, объ апостолъ Андрев, о Полянахъ, объ основаніи тремя братьями Кіева, наконецъ о другихъ русскихъ племенахъ и населяющихъ съверную Русь Финнахъ. За этимъ уже следуетъ занимающее насъ место о приходѣ Болгара и потомъ Бълыха Угрова въ земли дунайскихъ Славянъ, причемъ авторъ словами «якоже рекохомъ» ссылается на выше начатый и прерванный разсказъ о разселеніи Славянъ на Дунав. Не можеть быть кажется ни малейшаго сомнв. нія, что онъ этимъ м'єстомъ хочеть пояснить, какъ возникли на территорін дунайскихъ Славянъ современная ему «Угорска земля и Болгарска», т. е. отвъчать на вопросъ, когда и откуда явились эти новые народы, Болгаре и Угры. «Словеньску же языку, говорить онь, якоже рекохомь, живущю на Дунаи, придоша

<sup>1)</sup> И къ нимъ можетъ быть относятся слова: «отъ Скуфъ, рекше отъ Козаръ», что особенно примънимо къ Мадьярамъ.

отъ Скуфъ, рекше отъ Козаръ, рекомин Болгаре.... Посемь придоша Угри Бълии, наслъдиша землю Словеньску»... Итакъ очевидно здёсь идеть рёчь о дёйствительных Уграхь, а не о Хозарахъ 1). Но доказавъ это, намъ остается разъяснить и устранить то, что собственно послужило главнымъ поводомъ къ заблужденію. Такимъ поводомъ (вызвавшимъ, какъ мы видѣли, мнѣніе Шлёцера) послужили слова, которыми лѣтописецъ какъ-бы поясняеть хронологически свое извъстіе о Бълыхъ Уграхъ; «Си бо Угри, замъчаеть онь, почаща быти при Ираклии цари, иже находиша на Хоздроя, царя Перьскаго». Действительно, такое показаніе могло заставить думать о Хозарахъ, которые, какъ извъстно, были союзниками императора Ираклія въ войнъ его противъ Персовъ (Хозроя II)<sup>2</sup>). О Мадьярахъ при Ираклін—такъ разсуждали ученые — не могло быть и рѣчи: они тогда спокойно жили еще на своей далекой съверной родинъ и появляются на сцену только въ начале IX века; следовательно, заключали они, подъ Бълыми Уграми только и можно разумъть Хозаръ. Но всмотримся внимательные въ это несторово извыстіе, и тогда дело объяснится иначе. Ясно прежде всего, что это известие почерпнуто изъ византійскаго источника, ибо конечно неоткуда бол ве было узнать Нестору объ Иракліп и о его войнъ съ Персидскимъ царемъ Хозроемъ. Летописцу очевидно хотелось определить время, когда Угры впервые становятся извъстны («Угры почаща быти»), и воть онъ обращается за справкою къ византійцамъ. Ему извъстно конечно, что византійцы называють Угровъ «Турками»,

<sup>1)</sup> Следующая затемъ въ 2-хъ спискахъ (*Pads.* и *Aкад.*) фраза «прогнавши Волохы, иже беша преже прияли землю Словеньску», конечно, также
подтверждаетъ наше мивніе, что здёсь разумёются Угры, и согласуется съ
извёстіемъ Нестора о движеніи Угровъ подъ 898 г., гдё повторяется то же
свидетельство о Волохахъ: «Сёдяху бо ту преже Словени, и Волохове прияща землю Словеньску; посемъ же Угри погнаща Вольхи, и наследища
землю» и т. д. (Лёт. по Лав. сп., стр. 24—25). Совсёмъ выбрасывать ту фраву
изъ текста только на томъ основаніи, что ея нётъ въ другихъ спискахъ, мы
не въ правё.

<sup>2)</sup> Cm. Fessler-Klein, S. 47.

но онъ упускаеть изъ виду или не знаетъ, что то же самое названіе «Турки» византійцы приміняють иногда и къ Хозарамь, хотя знають ихъ и подъ этимъ последнимъ именемъ 1). Турками названы Хозары вменно въразсказъ византійцевъ о войнъ Ираклія въ союзѣ съними противъ Персовъ. Подробный разсказъ объ этой войнѣ (622—628) и о союзѣ Ираклія съ «Турками» (Хозарами) находится у патріарха Константинопольскаго Никифора <sup>2</sup>). Кратко упоминаетъ объ этой помощи и Георгій Амартолъ 3), которымъ безъ сомнанія въ данномъ случав воспользовался и Несторъ. Найдя ния Тойохог, встречающееся у Амартола впервые именно по этому случаю въ главъ о царствовании Ираклія, онъ представиль себь, что рычь идеть объ Уграхъ и поспышиль отмытить въ своей летописи, что Угры «начали быть» при Ираклін царе, прибавивъ для поясненія: «иже находиша на Хоздроя царя Перьскаго». Это такъ естественно, что не нуждается кажется въ дальнъйшихъ комментаріяхъ 4).

<sup>1) «</sup>Турками» называють Хозарь и византійцы и арабы. Первые называють ихъ иногда въ отличіе отъ Мадьяръ «Восточными Турками». Такъ Өеофанъ (І, р. 485), разсказывая объ этой помощи, прямо выражается; τούς Τούρχους ἄπὸ τῆς ἐώας, οίς Χαζάρους ὀνομάζουσιν, εἰς συμμαχίαν προσεκαλέσατο.

<sup>2)</sup> S. Nicephor. Cpolit., Ed. Bonn., p. 17, 18.

<sup>5)</sup> Χροηοτρ. Γεορτ. Αμαρτ. изд. Μуральта, Спб. 1859, стр. 567, 12. «Καὶ δτὶ (προσχαλεσάμενος τὸν Τοῦρχον εἰς συμμαχίαν κατὰ πάραδον ἐξ οῦ και φύλαρχον καὶ... Vind.) πληθος Τούρχων ἄρας, ἐξώρμησε κατὰ Περσῶν ἐν δυνάμει βαρεία σφόδρα διὰ τοῦ Εὐξείνου πόντου. Срв. у позднѣйшихъ писателей, Theophanes, I, ed. Bonn. 485, 486 и слѣд.

<sup>4)</sup> Здѣсь слѣдуетъ впрочемъ сдѣлать еще одну маленькую поправку въ чтеніи текста, еще болѣе способствовавшемъ заблужденію. Слова «иже накодиша на Хоздроя царя Перьскаго» заключаютъ въ себѣ, повидимому, искаженіе первоначальнаго текста; надо читать вмѣсто «иже находиша на» — «иже находи на Хоздроя», ибо слова эти очевидно относятся не къ Уграмъ, а къ царю Ираклію, чеготребуетъ исмыслъ и конструкція всей фразы. Дѣло вътомъ, что въ Лаврентіевскомъ спискѣ это мѣсто написано такъ: иженаходища хоздром. (Повѣсть Времен. лѣтъ по Лаврен. Сп., Изд. Археограф. Комм. Спб. 1872, стр. 8). Очень вѣроятно, что переписчикъ прочелъ вмѣсто находи на, какъ было въ первоначальномъ текстѣ, находища (что по начертанію довольно сходно и возможно въ синтаксическомъ отношеніи), а затѣмъ самъ или кто-нибудь послѣ него, сочтя предлогъ на пропущеннымъ, приписалъ его сверху.

Отъ Угровъ, «начавшихъ быти» при царѣ Иракліи, лѣтописепъ въ разбираемомъ мъсть непосредственно переходитъ къ Аварамз: «Въ си же времена быша и Обри (иже) ходиша на Ираклия царя и мало его не яша» и т. д. Этотъ переходъ какъ нельзя болье подтверждаеть наше предположение объ источникь. къ которому обратился Несторъ за хронологической справкой объ Уграхъ, и витстт съ темъ бросаетъ светъ на пріемы его работы. У Георгія Амартола (равно какъ у патріарха Никифора) 1) непосредственно передъ разсказомъ о войнъ Ираклія съ Хозроемъ и о помощи Турковъ и после него речь идеть объ Аварахъ и о ихъ войнъ съ Иракліемъ, причемъ разсказывается извъстный эпизодъ, когда императоръ едва не попался въ руки Аваровъ и съ трудомъ, переодътый, ускакалъ въ Византію 2). Нестору, заговорившему въ своей летописи объ Уграхъ, было кстати это изв'єстіе объ Аварахъ, о которыхъ онъ очевидно и безъ того зналъ и собирался сказать, какъ о народъ, господствовавшемъ надъ Славянами. Извъстіе, найденное о нихъ у византійца, рядомъ съ разсказомъ о Туркахъ, дало ему новодъ прицёпить къ своему разсказу объ Уграхъ и то, что онъ самъ зналъ объ Аварахъ: «въ си же времена, продолжаетъ онъ, быша и Обри, ходиша на Ираклия царя и мало его не яша», и затъмъ сообщаеть объ отношеніяхь Обровь къ Славянамъ, о ихъ войнѣ, о жестокости Обровъ, о мученіяхъ, испытанныхъ отъ нихъ Дульбами, о гибели всъхъ Обровъ и о существующей о нихъ на Руси поговоркъ. Откуда онъ взялъ все это, мы сказать не можемъ, но если въ его время ходила въ народъ поговорка, связанная съ воспоминаніями объ Обрахъ <sup>8</sup>), то нѣтъ ничего удивитель-

ΓεοΓΡ. Αμαρ., ταμτω же стр. 565—6; 567—8; Niceph. Cpolit., p. 15—16; 20 etc.
 ΓεορΓ. Αμαρ. cτρ. 566: αμόλις εἰς τὸ Βυζάντιον διαλαθών ἔφυγεν... Niceph.
 p. 15: ἀγεννῶς παραχρῆμα εἰς φυγὴν ἐτράπετο, καὶ μόλις πρὸς τὸ Βυζάντιον διεσώ-

<sup>3)</sup> Г. Гедеоновъ думаль, что эта поговорка или притча взята Несторомъотъ Грековъ, которымъ она была извъстна еще за два въка до Нестора; приз этомъ Гедеоновъ ссылается на письмо патріарха Николая Мистика, въ которомъ говорится словами библіи о гибели Аваровъ — всъхъ безъ остатка: ойдъ

наго, что могло существовать и какое-нибудь преданіе о нихъ по отношенію къ Дулібамъ, которымъ и воспользовался Несторъ.

Свой отрывокъ о хищныхъ народахъ, проходившихъ съ востока и производившихъ насилія надъ Славянами, лѣтописецъ заканчиваеть упоминаніемъ о Печентнаж и вторичнымъ упоминаніемъ объ Уграхъ (на этотъ разъ Черныхз): «по сихъ же придоша Печеньзи, паки идоша Угри Чернии (ньть въ Радз, и Акад. сп.) мимо Киевъ, послъже при Оляв». Здъсь льтописецъ еще разъ возвращается къ Уграмъ, чтобы отмътить ихъ движение мимо Кіева при Олегь, о которомъ онъ сообщаеть далье въ самой льтописи, такъ какъ передъ этимъ онъ упомянулъ только о томъ, когда они «начали быть». Некоторый анахронизмъ, состоящій въ упоминаніи въ этомъ случат имени Печентовъ ранте Угровъ, объясняется просто тымь, что въ этомъ предварительномъ этнографическомъ очеркъ авторъ не имъль въвиду строгой хронологической последовательности. Что подъ Уграми здесь разумъется тотъ же народъ, о которомъ ръчь шла нъсколько выше, причемъ названіе «Чернии» означаеть лишь видовое различіе, это достаточно доказывается выраженіемъ: «паки пдоша Угри»... Очевидно летописецъ не отдаваль себе яснаго отчета о переселеніи Угровъ на западъ и, отнеся ошибочно, по недоразумѣнію, ихъ первое появленіе уже ко времени Ираклія, составиль себ'ь представление о разновременнома, двукратнома прохождения Угровъ черезъ южную Русь и мимо Кіева. Съ этимъ его представленіемъ безъ сомнінія связано и различеніе имъ Бълыхо и Черных Угровъ, какъ двукъ отделовъ того же народа, лишь

λείψανον τοῦ γένους ὑφίσταται (Варягви Русь, ч. II, стр. 451). Г. Ламбинъ отрицаетъ существованіе такой притчи объ Аварахъ у Грековъ. Однако его собственное предположеніе не отличается большимъ правдоподобіемъ. По его словамъ «книжникъ, сообщившій этой притчѣ письменную редакцію, вѣроятно при византійской миссіи въ Кіевѣ въ Х в., прибавилъ къ ней безъ всякой надобности библейскую фразу, ту самую, которая читается у патріарха Николая: «ихъ же нѣсть племени, ни наслѣдка». См. «Славяне въ сѣв. Черноморьѣ», ПІ, Ж. М. П. 1879, Декабрь, стр. 148.

въ разное время прикочевавшихъ въ Европу. Остается ръшить вопрось: откуда взяты имъ эти наименованія и имъють ли они какое-нибудь отношение къ дъйствительности? Разумъется, гораздо правдоподобнее, что они, если на самомъ деле когда-либо применялись къ Уграмъ, принадлежатъ эпохе самого Нестора, чёмъ эпохё переселенія Угровъ, представлявшихъ тогда одну нераздъльную, всей своей массой передвигавшуюся орду. И дъйствительно, такое предположение находить себъ достаточное оправданіе въ исторіи, а именно прежде всего въ одномъ западномъ источникъ XI въка, правда вообще не особенно достовърномъ и довольно безтолковомъ 1), но въ настоящемъ случат заслуживающимъ, кажется, довтрія. Источникъ этотъ есть хроника (Historiarum libri III) монаха Адемара († 1030 г.), въ которой (върнъе въ позднъйшей интерполяціи, XII в.) между прочимъ по поводу крещенія Угровъ сообщаются біографическія свёденія о св. Бруноне. Встречающіяся при этомъ случає названія Еплой и Черной Угріи 2) по всей в'вроятности были въ употребленіи въ то время и притомъ въ значеніи территоріальномълии даже политическомъ, но навърно не племенномъ. Хотя и нътъ тамъ прямыхъ поясненій того и другого названія, можно всетаки догадываться о ихъ значеніи.

*Еплой* Угріей называлась повидимому собственная Угрія, первоначальныя владёнія Стефана Святаго (т. е. средне-дунайская равнина), а *Черной*, какъ кажется, Трансильванія <sup>8</sup>), которой часть и нынё населена Уграми-Секлерами, или вообще покоренныя Стефаномъ Святымъ восточныя части (средневёковой)

<sup>1)</sup> Cps. Wattenbach, Deutsche Geschichtsquellen, II B. (1874), S. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ademar, L. III, c. 31 (Pertz., SS., IV, p. 129): Abiit (Bruno) in provinciam Ungriam, quae dicitur *Alba Ungaria*, ad differenciam alteri *Ungrie nigre...*.

<sup>3)</sup> На Трансильванію указываеть встрѣчающаяся тамъ же (въ отрывкѣ Адемара) фраза: «Sanctus autem Brunus convertit ad fidem Ungriam provintiam, aliam, quae vocatur Russia» (Pertz, ib., p. 129). «Другая Угорская провинція» очевидно соотвѣтствуетъ ранѣе упомянутой Черной Угріи. «Руссіей» же могла быть названа только Трансильванія и сѣверовосточная Угрія, гдѣ преобладающимъ населеніемъ были русскіе Славяне.

Угріп 1). Если это действительно такъ, то для насъ становятся вполнъ понятными и самыя названія этихъ территорій (Бълая и Черная Угрій). По всей віроятности Трансильванія и юговосточная Угрія назывались «Черной Угріей» потому, что, хотя и составляли какъ-бы нёчто отдёльное, все-же были подвластны Угріп свободной, т. е. Бѣлой<sup>3</sup>). Имя Черных Угров встрѣчается и еще въ одномъ современномъ источникъ, а именно въ посланіи пропов'єдника Врунона (Бонифація) къ королю Генриху II, относящемся къ началу XI въка (1007 г.) и написанномъ во время пребыванія его при двор'є кор. польскаго Болеслава. Тамъ мы между прочимъ читаемъ: «Audivi enim de nigris Ungris, ad quos que numquam frustra vadit, sancti Petri prima legatio venit, quamvis nostri cum magno peccato aliquo cecarentur; qui conversi onmes facti sunt christiani<sup>8</sup>). Здёсь очевидно идетъ рёчь о какойнибудь части Угріи, покоренной (и потому Черной) и затімъ обращенной въ христіанство Стефаномъ Святымъ, по всей вѣроятности, о Трансильваніи 4). Соображая время, можно впро-

<sup>1)</sup> Stephanus etiam rex Ungrie bello appetens *Ungriam nigram*, tam vi, quam timore et amore ad fidem veritatis totam illam terram couvertere meruit. Ibid., Pertz B. IV, p. 181.

<sup>2)</sup> Срв. Záborsky, Maďari pred opanovaním terajšej vlasti. Letop. Mat. Slov. (XI, sv. 1), стр. 41. Адемаръ наивно замѣчаетъ, что Черная Угрія называлась такъ «рго ео quod populus est colore fusco velut Etiopes.» Івіd, р. 129. Насколько подобныя названія были тогда употребительны, доказывается существованіемъ современныхъ Бѣлой и Черной Куманіи (о нихъ и Сим. Кеза), Черной Болгаріи, Черныхъ и Бѣлыхъ Хозаръ. Съ этими эпитетами можно сопоставить эпитетъ «бѣлаго» въ названіяхъ главныхъ городовъ и центровъ: Бѣлградъ (Weissenburg, Fejér-vár), Sarkel (Бѣлая Вѣжа), Stuhlweissenburg, etc. (срв. H unfalvy, S. 228).

<sup>3)</sup> Письмо это издано было впервые Гильфердингомъ въ «Русской Беседе» 1856 г., кн. 1, стр. 8, 18; потомъ Миклошичемъ и Фидлеромъ въ Slav. Biblioth. П, S. 307; также см. Giesebrecht, 3 изд. П, S. 667—670; Bielowski, Mon. P. I, р. 223—238. Гильфердингъ представлялъ себе, что подъ Черными Уграми должно разумъть ту часть орды, которая будто-бы при вытёсненіи всёхъ Угровъ изъ Лебедіи Печенёгами, бёжала отъ нихъ на востокъ, въ предёлы Персіи (Р. Беседа, тамъ же, стр. 18). Однако такое предположеніе не имъетъ никакого основанія.

<sup>4)</sup> Такое же объясненіе этого м'єста о «Черныхъ Уграхъ» Брунона мы встр'єтили и у Гунфальви (Ethnogr. v. Ung., стр. 417, прим. 370), который за-

чемъ, по справедливому замѣчанію Бюдингера, отнести это извѣстіе и къ княжеству Ахтума (т. наз. Свапад), покоренному, какъ кажется, вскорѣ послѣ отъѣзда Брунона изъ Угріи 1). Такимъ образомъ Черными Уграми могли бы здѣсь называться жители восточной или юговосточной части Угріи.

Итакъ, если дъйствительно слъдуетъ разумъть главную и центральную Угрію подъ Бълой Угріей интерполятора исторіи Адемара и восточныя, позже кт ней присоединенныя части Угріи подъ Черной Угріей того же писателя и подъ Черными Уграми Брунона, то очень правдоподобно, что и Несторъ подъ своими Бѣлыми и Черными Уграми разумѣлъ приблизительно то же самое, и, имън фальшивое представление о двукратномъ прохождении Угровъ черезъ южную Россію, употребиль разъ названіе Еплых, говоря о главной ордь, а другой разъ название Черных, говоря о той ея части, которая, по его понятіямъ, прикочевала послѣ и расположилась въ Трансильваніи и вообще восточныхъ окрайнахъ Угріп <sup>2</sup>). Вотъ все, что мы можемъ сказать по вопросу о несторовыхъ Бълыхъ и Черныхъ Уграхъ. Для насъ стало ясно по крайней мъръ происхождение этого извъстия. Оно во всякомъ случат очень любопытно, но выводить изъ него заключение о неоднократномъ появленіи Угровъ подъ Кіевомъ, какъ могъ убъдиться читатель, положительно нътъ разумнаго основанія. Да въ такомъ выводъ намъ нътъ и надобности, ибо и безъ такого подтвержденія имфеть полную вфроятность предположеніе, что Угры, кочуя въ южныхъ степяхъ Россіи и участвуя въ хозарскихъ военныхъ предпріятіяхъ, не разъ заходили въ землю днѣпровскихъ Славянъ и подвергали ее опустошеніямъ.

мъчаетъ, что Брунонъ въроятно узналъ кое-что о Черной Угріи у Печенъговъ, т. е. въ нын. Молдавіи, и что тутъ очевидно разумъется *Трансильванія*, которую, какъ страну мало извъстную, этотъ проповъдникъ миновалъ, отправляясь изъ собственной Угріи—къ Руссамъ и Печенъгамъ.

<sup>1)</sup> Büdinger, Oesterr. Gesch., S. 404, прим. 3.

<sup>2)</sup> Къ посл'яднимъ должно быть по преимуществу прим'внено изв'ъстіе Нестора о выт'всненіи Уграми Волоховъ, подъ которыми нельзя не разум'вть романскихъ жителей Трансильванскихъ горъ.

Послѣ этого маленькаго отступленія возвращаемся еще къ разсмотрѣнію свидѣтельствъ объ Уграхъ, чтобы въ заключеніе уномянуть объ одномъ, которое относится по времени къ той же эпохѣ пребыванія Угровъ на югѣ Россіи.

Въ одинъ рядъ съ извъстіями византійцевъ, Житія Константина и русскаго летописца ставять обыкновенно показаніе Бертинских льтописей, именю Гинкмара (Hinkmar) 1), который подъ 862 годомъ разсказываеть, что невъдомый дотоль народъ Угровъ совершилъ опустошительный набъгъ во владънія Людовика Немецкаго 2). Судя по этому известію, Угры уже въ 862 году, т. е. въ эпоху своего кочеванія между Дономъ и Дньпромъ и по берегамъ Чернаго моря, совершили далекій набыть на западъ, къ предъламъ восточно франкскаго государства и переступивъ его границы (где-нибудь близь Дуная или на севере, у Лабы?), произвели тамъ опустошеніе. У царствовавшаго тогда Людовика Нъмецкаго шла въ то время упорная борьба съ моравскимъ княземъ Ростиславомъ, и военное счастіе было не на его сторонь. Ученые предполагають будто-бы и Угры предприняли набыть въ Германію по наущенію и убыжденію того же Ростислава моравскаго <sup>8</sup>). Однако самое это извъстіе Бертинской хроники не заслуживаетъ довърія. Совершенно невъроятно, чтобъ Угры, даже въ самомъ незначительномъ числъ, могли изъ южныхъ степей Россіи, повидимому никъмъ не замъченные, перенестись внезапно къ границамъ франкскаго государства. Гдѣ и какъ они могли бы такъ безпрепятственно и легко совершить столь дальній путь въ нев'єдомыя имъ страны? Наконецъ изв'ьстіе Гинкмара стоитъ совсёмъ одиноко, не подтверждаясь никакими другими свидетельствами (его повторяютъ лишь Ann. Alam.

<sup>1)</sup> Его лътопись, составияя продолжение Пруденция, начинается 861-иъ годомъ и доходить до 882 г., т. е. года его смерти. Wattenbach, Deutsch. Geschichtsquellen; I B, 1873, S. 156, 219.

<sup>2)</sup> Hinkmar, 862: «hostes antea illis populis inexperti, qui Ungri vocantur, regnum ejusdem (Hludovici) populantur».

<sup>3)</sup> Thunmann, Unters., S. 137-138; Dümmler, Gesch., II. B, S. 439-440; Roesler, S. 152.

Sangall. major., 863), а могли ли западные лътописцы оставить не отмъченнымъ столь важное событіе, какъ первое враждебное появленіе какихъ-то еще невъдомыхъ западу хищныхъ кочевниковъ, которыхъ нельзя было не принять за передовой лишь отрядъ новой грозной орды, надвигавшейся съ востока? Всъ эти соображенія заставляють насъ отвергнуть показаніе Гинкмара, признавъ его ошибочно попавшимъ въ его лътопись, т. е. по всей въроятности поздинайшею вставкой несвъдущаго грамотея.

## 4. Переселеніе на нижній Дунай, въ нынѣшнюю Бессарабію и Молдавію («Ателькузу»).

Исчерпавъ все, сохраненное намъ исторіей о пребываніи Мадьяръ въ южныхъ степяхъ Россіи, мы перейдемъ теперь къ извъстіямъ о дальнъйшемъ странствованіи ихъ изъ Лебедіи въ такъ называемую страну Ателькузу и на Дунай.

Причиной выселенія Мадьяръ изъ Лебедіи былъ, какъ намъ извѣстно изъ достовѣрнаго источника, напоръ Печенѣговъ, превосходившихъ ихъ и численностью и воинственнымъ духомъ 1). Этотъ хищный азіятскій народъ, кочевавшій въ степяхъ за Волгой, тѣснимый съ юга (отъ нижней Волги) Хозарами, а съ востока Узами и другими турецкими племенами, долженъ былъ поневолѣ пробить себѣ путь на западъ. Перейдя Волгу и Донъ въ его верхнемъ теченіи, въ предѣлахъ сѣверныхъ владѣній Хозаръ, Печенѣги всею массою своею обрушились на Угровъ, которые не могли выдержать ихъ натиска и принуждены были въ свою очередь двинуться далѣе и искать

<sup>1)</sup> Οδτ эτομτ πρεβοςχοζετβέ Πεченέγοβτ надъ Μαдьярами числоить и силою имѣются прямыя свидѣтельства у Константина Багрянороднаго. De adm. imp. c. 3, p. 70; c. 8, p. 74. Τοже у Кедрина: Cedren (Ed. B.), II., p. 581: «Τὸ ἔδνος τῶν Πατζινάχων Σχυθιχὸν ὑπάρχον, ἀπὸ τῶν λεγομένων βασιλείων Σχυθιχὸν μέγα τε ἐστι καὶ πολυάνθρωπον πρὸς ὁ οὐδὲ ἔν αὐτὸ καθ'ξαυτὸ Σχυθιχὸν γένον ἀντιστήναι δύναται». Cpb. Regino, ann., a. 889: Печенѣги, замѣчаетъ онъ, прогнали Мадьяръ «eo, quod numero et virtute praestarent».

новых в жилищь. О совместном равлени на Печенегов Козаръ и Узовъ говоритъ Константинъ Багрянородный въприведенномъ уже нами мъсть (37 гл.): «Печенъги жили прежде на ръкъ Ателъ и Герхів (Волгів и Янків), въсосінствів съ Мазарами (т. е. Хозарами) и Узами 50 леть тому назадъ. Хозары соединились съ Узами противъ Печенъговъ и изгнали ихъ изъ ихъ жилищъ, которыя (въ свою очередь) заняли Узы. Изгнанные Печеныги искали себы новыхъ жилищъ; прибывъ въ землю, которую нынѣ населяютъ, и найдя живущихъ въ ней Турковъ (Мадьяръ), они вступили съ ними въ борьбу, побъдили и вытъснили оттуда, поселились тамъ сами и до сихъ поръ занимають эту страну, какъ говорять 55 лътъ» (с. 37, р. 164). О томъ же Константинъ говоритъ далее въ 38 гл.: «Печенъги, нъкогда называвшіеся Καγγάρ (что означаеть у нихъ благородство и доблесть), побъжденные въ войнъ съ Хозарами, принуждены были оставить свою землю и занять землю Турковъ» н т. д. (с. 38 р. 169). Только оремя этого событія опредъляется у Константина ошибочно 1). Онъ самъ, по обыкновенію, путается въ своихъ хронологическихъ показаніяхъ 2). Изъ его словъ слёдуеть, что Угры были вытёснены изъ севернаго Черноморья Печенъгами, которые поселились на ихъ мъстъ, лътъ 50 — 55 до того времени, какъ онъ писаль свое сочинение, т. е. въ самыхъ последнихъ годахъ IX века (894 — 899); между темъ это передвижение Мадьяръ и Печенъговъ было по крайней мъръ десяткомъ лѣтъ ранѣе, такъ какъ около 890 г. извѣстія застають Мадьярь уже на съверъ отъ нижняго Дуная, совершающихъ оттуда набъги на западъ и оказывающихъ помощь Грекамъ противъ болгарскаго царя Симеона. Впрочемъ, такъ какъ Мадьяры впоследствій были вытеснены изъ «Ателькузу» Пече-

<sup>1)</sup> Въ хронологіи ошибается и Несторъ, относя движеніе Угровъ мимо Кіева къ 898 году. Объ этомъ еще ниже.

<sup>2)</sup> Узы съ Хозарами, по его словамъ, изгнали Печенѣговъ за 50 люто передъ тѣмъ, какъ онъ писалъ, а нѣсколько строкъ спустя онъ уже противорѣчитъ себѣ, говоря, что Печенѣги занимаютъ страну, изъ которой вытѣснили Мадьяръ, уже 55 люто! De adm. imp., с. 37, р. 164; срв. Fessler, S. 245—246, прим.

нѣгами же, которые распространились тогда до самаго Дуная, и это было именно въ 90-хъ годахъ, то очень возможно, что относительно времени Порфирородный спуталъ оба движенія Мадьяръ подъ напоромъ Печенѣговъ. Говоря въ 37-ой главѣ о томъ, что Печенѣги въ продолженіе 55 лѣтъ занимаютъ страну, изъ которой вытѣснили Мадьяръ, онъ очевидно имѣетъ въ виду не первыя мѣста жительства Мадьяръ на сѣверъ отъ Чернаго моря, а послѣдующія — на сѣверъ отъ нижняго Дуная (Ателькузу), куда Печенѣги дѣйствительно распространились не ранѣе, какъ около 895 г.

Итакъ переселеніе Угровъ въ страну, называемую Константиномъ 'Ατελχούζου, должно быть отнесено, по нашему мивнію, къ 80-мъ годамъ IX века. Для более точнаго определенія времени ръшительно нътъ данныхъ 1). Нельзя при этомъ случать не упомянуть о свидетельстве западнаго летописца Регинона, которое несомивно имветь для насъ ивкоторое значение. У Регинона оттесненіе Мадьяръ Печенегами оть Дона (изъ Лебедіи) отмѣчено подъ 889 г. <sup>2</sup>). Намъ однако положительно извѣстно, что въ этомъ году Угры уже были на новыхъ кочевьяхъ (на нижнемъ Дунав), такъ что выселеніе ихъ должно было произойти во всякомъ случат ранте. Показаніе же Регинона объясняется тімь, что въ 889 г. в роятно пронесся на запад в первый грозный слухъ о Мадьярахъ, когда они были вовлечены въ болгаро-греческую войну. Показаніе Нестора о 898 год'ь, какъ год'ь прохожденія Угровъмимо Кіева, оказывается такимъ образомъ совершенно невърнымъ: мы еще вернемся къ нему ниже.

Когда Печенѣги напали на Угровъ (жившихъ въ Лебедіи), то, по словамъ Константина, въ возникшей между ними войнѣ Турки (τὸ τῶν Τούρχων φοσσάτον) были разбиты и раздѣлились

<sup>1)</sup> Срв. Дриновъ «Южные Славяне и Византія въ X в.», стр. 7, который относить это переселеніе къ 885 году.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Regino, ann., a. 889: ex supradictis igitur locis (т. е. отъ Дона) gens memorata a finitimis sibi populis, qui Pecinaci vocantur, a propriis sedibus expulsa est, eo quod numero et virtute praestarent.

на двъ части: одна часть, направившись на востокъ, заселила часть Персін (и до сихъ поръ она сохранила прежнее названіе Турковъ Σαβαρτοιάσφαλοι); другая же часть, направившись къ западу, поселилась вмъстъ съ своимъ воеводой и вождемъ Лебедіасомъ въ странъ, называемой 'Ατελχούζου, гдъ живуть нынъ Печенъти 1). Сущность этого извъстія заключается въ томъ, что не всѣ Угры, вслъдствіе погрома печенъжскаго, устремились на западъ. Часть ихъ была, кажется, вынуждена избрать иной путь: по словамъ Константина, эти Мадьяры ушли по направленію къ востоку и «поселились въ предълахъ Персіи». Это последнее показаніе невольно возбуждаеть сомнёніе: какимъ образонь и къ чему Мадьярамъ было бы переселяться такъ далеко на востокъ? Предположеніе Цейса, что въ этомъ извістіи Константинъ смішаль «Турковъ»-Мадьяръ съ настоящими Турками (восточными), обитавшими действительно по соседству съ Персіей, кажется намъ довольно правдоподобнымъ 3). Если же свидътельство о раздъленіи мадьярской орды на две части вообще имееть какое-нибудь историческое основаніе, то всего проще его понимать въ томъ смысль, что часть Угровь, можеть быть самими Печенъгами отброшенная къ съверу и такимъ образомъ отдъленная отъ остальной массы, была поставлена въ необходимость уйти куда-либо отъ враговъ своихъ и въ такомъ случат весьма втроятно вернулась прежнимъ знакомымъ путемъ къ своимъ финскимъ родичамъ 3).

<sup>1)</sup> De adm. imp., c. 38, p. 169.

<sup>2)</sup> Zeuss, Die Deutschen, S. 749.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Лербергъ предполагалъ (Lehrberg, Untersuch., S. 398), будто еще нъкоторая часть Мадьяръ осталась жить на прежнихъ мъстахъ съ Печенъгами, на что будто-бы ясно намекаютъ домашнія льтописи; но мы, признаемся, не знаемъ, что здысь разумыть этотъ ученый. Подобный же взглядъ о сохраненіи остатка Мадьяръ въ Россіи высказалъ покойный Брунъ (Черноморье, II, § VIII, стр. 320—321), совершенно неосновательно предполагая, что подъ Мадьярами, о которыхъ говоритъ Ибнъ-Даста (что они торгуютъ славянскими пленниками), следуетъ разумыть остатокъ этой орды, удержавшійся въ южныхъ степяхъ Россіи. По очевидному недоразумынію, Брунъ при этомъ ссылается на А. А. Куника (примыч. къ «Каспію» Дорна, стр. 386) и примыняетъ къ Мадьярамъ его выраженіе «остатокъ этой нёкогда значительной азовской тюркской орды», тогда какъ оно на самомъ дыль, если только вни-

Съ этими-то вернувшимися на родину соплеменниками западные Мадьяры не прекращали, по замѣчанію того же историка, и послѣ переселенія сношеній и заботились о нихъ 1). Мадьяры, изгнанные изъ Лебедіи Печенѣгами, переселились въ страну, называемую Константиномъ «Ателькузу». О томъ, какимъ путемъ они шли туда, мы скажемъ послѣ, а теперь остановимся на этомъ названіи и на вопросѣ о томъ, какія именно мѣстности должны быть здѣсь понимаемы.

Самъ Константинъ называетъ именемъ Ателхой со страну. въ которой въ его время жили Печенъги. Въ концъ 38 главы онъ ближе опредъляетъ ее следующими словами: «Земля Печенеговъ, въ которой когда-то жили Турки, называется по имени протекающихъ тамъ рѣкъ. Рѣки эти слѣдующія: первая такъ называемая Βαρούγ, вторая такъ называемая Κουβού, третья — Τροϋλλος, четвертая Βροϋτος, пятая Σέρετος». Наконецъ въ 40-й главъ, разсказывая о дальнъйшемъ переселеніи Мадьяръ въ равнину средняго Дуная, Константинъ зам'вчаетъ кстати: «земля, въ которой прежде жили Турки, называется по имени протекающей тамъ рѣки Ἐτὲλ хαὶ Κουζού, гдѣ нынѣ живутъ Печенѣги» 2). Вопросъ объ этомъ пресловутомъ «Ателькузу», бывшій предметомъ столькихъ разсужденій и споровъ, имфеть двф стороны: понять, какую собственно землю разумёль нашь авторь и даже опредълить приблизительно ея границы представляется намъ гораздо болбе легкимъ, чъмъ разгадать ея название и еще нъкоторыя имена, сообщаемыя Багрянороднымъ. Относительно мъстоположенія этихъ новыхъ жилищъ Угровъ въ общихъ чертахъ

мательно прочесть слова г. Куника, относится къ Азовскимъ Туркамъ — въ совокупности, о коихъ было говорено нѣсколько выше. Съ своей стороны мы не имѣемъ никакого основанія думать, чтобы не всѣ Мадьяры выселились изъ Лебедіи.

<sup>1) ....</sup> μέχρι τοῦ νῦν πραγματευτὰς ἀποστέλλουσιν...... καὶ βλέπουσιν αὐτοὺς, καὶ ἀποκρίσεις παρ' ἀυτῶν πρὸς αὐτοὺς πολλάκις ἀποκομίζουσιν. Cap. 38, p. 171.

<sup>2)</sup> Cap. 40, p. 173. δ δὲ τόπος ἐν ῷ πρότερον οἱ Τοῦρκοι ὑπῆρχον, ὀνομάζεται κατὰ τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ ἐκεῖσε διεργομένου ποταμοῦ, Ἐτὲλ καὶ Κουξού, ἐν ῷ ἀρτίως οἱ Πατζινακῖται κατοικοῦσιν.

всъ изследователи (начиная съ Тунманна и Фесслера), за исключеніемъ двухъ-трехъ, неосновательно хотъвшихъ во что-бы то ни стало видъть въ имени Ателькузу — указаніе на Волгу, и такимъ образомъ приходившихъ къ невъроятному заключенію о расположеніи этой страны на Волгѣ 1), всѣ излѣдователи, говоримъ, более или менее согласны въ своихъ мненіяхъ. Это объясняется во-первыхъ темъ обстоятельствомъ, что жилища Печенеговъ, занимавшихъ при Константинъ Багрянородномъ эту самую страну, намъ извёстны изъ разсказовъ того же писателя, а вовторыхъ существованіемъ нѣкоторыхъ согласныхъ показаній другихъ авторовъ; наконецъ къ одинаковому рѣшенію этого вопроса клонятся и всё соображенія о дальнейшей судьбе Мадьяръ и ихъ отношеніяхъ къ состанимъ народамъ. Общее митніе состоитъ въ томъ, что Угры, вытесненные Печенегами изъ «Лебедіи», ушли на югозападъ по направленію къ Дунаю и расположились въ земляхъ, лежащихъ между Днъпромъ и Дунаемъ, гдъ поздиће жили Печенћги. Вопросъ только, гдћ именно? Тутъ уже начинаются разногласія у изследователей, старающихся основать свои выводы на различныхъ толкованіяхъ загадочнаго имени «Ателькузу». Въ опредъления западной границы ръкою Серетомъ сходятся почти всъ, опираясь на перечисление Константиномъ ръкъ, протекающихъ по странъ Мадьяръ, но относительно восточной границы существуеть значительное разногласіе. Въ то время, какъ одни раздвигають предълы страны Ателькузу до самаго Днѣпра<sup>2</sup>), другіе опредѣляють эту границу Бугомъ<sup>3</sup>) и даже Диъстромъ 4). Есть еще мивніе, что такъ называлась первоначально собственно только земля между Бугомъ (Атель = вообще большая река) и Дибпромъ ( Узу у Турокъ и Татаръ), но что

<sup>1)</sup> Cassel, Mag. Alterth., S. 139 и сявд., затыть Hunfalvy, S. 140; также Klaproth., S. 280.

<sup>2)</sup> Thunmann, S. 145; Czörnig, S. 54, Mailath, S. 3; Roesler, S. 154; Брунъ, Черноморье (ч. I, 1879) стр. 23; Sayous, p. 14—15.

<sup>3)</sup> Klaproth, S. 280, Fessler-Klein, S. 49.

<sup>4)</sup> Хвольсонъ, тамъ же, стр. 118-120; Horvath, S. 5-6.

впоследстви имя это перенесено на всю страну до Серета 1). Однако никакого въскаго основанія это последнее предположеніе не имбеть. Всь эти мньнія основываются на различных объясненіяхъ какъ составныхъ частей этого имени, т. е. словъ Атель и Кузу или Узу (ибо нъкоторые читають Ateluzu, нъкоторые же Atelk-uzu), такъ и названій перечисленныхъ Константиномъ ръкъ. Изъ нихъ для насъ вполнъ ясны только два: Вробтос и Уеретос, т. е. Пруть и Сереть. Въ третьемъ Трободос всъ ученые безъ исключенія согласны вид'єть Дністръ, который и нынів слыветь у Турокъ подъ именемъ Турау. Камень преткновенія составляють два остальныя имени: Варобу и Коовой. На нихъ, какъ и на «Ателькузу», ученые безконечно изощряли свое остроуміе, предложили массу толкованій, но, не смотря на всё ихъ усилія, вопросъ и нынъ остается открытымъ. Можно сказать, что каждое изъ предложенныхъ объясненій имфеть некоторую долю вероятности, свои рго и contra, такъ что безусловно принять какое-нибудь одно изъ нихъ и отвергнуть всв остальныя -нъть достаточнаго повода. Тъмъ не менъе можно съ нъкоторымъ основаніемъ предпочитать одно другимъ. Въ виду всего этого въ ближайшемъ опредълении жилищъ Мадьяръ на съверъ отъ нижняго Дуная мы не считаемъ цълесообразнымъ слишкомъ опираться на объясненія темныхъ именъ, переданныхъ Константиномъ, можетъ быть въ очень искаженномъ видъ. Для насъ въ этомъ случат имъетъ болъе значенія другое историческое извъстіе, на которомъ мы остановимся прежде, чъмъ перейдемъ къ разсмотренію мевній о вышеўпомянутыхъ именахъ.

Цитованный нами выше арабскій писатель Ибнъ-Даста, извістія котораго, какъ мы виділи, по всімъ признакамъ относятся къ той же страні, которую Константинъ называеть Ателькузу, даеть слідующія показанія, опреділяющія ея містоположеніе: «между землею Печеністовъ и болгарскихъ Эсегель («Асгл»), говорить онь, лежить первый изъ краевъ мадьярскихъ», за-

<sup>1)</sup> Roesler, S. 154.

тъмъ нъсколько далъе: «земля ихъ общирна; одною окрайною своею прилегаеть она къ Румскому морю (Черному м.), въ которое впадають две реки; одна изъ нихъ больше Джейгуна (Аму-Дарын); между этими-то двумя реками и находится местопребываніе Мадьяръ». О той же странь онь замьчаеть еще: «земля Мадьяръ богата лесами и водами, а почва тамъ сыра» 1). Хотя и эти свидътельства не особенно ясны и точны, они всетаки дають нъкоторыя важныя указанія. Первое изъ этихъ свидътельствъ о расположеніи «перваго мадьярскаго края» между Печенѣгами и болгарскимъ племенемъ Эсегель не имъетъ для насъ впрочемъ особенно важнаго значенія, такъ какъ мы пока не можемъ опредѣлить. что собственно арабскій писатель разумёль подъплеменемъ Эсегель<sup>2</sup>). Мы знаемъ и безъ этого, что Мадьяры въ Ателькузу граничили на востокъ съ Печенъгами, а на югъ и западъ съ Болгарами и областью Карпатскихъ горъ. Для насъ вопросъ состоить лишь въ боле точномъ определении границъ Ателькузу, а для этого имбють болбе значенія другія показанія Ибиъ-Даста. По его словамъ, жилища Мадьяръ находятся между двумя ръками, изъ которыхъ одна больше Джейгуна, т. е. Оксуса (Аму-Дарьи) 8). Названія этихъ рікъ віброятно какъ-нибудь случайно исчезли изъ текста 4). Намъ кажется, не можеть быть со-

<sup>1)</sup> Хвольсонъ, стр. 25-27.

<sup>2)</sup> Трудно согласиться съ мивнемъ г. Хвольсона, что имя Эсегель тождественно съ именемъ нынѣшнихъ Мадьяръ-Секловъ или Секлеровъ: это предположеніе (высказанное уже прежде г. Дефремри, Fragments de géogr. et d'hist. arabes, р. 22) построено на слишкомъ шаткихъ основаніяхъ, и доводы г. Хвольсона въ пользу него кажутся намъ вообще мало убѣдительными. Тамъ же, стр. 95—98; срв. Roesler, Rom. St. S. 335—337. У Арабовъ это имя одного изъ болгарскихъ племенъ на Волгѣ встрѣчается въ такихъ формахъ: «Асгл», «Аскл», Ашкл, Алскл и проч. Еще менѣе вѣроятно предположеніе Бруна (Черноморье, II, стр. 321), что подъ Эсегель Ибнъ-Даста могъ разужѣть обитателей 9 хозарскихъ климатовъ.

<sup>3)</sup> Ибиъ-Даста очевидно хорошо зналъ эту последнюю реку: онъ былъ, какъ мавестно, Персіянинъ родомъ и вероятно именно изъ северной части Персіи.

<sup>4)</sup> Это видно изъ другихъ Арабскихъ писателей. У Шукръ-Аллаха (повторяющаго это мъсто) читаемъ: одна изъ этихъ ръкъ называется Вафою, а другая Итилемъ, и объ онъ больше Джейкуна». У Мухамета-Эль-Катиба первая названа Вакою; у Ходжи Халфа онъ названы Волгою и Дономъ (Хволь-

мненія, что подъ большой рекой Ибнъ-Даста разумель Дунай, такъ какъ только последній превосходить величиною Аму-Дарью (Дибпръ меньше ея); что же касается другой ръки, то подъ ней, по отсутствію болье точнаго опредыленія, можно бы конечно разумьть и Дивстръ и Бугъ и даже пожалуй Дивпръ, но другія соображенія и прежде всего то, что замічаеть вслідь затімь тотъ же писатель, заставляють насъ признать наибольшую долю въроятности за Дипстрома. Диъстръ послъ Дуная по порядку первая большая ріка, впадающая въ Черное море; еслибъ жилища Мадьяръ простирались и далбе къ востоку до Буга или до Дибпра, то Ибиъ-Даста врядъ-ли упомянуль бы только о двуж ръках, между которыми живутъ Угры. Онъ же говорить далье, что ихъ страна лисиста и сыра; эта характеристика, по справедливому зам'вчанію г. Хвольсона, прилична именно м'встностямъ, расположеннымъ между Диъстромъ и Дунаемъ, т. е. нынъшней Бессарабіи, съверная часть которой до сихъ поръ еще изобилуеть лѣсами 1). Къ тому же есть основание думать, что Печенъти, занявшіе между прочимъ и приднъпровскія степи, утвердились по объ стороны нижняго Днъпра и довольно далеко на западъ, такъ какъ были гораздо многочислениве Мадьяръ, на мёстё которыхъ они расположились.

Посмотримъ же теперь, не противоръчать ли этому выводу свидътельства Константина и имя Άτελκούζου?

Излишне было бы перечислять здёсь отдёльно всё миёнія ученых о происхожденіи и значеніи этого имени. Мы приведемъ главнёйшія и, надёемся, изъ сопоставленія ихъвыяснится, которое изъ нихъ болёе правдоподобно и болёе согласно съ другими соображеніями. Существуеть множество догадокъ и предположеній относительно обёихъ составныхъ частей слова. Рёшить за-

сонъ, стр. 119—120). Очевидно, при такой разности показаній, трудно положиться на нихъ. Шукръ-Аллахъ заслуживалъ-бы большей вёры, но никакой ръки съ именемъ Вафа (или Вака) мы не знаемъ. Подъ Итилемъ разумъется Дунай, а не Днёпръ, какъ думалъ Реслеръ (Rom. St., S. 155, Anm. 3).

<sup>1)</sup> Хвольсонъ, тамъ же, стр. 119.

дачу было бы нъсколько легче, еслибъ знать, какому народу обязана эта страна такимъ наименованіемъ, Мадьярамъ или же Печенъгамъ; но отсутствие необходимыхъ данныхъ не позволяеть положительно ответить на этоть вопросъ 1). Что касается первой половины слова «Атель» (Etel), то въ то время, какъ одни старались пріурочить это названіе къ какой-либо одной извъстной ръкъ, которая могла быть названа такъ Мадьярами по воспоминанію о Волгь, напр. то къ Дунаю 2), то къ Бугу 3), то къ Диппру 4), другіе вид'ын въ немъ просто общее названіе для рѣки (или воды) <sup>5</sup>) у финно-уральскихъ народовъ. Точно также и вторая часть-«Кузу» толкуется двояко: одни и здёсь ищуть спеціальнаго имени какой-нибудь ріжи, причемъ нікоторые читаютъ даже Узу вм'есто Кузу, такъ какъ Узу есть древнее названіе Диппра у Турковъ и Татаръ 6); для иныхъ Кузу — Булъ 7); третьи предполагають въ «кузу» мадьярское слово köz (közep), означающее промежутокъ, середину, пространство между двумя предметами, такъ что Atelköz на этомъ основаніи значило бы междуръчье, страна между ръками (конечно если только въ Атель видьть обозначение рыки вообще); приводятся и аналогическіе примітры мадыярских названій: Bodrog-köz, Muraköz, потомъ Csallo-köz и др. За это толкованіе слова Коύζου, которое у Константина въ одномъ мѣстѣ стоитъ и особо (Етѐλ кай Κουζού), высказались многіе авторитетные ученые, каковы напр. Фесслеръ, Цейсъ и Томашекъ в); его же придерживаются и но-

<sup>1)</sup> Мивніе Тунманна (Untersuch., S. 145), что это названіе исходить оть Печенвговъ, повидимому совершенно голословно.

<sup>2)</sup> Fessler, S. 247; Horvath, S. 5, 6.

<sup>3)</sup> Roesler, S. 154.

<sup>4)</sup> Брунъ, Черноморье, І, стр. 24.

<sup>5)</sup> Thunmann, S. 145; Mailath, S. 3; Мад. уч. Jerney, см. Sayous, p. 14 (также Klaproth).

<sup>6)</sup> Roealer, ibid.; Брунъ, тамъ же; противъ этого В. Г. Васильевскій, см. Ж. М. Н. Пр. 1879, ноябрь, стр. 93—94.

<sup>7)</sup> Klaproth, Tableaux historiques, p. 281.

<sup>\*)</sup> Fessler, S 247; Zeuss, S. 751; Томашекъ въ рецензін на книгу Рёслера (Zeitschr. für österr. Gymnasien, B. XXIII, 1872, S. 151), высказываясь

въйшіе мадьярскіе изследователи 1). Съ своей стороны мы должны сказать, что также не можемъ не склониться въ пользу мньнія техъ, которые придають имени Ателькузу общее значеніе и переводять его выраженіемъ «междурічья» (какъ-бы месопотаміи). Ибо навязывая названія Атель и Кузу спеціально тімь или другимъ ръкамъ и на этомъ основаніи заключая о томъ, какой странъ принадлежить это имя, ученые во-первыхъ поступають всегда слишкомъ произвольно, чему доказательствомъ служить ихъ разногласіе въ выводахъ, во-вторыхъ они не довольно вийкаютъ въ смыслъ текста Константина Багрянороднаго. У него сказано, что земля эта «называется по имени протекающихъ тамъ ръкъ», а затъмъ тотчасъ же поименованы всъ эти ръки и между ними мы не встречаемъ ни Ател, ни Коосоо <sup>2</sup>). Следовательно приведенную только-что фразу Константина можно, кажется, понимать только въ томъ общемъ смыслъ, что названіе страны «Ателькузу» происходить оть ея расположенія посреди нъсколькихъ (почти паралельно текущихъ) ръкъ. Во всякомъ случат объяснение имени Атеххой сои, какъ общаго обозначения страны, расположенной между ръками, несколько не противоръчить принятому нами опредъленію жилищь Мадьяръ между Дунаемъ и Диъстромъ и совершенно согласуется съ показаніемъ Ибнъ-Даста о положеніи мадьярской страны «между двумя різками, впадающими въ Черное море».

Что же касается до переименованных константином рекъ, то названія трехъ изъ нихъ, какъ уже упомянуто выше, вполнё ясны для насъ: это—Вройтоς, Σέρετος и Τροйλος, т. е. Прутъ,

противъ чтенія Рёслера Ateluzů, приводить въ подтвержденіе своего взгляда то важное соображеніе, что Финны Ud-murt называють свою землю, расположенную на р. Вяткъ и Камъ, Кат-Кизур, т. е. водная середина (Wassermitte).

<sup>1)</sup> Hanp. Jerney (Keleti utazása etc.), cm. Sayous, op. cit. p. 14.

<sup>2)</sup> Рёслеръ (стр. 154) высказать предположеніе, что р. Коυβой стоитъ можеть быть по ошибкѣ виѣсто Коυζού, но это только произвольная догадка, по нашему мнѣнію, мало даже помогающая разъясненію дѣла съ точки зрѣнія Рёслера.

Серетъ и Дивстръ (Турлу у Турокъ). Остаются еще двв: Варобу и Коовой. Имена этихъ ръкъ, какъ и название «Ателькузу», служили ученымъ не менте важнымъ основаніемъ для опредъленія восточной границы мадьярскихъ жилицъ. Имья въ виду порядокъ ихъ поименованія у Константина, они по извъстнымъ имъ ръкамъ — Диъстру, Пруту и Серету (расположеннымъ въ порядкъ) заключали о систематическомъ распределеніи ихъ всёхъ Константиномъ съ востока на западъ, и вследствіе того пріурочивали названія Конвой и Варобу къ рекамъ на востокъ отъ Дибстра, а именно къ Бугу и Дибпру. Хотя и въ этомъ пріуроченіи были значительныя разногласія, но по болье распространенному минию подъ Коивой разумылся Буга (древній Куфись), а подъ Варобу — Диппра, древній Борисеенъ (Бюрю-юзенъ) 1). Однако на нашъ взглядъ подобныя заключенія не им'єють подъ собой достаточно твердой почвы и отличаются не меньшимъ произволомъ, чъмъ вышеприведенныя догадки о ръкахъ Атель и Кузу. Дъло въ томъ, что мы никакъ не находимъ возможнымъ, на основании извъстнаго порядка именъ двухъ-трехъ рекъ у Константина, делать решительное заключеніе объ общемъ распорядкѣ поименованія имъ всѣхъ рѣкъ. Это, кажется намъ, было бы слишкомъ смело. Врядъ-ли Константину можно приписать въ этомъ случат такую преднамтренную точность и систематичность. Порядокъ, въ какомъ у него стоять Дивстръ, Пруть и Сереть, могь бы быть совершенно случайнымъ, и мы, кажется, съ не меньшимъ правомъ можемъ искать ръкъ Варобу и Коовой — на западъ или даже между Диъстромъ, Прутомъ и Серетомъ, чемъ на востокъ. Впрочемъ, еслибъ даже и удалось до-

<sup>1)</sup> Такъ Thunmann, S. 145; Mailath, S. 3; Брунъ, Черном., I, стр. 23; Sayous, р. 14—15; Тотаšек (въ упомян) той рецензін: Κουβοῦ—Вугъ по печенѣжскому произношенію; Варойх — Димпръ, изъ гунск. обознач. var и их (котап. οχив=йдйх—рѣка, йді=вода) (?). Другого мнѣнія быль Фесслеръ, по которому Варойх—Бугъ, Κουβοῦ—Кидаlпік или Кипduk; того же мнѣнія объ имени Варойх Дюмлеръ (Gesch., II, S. 440); по Чёрнигу (Сzörnig) Вагисh — Днѣпръ, а Коυβοῦ — Каboltа и проч.

казать, что рѣки Кооβой и Варобу суть именно Буга и Диюпра, то это еще не значило бы, что и жилища Мадьярь непремѣнно простирались на области этихъ рѣкъ. Константинъ опредѣляетъ ими собственно страну Печенѣговъ, а не Мадьяръ. Онъ говоритъ: «земля Печенѣговъ, оз которой когда-то жили Турки, называется по имени протекающихъ тамъ рѣкъ; рѣки эти слѣдующія» и т. д. Мадьяры, по своей сравнительной численности, могли и даже должны были занимать только часть той страны, которую послѣ всю заняли Печенѣги. А такъ какъ о ихъ жилищахъ на сѣверъ отъ нижняго Дуная, въ нынѣшней Бессарабіи и части Молдавіи, мы достовѣрно знаемъ изъ историческихъ данныхъ, то полагаемъ поэтому, что едва-ли эти жилища простирались на востокъ много далье Днѣстра.

Вопросъ о пути Мадьяръ изъ Лебедій въ Ателькузу освівщается только однимъ историческимъ указаніемъ, именно краткимъ свидътельствомъ нашего лътописца о движени Угровъ мимо Кіева, записаннымъ имъ подъ 898 годомъ. Изъ этого свидътельства мы, кажется намъ, имъемъ право заключить, что Мадьяры, по крайней мърънскоторая часть ихъ, на своемъ пути къ Дунаю были подъ Кіевомъ, и стояли нѣкоторое время «вежами» неподалеку отъ него. По всей въроятности главная ихъ масса проходила черезъ Днепръ южиеве, а отдельные отряды, предпринимая набъги въ стороны, подходили и къ Кіеву. Для насъ имъетъ значение только этотъ фактъ и мы не имъемъ причины подвергать сомнанію сущности несторова извастія, хотя и должны признать несостоятельность накоторых в сторонъ его, т. е. прежде всего пріуроченія этого событія къ 898 году и затемъ его разсказа о дальнъйшемъ странствованіи Угровъ «черезъ горы великія», т. е. черезъ Карпаты.

Несторъ такъ разсказываеть объ этомъ: «идоша Угри мимо Киевъ горою, еже ся зоветь нынѣ Угорьское, пришедъше къ Днѣпру сташа вежами; бѣша бо ходяще аки се Половци. Пришедше отъ въстока и устремищася чересъ горы великия (яже прозващася горы Угорьскиа: *Т. Р. А. сп.*) и почаща воевати на живущая ту Волохи и Словени» и т. д...

Въ этомъ извъстіи есть еще указаніе, подтверждающее факть прохожденія Угровъ вблизи Кіева. Мы разумбемъ названіе какой-то горы (или скорве холма) 1) подъ Кіевомъ — Угорьское. Объ этой горь или мьсть «Угорьскомъ» Несторъ упоминаетъ еще въ разсказъ о смерти Аскольда и Дира подъ 882 (6390) годомъ. Олегъ прибылъ «къ горамъ Кіевскимъ», спрятавъ воиновъ въ дадьяхъ: «И приплу подъ Угорьское, похоронивъ вои своя, и посла ко Асколду и Дирови»..., далъе объ убійствъ Аскольда и Дира: «и убиша Асколда и Дира, несоша на гору и погребоща ѝ на горь, еже ся ныне зоветь Угорьское, кде ныне Ольминъ дворъ; на той могилъ поставилъ церковь святому Николу» и т. д. Ясно такимъ образомъ, что Угры оставили следъ своего прохожденія мимо Кіева въ имени того м'єста, гд вони мимоходомъ располагались «вежами» 2); весьма в роятно также, что съ этимъ именемъ связано было мъстное преданіе объ Уграхъ и ихъ временных кочевьях по сосъдству съ Кіевомъ, преданіе, которымъ и воспользовался Несторъ. Но какъ же поступиль онъ съ этимъ преданіемъ? Онъ не могъ его провърить никакими историческими свидетельствами, такъ какъ нельзя было найти таковыхъ у византійцевъ; между темъ, занося его въ летопись, онъ долженъ быль пріурочить его къ извістному времени и дать ему какое-либо поясненіе, чтобъ оно не представлялось совершенно голымъ, ни съ чемъ не связаннымъ фактомъ. Летописецъ сделалъ и то и другое: пріурочиль это событіе къ извістному году (898)

<sup>1)</sup> Здёсь впрочемъ нётъ надобности разумёть именно *гору.* «Горою» въ древности назывался также *берег*» (нагорный), а также береговой путь, вообще сухопутье. См. Барсовъ, Географія начальн. лётописи (1873), стр. 15.

<sup>2)</sup> Г. Иловайскій во ІІ ч. «Исторіи Россіи» рѣшительно отвергаетъ связь этого мѣста съ именемъ Угровъ и держится миѣнія (высказаннаго уже Шлё-перомъ въ его «Несторѣ» ІІ, стр. 236, но положительно не выдерживающаго критики), что оно происходить отъ «горы»: Угоръе. Онъ полагаетъ, что Угры не могли быть вовсе подъ Кіевомъ (но почему? Печенѣги и Половцы подходили же). См. Иловайскій, ІІ ч., стр. 514—515.

и постарался разъяснить его указаніемъ на дальнейшее движеніе Мадьяръ; но въ обоихъ случаяхъ сділаль промахи: совершеню неосновательно приписаль Мадьярамъ путь въ Угрію черем чоры великія (Карпаты), тогда какъ всі историческія и этнографическія данныя наши и соображенія говорять противъ этого, и невърно отнесъ ихъ движение мимо Киева из 898 году, тогда какъ оно, какъ мы видели, должно быть отнесено уже къ 80-мъ годамъ IX века 1). Впрочемъ происхождение и той и другой ошибки не представляеть для насъ загадки. Нестору, не имъвшему подъ рукой никакихъ историческихъ извъстій о пути Мадьяръ на новую родину, было простительно думать, что последніе переселились въ свои закарпатскія земли не иначе, какъ переваливъ черезъ лежавшія имъ на пути Карпатскія горы. Для него, знавшаго Мадьяръ уже народомъ осъдлымъ, успъвшимъ утратить характерныя черты кочевниковъ, въ этомъ, поведимому, естественномъ и простомъ явленіи не было ничего страннаго или неправдоподобнаго. Тотъ же взглядъ на угорское переселеніе высказали позднье въ своихъ баснословныхъ разсказахъ и національные мадьярскіе хронисты, которые впрочемъ сообщали небылицы, какъ мы знаемъ, не всегда по невъденію.

Что касается несторова опредѣленія года, то ошибочность его еще очевиднѣе и можетъ быть также довольно легко объяснена. Источникомъ его могло быть только какое-нибудь показаніе византійцевъ, само по себѣ невѣрное или же ложно понятое и перетолкованное лѣтописцемъ. Любопытно, что указанная нами выше хронологическая ошибка Константина Багрянороднаго въ опредѣленіи времени выселенія Мадьяръ изъ Лебедіи поразительно совпадаетъ съ ошибочнымъ свидѣтельствомъ Нестора. Константинъ говоритъ, что Печенѣги, вытѣснивъ Мадьяръ изъ Лебедіи, живутъ тамъ 55 лѣтъ. Допустивъ, что это было напи-

<sup>1)</sup> Можно пожалуй разумёть, что лётописецъ нашъ относить это событіе неопредёленно—къ цёлому десятку лёть, ибо ставить его противъ цёлаго ряда годовъ (отъ 888—898), только выставленныхъ и не отмёченныхъ никакимъ другимъ событіемъ.

сано Константиномъ въ 953 году (время написанія соч. De Adm. Ітр.) и сдёлавъ вычеть 55 лёть, мы получимъ именно 898 годъ. т. е. тоть самый, къ которому Несторъ относить прохожденіе Угровъ мимо Кіева. Едва-ли это совпаденіе случайно. Не естественно ли предположить, что оба историка воспользовались въ этомъ случат какимъ-нибудь общимъ источникомъ, который или самъ не отличался точностью, или быль неправильно понять. Ошибку Нестора въ этомъ опредъление года не могли не признать, разумьется, большинство изследователей 1). Однако она отчасти подала поводъ некоторымъ ученымъ делать совершенно невъроятный и странный домысель, что Мадьяры, вытъсненные изъ «Ателькузу» Печенъгами въ союзъ съ Болгарами, принуждены были избрать единственный будто-бы остававшійся амъ путь на северовостокъ, а затемъ уже повернули на западъ и пришли въ Угрію северовосточными проходами Карпатскихъ горъ. Къ этому-то ихъ пути относится будто-бы упоминание Нестора о ихъ появленіи около Кіева <sup>2</sup>). Это предположеніе настолько произвольно и лишено всякаго разумнаго основанія, что не требуетъ и опроверженія.

Здёсь кстати сказать о другой не мене произвольной догадке, основанной на разночтении списковъ летописи. Въ Воскресенском списке (и некоторыхъ другихъ, напр. Архангельскомъ, Никоновскомъ) читается объ Олеге, пришедшемъ къ Аскольду и Диру: «яко гость есмь подъугорской... да придета къ намъ къ родомъ своимъ». На основании этого места была построена гипотеза (впервые Эверсомъ) в) о томъ, что Аскольдъ и Диръ были Угры и что Олегъ, называя себя «гостемъ подугорскимъ», котелъ обмануть ихъ. А между темъ это чтене «гость

<sup>1)</sup> Ее замѣтилъ уже Клапротъ, ор. cit., р. 277, см. Roesler, S. 159. У Нестора встрѣчается не одна подобная хронологическая ошибка, см. «Хронологическая ошибки Нестора» А. А. Куннка (его Замѣчанія на Гедеонова) Зап. Ак. Наукъ, т. VI, кн. I, стр. 64.

<sup>2)</sup> Fessler-Klein, S. 58; Sayous, p. 21-22.

<sup>3)</sup> Evers, Vom Ursprung d. Russ. Staats, S. 202.

подъугорскій», повидимому, есть просто результать ошибки въ тексть, сдыланной по недоразумьнію переписчикомь 1). Въ последнее время рышительнымь защитникомь мижнія о мадьярскомь присхожденіи Аскольда и Дира выступиль г. Гедеоновь 2). Между прочимь онъ считаль и мыстное названіе «Угорьское» происшедшимь не оть прохода Угровь этою мыстностью при Олегь (какъ справедливо принимали Кругь и Погодинь), а оть погребенія на томь мысть Аскольда и Дира. Въ пользу мадьярскаго же происходенія Аскольда и Дира приводилось еще молчаніе лытописи о ихъ борьбы съ Хозарами (такъ какъ выдь съ послыдними въ союзы были также Угры) и будто-бы мадьярское названіе Ольми (Ольминь дворь), встрычающееся въ лытописномъ разсказы о погребеніи Аскольда 3).

Однако всѣ доводы Гедеонова и его предшественниковъ не могутъ считаться вѣскими и убѣдительными; Погодинъ вполнѣ основательно опровергъ ихъ взглядъ 4). Дѣйствительно, ни въ лѣ-

<sup>1)</sup> Довольно удачно объясняеть эту ошибку г. Ламбинъ. Онъ полагаеть, что въ выраженіи, относящемся къ Олегу: «и приплу подъ Угорьское» —слова «подъ Угорьское» принадлежать не лѣтописцу, а представляють чью-либо позднѣйшую приписку, вѣроятно, на полѣ, внесенную потомъ въ текстъ переписчиками, изъ которыхъ иные, не понимая — куда это слово должно быть отнесено, поставили его, измѣнивъ окончаніе, послѣ «яко гость есмь», такъ что и вышло: «яко гость есмь подъугорскій...» (подъ угорьское» сыло написано сачимъ Несторомъ прямо въ текстѣ послѣ «приплу», какъ въ древнихъ синскахъ». См. Источникъ лѣтописнаго сказанія о происхожденіи Руси, Ж. М. Пр., 1874, іюль, стр. 57.

<sup>2) «</sup>О Варяжскомъ вопросъ. Зап. Ак. Н., т. III, кн. 1, стр. 244—246.

<sup>3)</sup> Юргевичъ, тамъ же, стр. 115; срв. Морошкинъ, Аскольдъ и Диръ (Сынъ Отеч. 1842, VIII). Въ пользу этого миёнія высказался и К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Истор. Р., стр. 70. Самыя имена Аскольдъ и Диръ пытались объяснить также мадьярскимъ языкомъ, Юргевичъ, тамъ же, стр. 114—15. Г. Европеусъ идетъ еще дальше. Ставя движеніе Мадьяръ черезъ Кієвъ въ Паннонію—въ связь съ завоеваніемъ Кієва Олегомъ, онъ не видитъ въ несторовомъ Ольмю никого болёе, какъ извёстнаго вождя Мадьяръ, родоначальника ихъ первой дниастіи — Альма (или Альмуса). См. статью его «Die Magyaren als die vozüglichsten Mithelfer bei der Schöpfung der Grossmacht Russlands», St. Petersburg. Herold, № 159, 1881, 8 Juni.

<sup>4)</sup> Гедеоновъ и его система, Зап. А. Н. т. VI, кн. 1, стр. 18—22. Срв. тоже «Замѣчанія А. А. Куника». З. А. Н. т. II, кн. 2, стр. 210.

тописи Нестора, ни въ извъстныхъ намъ историческихъ фактахъ и данныхъ нельзя безъ большихъ натяжекъ найти чтолибо говорящее въ пользу предположенія о мадьярскомъ происхожденіи Аскольда и Дира. Противъ этого говоритъ уже то простое соображеніе, что еслибы Аскольдъ и Диръ были Угры, то въ Кіевъ и въ окрестныя мъстности долженъ былъ прибыть съ ними и тамъ поселиться значительный мадьярскій элементь, безъ котораго появленіе тамъ двухъ вождей (или князей) — мадьяръ было бы необъяснимой загадкой. А такой выдающійся фактъ не могъ бы не быть извъстенъ свъдущему въ исторіи днъпровской Руси Нестору; у послъдняго однако нъть на него и намёка.

Приверженцы этого взгляда находять обыкновенно подтвержденіе ему также и въ извъстномъ имени Кіева у Константина Багрянороднаго Σαμβατάς 1), которое объясняють изъ мадьярскаго языка, сближая его съ мадьярскимъ словомъ Szombat, употребляемымъ для означенія городовъ-крѣпостей 2): и теперь въ Венгріи есть нѣсколько городовъ съ такимъ названіемъ 3). Но вопервыхъ это сближеніе именъ Σαμβατάς и Szombat сильно поколеблено уже тѣмъ соображеніемъ, что мадьярское слово Szombat, приложенное къ именамъ многихъ городовъ и собственно означающее «субботу» (Sabbath), относится по своему происхожденію къ гораздо болѣе позднему времени, чѣмъ Σαμβατάς Константина Багрянороднаго 4), и заимствовано Мадьярами можеть быть

<sup>1)</sup> De adm. imp., c. 9, p. 75: τὸ αάστρον τὸ Κιόβα τὸ ἐπονομαζόμενον Σαμβατάς.

<sup>2)</sup> Другія объясненія имени Σαμβατάς: Добровскій — «Самботь», т. е. сборное мёсто лодокъ; Карамзину (І, пр. 72) слышались въ немъ звуки «сама мать» (Кіевъ—мать городовъ русскихъ); Ламбину (Ж. М. Н. П., іюль, 1874) — «ся есть мать»; Томсенъ (ор. с., р. 72) — древн. скандинавское Sandb'akki (мель) или Sandbakka-áss (возвышенность мели). Брунъ считаетъ это имя тождественнымъ съ армянскимъ именемъ Самватесъ или Симбатесъ, какъ звали сына Императора Льва Арменина. См. Брунъ, Черноморье, ч. П, 1880, стр. 287—288.

<sup>3)</sup> Гедеоновъ, О Варяж. вопр., Зап. Ак. Н. т. І, кн. 2, стр. 107; Юргевичъ, стр. 112—113; съ этимъ соглашается отчасти и ак. Куникъ (см. Брунъ, тамъ же.).

<sup>4)</sup> Roesler, R.S. 184.—Thomsen, The Relations between Russia and Scandinavia etc., 1877, Additions, p. 145—146.

у дунайскихъ Славянъ 1); а во-вторыхъ, еслибы это тождество и было доказано, то оно, по нашему мнѣнію, вовсе не можетъ служить подтвержденіемъ мадьярскаго происхожденія Аскольда и Дира: Мадьяры, жившіе нѣсколько десятковъ лѣтъ въ «Лебедіи» и часто имѣвшіе столкновеніе съ днѣпровскими Славянами, могли дать Кіеву свое особое названіе, которое могло черезъ нихъ же стать извѣстнымъ Византійскому императору 2).

Что касается разсказа Анонима о движеніи Мадьяръ мимо Кіева, которому до сихъ поръ обыкновенно придавали большое значеніе (благодаря существовавшему относительно его заблужденію), то въ немъ заслуживають вниманія разв'є только н'екоторыя черты, отражающія современныя его автору отношенія. Такова роль, отведенная Куманами рядомъ съ Мадьярами. Анонимъ разсказываетъ, что къ Мадьярамъ на ихъ дальнейшемъ пути въ Угрію присоединились между прочимъ Куманы. О Куманахъ въ эпоху мадьярскаго переселенія еще не можеть быть речи, конечно. Они, какъ известно, выступають на сцену только въ XI въкъ (1060-61)3). Попали Куманы въ разсказъ Анонима конечно по аналогів, — зам'внивъ собою техъ Половцева, которые помогали русскимъ князьямъ противъ Татаръ. Союзъ же ихъ съ Уграми, въ чемъ выразилось также сочувствіе къ нимъ автора хроники, обусловливается современными отношеніями Мадьяръ и Куманъ. До монгольскаго погрома Куманы не были союзниками угорскихъ королей. Напротивъ, въ концѣ XIII въка Куманы являются опорой національной партій въ Угрін, къ которой принадлежаль и Анонимъ 4).

<sup>1)</sup> Срв. Первольфъ, рецензія на книгу Гедеонова, Ж. М. Н. Пр. 1877 г. іюль, стр. 67, прим.

<sup>2)</sup> Въ последнее время В. Г. Васильевскій указаль на возможность искать объясненія этого названія Кіева въ географической номенилатур'я отреченныхъ книгъ. «Русско-Византійскіе отрывки», ст. V., Ж. М. Н. Пр. 1877 февраль, стр. 185.

<sup>3)</sup> Л'Етоп. по Лаврент. списку, стр. 159: «Въ л'ето 6569 придоша Половци первое на Русьскую землю воеватъ».

<sup>4)</sup> Cm. Marczali, o. c., S. 633-4, 636.

Совершенно независимо отъ разсказа Анонима о Куманахъ, можно предположить, что къ Мадьярамъ примкнули на пути въ Угрію шайки такихъ же, какъ они, кочевниковъ, но по всей въроятности турецкаго племени. Константинъ Багрянородный, какъ увидимъ нѣсколько ниже, говоритъ о присоединени къ Мадьярамъ Кабароет. Г. Клейнъ предлагаетъ догадку, что Кабары тождественны съ Палочами (Palócz) и можетъ бытъ носили уже тогда это послѣднее имя, а Анонимъ и его современники, по созвучію, смѣшали ихъ съ Половцами или Куманами 1).

О преобладавшемъ до сихъ поръ въ наукъ взглядъ о пути Угровъ въ новую родину через Карпаты надо сказать, что онъ почти исключительно быль основань на вымышленномъ разсказъ Анонима, которому такъ долго и простодушно върнли столь многіе ученые. Съ разоблачениемъ историческихъ приемовъ и источниковъ этого автора само собой должно рушиться и неправдоподобное мнъніе о съверовосточномъ пути Мадьяръ въ дунайскую равнину черезъ Карпаты, противъ котораго достаточно убъдительно говорять и здравый смысль и всё наши соображенія. Главныя изъ нихъ следующія: 1) пребываніе Мадьяръ, по переселеніи неть Лебедін, въ Ателькузу, т. е. на севере оть Нижняго Дуная въ нынъшней Бессарабіи, Молдавіи и Валахіи, откуда имъ лежала естественно дорога вверхъ по Дунаю; 2) известные ихъ походы оттуда по Дунаю на западъ и ознакомление съ равниной дунайской — именно съ этой южной стороны; 3) представление западнаго льтописца (Регинона) о первоначальных опустошительных предпріятіяхъ Мадьяръ въ равнине тиссо-дунайской, въ Панноніи и затымь уже вы болые сыверныхы и сыверовосточныхы предылахы 2); 4) невъроятность явленія, чтобы кочевая, конная орда, всегда

<sup>1)</sup> См. Fessler-Klein, S. 54-55. О Кобарахъ ниже, стр. 271.

<sup>2)</sup> Regino, a. 889: Et primo quidam Pannoniorum et Avarorum solitudines pererrantes,.... deinde Carantanorum, Marahensium et Vulgarum fines crebris incursionum infestationibus irrumpunt. etc. Cps. Roesler, Zur Kritik älter. Ungar. Gesch. (Program. K. K. Ober-Gymn. zu Troppau, 1860) S. 21—22. Вообще Рёслеръ первый рёшительно высказался противъ взгляда о проходѣ Угровъ черезъ Карпаты.

грозная и сильная на равнинъ и въстепи, безпомощная и безсильная въ лесистыхъ и гористыхъ местностяхъ, чтобы такая орда (а таковою уже стали тогда Мадьяры, руководимые своими чисто-турецкими спутниками) избрала себъ путь черезъ лъсистыя и удобныя для всякой обороны и засады Карпатскія горы. Здесь, въ горахъ жили остатки дако-романскаго населенія и Славяне, и Мадьяры были слишкомъ осторожны, чтобы рискнуть на столь затруднительный и необычный для нихъ походъ въ горы Карпатскія, въ страну имъ невъдомую и неизвъстно (для нихъ) къмъ населенную. Впрочемъ двигаясь постоянно вдоль большихъ ръкъ по ихъ равнинамъ, они не могли и попасть въ отроги стверовосточныхъ Карпатовъ; 5) красноръчиво говорить въ томъ же смыслъ и географическое распредъление народностей въ восточной Угрів. Съверовосточный ея уголь, прилегающій къ Карпатамъ, т. е. тоть именно край, который, согласно разбираемому взгляду, первый должень бы быль подвергнуться угорскому нашествію, издавна сплошь занять славянскимъ населеніемъ, тогда какъ самое коренное и первобытное мадыярское населеніе сосредоточено въ югозападной части Угріи, между Тиссой и Дунаемъ 1). Такое явленіе было бы совершенно немыслимо, еслибы исходнымъ пунктомъ распространенія мадьярской народности быль северовосточный уголь Угрін (приблизительно около Дуклянскаго прохода). Коренное славянское населеніе не могло бы зд'єсь удержаться.

Мадьяры въ своемъ движеніи на западъ не могли идти иначе, какъ по стопамъ своихъ предшественниковъ, восточныхъ степныхъ кочевниковъ, каковы были Гунны, Болгаре и Авары: и тѣ, и другіе, и третьи изъ южныхъ степей нашей Руси направлялись къ устьямъ Дуная и, двигаясь вдоль этой рѣки, у такъ называемыхъ «Желѣзныхъ Воротъ» проникали въ великую равнину дунайскую. Такъ несомнѣнно прошли и Угры.

Возвратимся же теперь къ переселенію Мадьяръ въ «Атель-

<sup>1)</sup> Cps. Krones, Handbuch der Gesch. Oesterr., L. VII, S. 578.

кузу». Тёснимые Печенёгами, они поневолё должны были разстаться со своими ближайшими сосёдями и покровителями Хозарами, съ которыми они были въ самыхъ тёсныхъ связяхъ во все время своего пребыванія въ «Лебедіи». Порвались ли сразу эти связи и отношенія, или они сказались еще и тогда, когда судьба навсегда разлучила оба народа?

На это отвічаеть Константинь Багрянородный — и именно въ посліднемь смыслі—своимь разсказомь о почині Хозарь въ ділі избранія одного общаго вождя мадьярскаго, съ цілію большаго сплоченія Мадьярь, а съ тімь вмісті и ихъ усиленія въ политическомь и военномь отношеніяхь. Константинь Багрянородный относить эту переміну въ мадьярской политической организаціи къ тому времени, когда Мадьяры уже жили въ Ателькузу, испытавь уже на опыті вредныя послідствія своей племенной разрозненности—въ совершенно неудачномь сопротивленіи при встрічахь съ Печенігами.

Такъ какъ съ этимъ избраніемъ общаго народнаго вождя было соединено условіе подчиненія Мадьяръ верховной власти Хозаръ, то этому показанію Константина можно повърить скорье, чемъ метнію некоторыхъ ученыхъ, что избраніе общаго главы народа произошло еще въ «Лебедів», когда Мадьяры, находясь уже и безъ того въ некоторой зависимости отъ Хозаръ, составляли съ ними какъ-бы одно целое. Какъ-бы то ни было, подробный и обстоятельный разсказъ Константина не оставляеть сомићнія въ томъ, что Мадьяры этою мудрою и своевременною мёрою обязаны Хозарамъ, которые следовательно, хотя и заботились о поддержаніи своего авторитета и власти у Мадьяръ, все-же очевидно желали имъ блага и пользы. Константинъ разсказываеть, какъ хаганъ хозарскій просиль Мадьяръ прислать къ нему ихъ старъйшаго воеводу. Вследствіе того Лебедіасъ отправился къ хагану, который и объявиль ему, что хочеть провозгласить его вождемъ мадьярскаго народа, такъ какъ онъ почитается старъйшимъ въ народъ, человъкомъ знатнаго происхожденія, разумнымъ и энергичнымъ, — съ темъ однако условіемъ, чтобы онъ подчинился верховной власти его, хагана хозарскаго. Лебедіасъ благодарилъ, однако самъ уклонился отъ избранія, сославшись на преклонность лѣтъ, и предложилъ на свое мѣсто другого, вѣроятно старѣйшаго послѣ себя вождя Салмущеса (Σαλμούτζης) или его сына Арпада. Хаганъ согласился и послалъ къ Мадьярамъ для окончательныхъ переговоровъ своихъ пословъ. По совѣщаніи съ ними, и совершилось избраніе Арпада, какъ замѣчательнаго умомъ и мужествомъ и вообще панболѣе достойнаго, причемъ, по обычаю своему, Мадьяры подняли его на щитѣ 1). «Изъ рода Арпада, прибавляетъ Константинъ, и до сихъ поръ происходять цари Туркіи».

Итакъ здёсь Константинъ упоминаетъ имена трехъ вождей мадьярскихъ. О Лебедіасть и загадочности для насъ этого имени мы уже говорили выше 2). Арпадъ уже вполнё историческое и извёстное лицо. А имя его отца Σαλμούτζης, по общему признанію 3), съ которымъ нельзя не согласиться, есть хорошо намъ извёстное изъ мадьярскихъ хроникъ имя Аlmus, искаженное ошибочно прибавкою σ (которою кончается предыдущее слово — λεγόμενος Σαλμούτζης); слёдуетъ поэтому читатъ 'Αλμούτζης, имя, несомнённо тождественное съ Альмусомъ и съ встрёчающимся у Никиты Хонскаго именемъ 'Αλμούζης 4). Избранный мадьярскій вождь не имёль однакожъ въ настоящемъ смыслё царскихъ (самодержавныхъ) правъ и значенія; его власть была по преимуществу военная; вожди отдёльныхъ племенъ еще продолжали и при немъ сохранять свое значеніе.

Къ переселенію Мадьяръ на Дунай относится еще одно из-

<sup>1)</sup> Cap. 38, p. 170: αὄν καὶ ἄρχοντα κατὰ τὸ τῶν Χαζάρων ἔθος καὶ ζάκανον πεποιήκασι, σηκώσαντες αὐτὸν εἰς σκουτάριον».

<sup>2)</sup> См. стр. 218. — Константинъ (De A. I., с. 40, р. 172) называетъ еще сына Арпада Λιούτινα, имя, которое отождествляютъ съ встрвчающимся у Мадьяръ нервдко позднъе Lewenta (Roesler, S. 160), но сближать его съ Лебедіасомъ едва-ли возможно.

<sup>3)</sup> Zeuss, S. 750; Büdinger, S. 214; Dümmler, Gesch., II, S. 438; Roesler, S. 166.

<sup>4)</sup> Nicet. Choniat. (Ed. Bonn.), Joannes Comnenus, c. 5, p. 24.

въстіе Багрянороднаго, на которое намъ осталось обратить вниманіе. Мы разумбемъ свидбтельство его о какихъ-то Кабараст, хозарскомъ племени, переселившемся витстт съ Мадьярами въ ихъ новыя жилища 1). Константинъ разсказываеть объ этомъ следующее (с. 39, р. 171). «Такъ называемые Кабары (Каварог) происходять изъ рода Хозаръ. Когда же между ними (т. е. Хозарами) произошло столкновение изъ-за власти и началась междоусобная война, то первая (верховная) власть (πρώτη άργή) одержала верхъ. Изъ другихъ часть была истреблена, часть бъжала и поселилась съ Турками въ землъ Печенъговъ: между ними утвердилась взаимная дружба, и прищельцы были прозваны Кабарами. Такимъ образомъ они научили и Турковъ языку Хозаръ и имъ самимъ до сихъ поръ знакомъ этотъ діалекть, но и другой имъ извістень — языкъ Турковъ. Такъ какъ они превосходили военною доблестью и храбростью другія семь племенъ, и шли впереди ихъ на войнъ, то и заняли первое мъсто среди всъхъ племенъ. Вождь у нихъ одинъ, т. е. у всъхъ трехъ племенъ Кабаровъ; онъ существуетъ и до сихъ поръ» 2).

Еслибы мы и не имѣли этого свидѣтельства Константина, то были бы всетаки въ правѣ предположить, что Мадьяры, вытѣсненные изъ земли своей Печенѣгами, легко могли увлечь съ со-

<sup>1)</sup> Особенное толкованіе нав'єстія Константина о Кабарахъ было предложено г. Иловайскимъ въ его стать «Болгаре и Русь на Азовскомъ Поморь въ
(Ж. М. Пр.;, 1875, янв., стр. 108—109). Мы упоминаемъ о немъ липь ради
его оригинальности, такъ какъ правдоподобнымъ оно намъ не представляется. По митнію г. Иловайскаго, Константинъ Багрянородный, говоря о
Кабарахъ, «вспоминаетъ въ сущности о тъхъ же событіяхъ, о которыхъ говорять Менардръ и Ософилактъ по отношенію къ Аварамъ, т. е. что часть
ихъ ушла изъ Хазаріи, спасаясь отъ ига приплыхъ Турокъ». «Авары и Кавары или Кабары суть одинъ и тотъ же народъ, принадлежавшій къ хазарскому или черкесскому семейству». Догадка—весьма смілая, но, кажется намъ,
слишкомъ произвольная.

<sup>2)</sup> Βτ cap. 40 (p. 172) οπτ γже говорить ο Καδαρακτ, κακτ οδτ οςοδομτ (8-μτ) племени Мадьярь, занявшень 1-е μέςτο: Πρώτη ή παρὰ τῶν Χαζάρων ἀποσπασθείσα αὕτη ἡ προρρηθείσα Καβάρων γενεά, δευτέρα τοῦ Νέκη, τρίτη τοῦ Μεγέρη, τετάρτη τοῦ Κουρτυγερμάτου, πίμπτη τοῦ Ταρισνου, έκτη Γενάχ, ἐβδόμη Καρή, ὀγδόη Κασή, καὶ οὕτως ἀλλήλοις συναφθέντες μετὰ τῶν Τούρκων οἱ Κάβαροι εἰς τὴν τῶν Πατζινακιτῶν κατώκησαν γῆν.

бою некоторую часть своихъ ближайшихъ союзниковъ и сотоварищей на поль брани — Хозаровъ. Теперь же, при показании Константина, это предположение обращается въ несомивный фактъ. При всемъ томъ мы не считаемъ возможнымъ понимать въ узкомъ смыслъ слова нашего историка, т. е. считать Кабаровъ, какъ многіе это д'алютъ 1), особымъ козарскимъ племенемъ, возмутившимся противъ верховной власти, побъжденнымъ въ возникшей междоусобной войнъ и вслъдствие того удалившимся на западъ для присоединенія къ Мадьярамъ. Самъ Константинъ вовсе не говорить о Кабарахъ, какъ объ особомъ хозарскомъ племени; изъ его словъ можно скорте заключить, что имя это было дано хозарскимъ выселенцамъ уже послъ ихъ соединенія съ Мадьярами и, кажется, именно последними. Свидетельство Константина следуеть, какъ намъ думается, понимать въ томъ смысль, что къ Мадьярамъ присоединились тѣ хозарскіе элементы, которые или жили до тёхъ поръ къ нимъ всего ближе, въ непосредственномъ общени съ ними, или были чемъ-нибудь недовольны и терпели притесненія въ своей родине. Среди Мадьярь они должны были занять видное м'Есто, такъ какъ принадлежали къ народу, политически и нравственно господствовавшему надъ Мадьярами. Это и подтверждается свидътельствомъ Константина, который отводить Кабарамъ передовое мъсто въ числъ племенъ мадьярскихъ<sup>2</sup>) (которыхъ такимъ образомъ изъ прежнихъ семи стало восемь). Они, будучи чисто-турецкаго происхожденія, должны были дъйствительно превосходить Мадьяръ и военною удалью, и подвижностью, и другими боевыми качествами (о которыхъ говорить Константинъ), что въ свою очередь опредъляло ихъ роль передовой дружины. Изъ разсказа Константина не довольно ясно, когда часть Хозаровъ присоединилась къ Уграмъ: ушла ли она одновременно и вмъстъ съ ними, или при-

<sup>1)</sup> Fessler, S. 244-245; Zeuss, S. 754; Hunfalvy, S. 256-257.

<sup>2)</sup> De adm. imp., c. 39, p. 172.

мкнула къ нимъ уже позднѣе, въ «Ателькузу». Первое, по нашему мнѣнію, болѣе вѣроятно, такъ какъ во второмъ случаѣ Кабарамъ пришлось бы пробиваться черезъ землю, уже занятую Печенѣгами, едва-ли имъ дружественными.

Что касается вопроса объ имени Кабаровъ (Κάβαροι), то ничего достов фриаго о его происхождении сказать нельзя 1). Очень можеть быть, что такъ прозвали хозарскихъ выходцевъ сами Мадьяры; въ такомъ случат заслуживаетъ полнаго вниманія сближеніе этого имени съ мадьярскимъ словомъ kóbor, означающимъ нынѣ бродягу, скитальца 2); такимъ образомъ по значенію своего имени Кабары Константина не могуть не напомнить намъ нашихъ (летописныхъ) Бродниковъ, если только производить это название отъ слова бродити или бродня в). Нѣсколько соображеній по этому поводу представляеть г. Брунь (въ своемъ «Черноморьё» 4). Допустивъ возможность того обстоятельства, что часть Кабаровъ осталась въ русскихъ степяхъ на левой стороне Диепра, г. Брунъ приводить ихъ въ связь съ позднейшими Черкасами и Черкесами, сближая имя Кабаровъ съ «Кабардою», какъ до сихъ поръ называется земля кавказскихъ Черкесовъ: по метнію Бруна, предки Черкесовъ могли быть просто однимъ изъ племенъ хозарскихъ. Такъ какъ Константинъ не опредбляетъ мъстности, изъ которой выселились Кабары, то Брунъ полагаетъ, что они именно вышли или изъ Кабарды на Кавказъ, или изъ Крыма (съ бере-

<sup>1)</sup> Объяснить его было не мало попытокъ. Кассель (Mag. Alt., S. 170) предложилъ не невъроятное толкование изъ еврейскаго языка, на которомъ это слово значить «товърищъ», «спутникъ».

<sup>2)</sup> Sayous, р. 19 (kobors, vagabonds). Въ древности это слово могло не имѣть еще этого оттѣнка (бродяги), а значило можеть быть просто «переседенецъ».

<sup>3)</sup> По мижнію г. Васильевскаго, в врность такого производства не вполнъ очевидна, въ виду существованія напр. германскаго народца Броднинговъ (вътвь Геруловъ), имя котораго очень близко по звукамъ къ Бродникамъ. См. Рецензію на кн. Успенскаго (Образов. второго Болг. царства). Ж. М. Пр. 1879, авг., стр. 334.

<sup>4)</sup> Черноморье, ч. І, Одесса, 1879, въ стать с «Следы древняго речного пути изъ Дивпра въ Азовское море», стр. 114—120.

говъ р. Кабарды). Однако, по справедливому замѣчанію г. Васильевскаго, соображенія г. Бруна имѣють слишкомъ проблематическій характеръ, чтобы строить на нихъ какія-нибудь рѣшительныя заключенія 1). Они не представляють достаточныхъ данныхъ и для рѣшенія занимающаго насъ вопроса объ имени Кабаровъ 2).

Весьма любопытный факть представляеть сообщение Константина (въ вышеприведенномъ разсказѣ) о сохранени Кабарами и на новой родинѣ своего хозарскаго языка, которому они научили и Мадьяръ и объ усвоеніи ими также языка послѣднихъ в). Въ немъ мы имѣемъ явное указаніе на одинъ изъ источниковъ, изъ которыхъ мадьярскій языкъ почерпалъ свои разнородные элементы. Усвоеніе Мадьярами турецкаго языка Хозаръ (Кабаровъ) должно быть понимаемо конечно не въ буквальномъ смыслѣ, а въ смыслѣ значительныхъ заимствованій Мадьярами въ свой языкъ элементовъ хозарскихъ, т. е. турецкихъ. Впослѣдствін

<sup>1)</sup> См. рецензію его на книгу Бруна, Ж. М. Пр. 1879, ноябрь, стр. 104.

<sup>2)</sup> Къ вопросу объ имени Кабаровъ следуетъ заметить еще одно: Въ одномъ русскомъ литературн. памятникъ (XII в.), а именно одной редакціи извъстнаго Слова Даніила Заточника (обнародованной Ундольскимъ въ «Русск. Бес». 1856, кн. 2, и коментированной Безсоновымъ въ «Москвитян.» 1856, № 7 и 8) есть неясный отрывокъ съ описаніемъ какихъ-то игръ, въ которомъ встръчается не мало иностранных словъ (искаженных переписчикомъ). Мъсто это начинается такъ: «Кородязи бо и Ковари офорозъ, рытиры (риторы?), магистрове, дуксове и т. д.». А. А. Куникъ, которому мы обязаны указаніемъ этого мъста, сближаеть имя Ковари съ Кабарами (Коворой) Константина Багрянороднаго. Онъ предполагаетъ, не означаютъ ли Ковари — Евреевъ вообще (такъ какъ кабаръ по еврейски товарищъ), въ противоположность Королязямъ, т. е. Франкамъ или вообще западнымъ христіанамъ. Если это сближеніе върно (а ему во всякомъ случав нельзя отказать въ правдоподобін, то Кабары Константина Багрянороднаго действительно могли значить то же, что мосарищи, спутники. Не надо забывать, что въ Хозарской державъ было иного Евреевъ, и потому употребление еврейскаго слова не представляетъ ничего страннаго или загадочнаго.

<sup>3)</sup> Кассель (Мад. Alt., S. 166—167) справедливо признаетъ важность этого свидътельства, но толкуетъ его въ пользу своего превратнаго взгляда на происхождения языковъ мадьярскаго и хозарскаго. Гунфальви (S. 256—257), признающій Кабаровъ за особую часть Хозаръ, полагаетъ, что и языкъ ихъ былъ особый, не общехозарскій. Онъ считаетъ кабарское наръчіе турецкимъ, и притомъ наиболье близкимъ къ чувашскому.

Кабары слились съ Мадьярами, мало по малу забыли свой коренной языкъ и приняли мадьярскій, сильно испытавшій на своемъ вѣку турецкое вліяніе, какъ еще въ первоначальной родинѣ Мадьяръ, такъ и въ эпоху сближенія послѣднихъ съ Хозарами, а по отдаленіи отъ нихъ — черезъ Кабаровъ.

Остается сказать еще нъсколько словъ объ этническом ссостояни новых жилищъ Мадьяръ на Нижнемъ Дуна в и на северозападномъ побережь В Чернаго моря, о томъ, какое население застали они въ «Ателькузу». Это важно для насъ и въ томъ отношеніи, что и здёсь Угры, несмотря на свое кратковременное пребываніе, не могли остаться совершенно вит вліянія того болте культурнаго, осъдлаго населенія, которое было ими здёсь покорено. Что большая часть черноморской равнины отъ Днъпра до нижняго Дуная была населена въ ІХ въкъ (хотя и не густо, конечно) русскими Славянами-въ этомъ не можетъ быть сомниня. Объ этомъ Несторъ говорить достаточно опредъленно. Но несравненно трудиће прійти къ какому-либо решительному заключенію относительно того, какія именно русскія племена населяли эту равнину, насколько они простирались на западъ и какъ распределялись. Известія нашей Летописи обо всемъ этомъ въ высшей степени скудны, встречаются даже не во всёхъ ея спискахъ и притомъ настолько искажены, что требуются большія усилія, чтобы ихъ возстановить, распутать и согласить между собою.

Племена, которымъ Лѣтопись отводить мѣсто на сѣверовосточныхъ берегахъ Чернаго моря, суть пресловутые Ульцы (Уличи) и Тиверцы (которые «сѣдяху по Бугу и по Днѣстру, и присѣдяху къ Дунаеви, и бѣ множество ихъ, сѣдяху бо по Бугу и Днѣстру оли до моря» и т. д...), независимо отъ которыхъ Несторъ упоминаеть еще въ другихъ мѣстахъ объ Угличахъ, сидѣвшихъ «по Днѣпру внизъ». Не вдаваясь здѣсь въ темный и запутанный вопросъ объ этихъ Угличахъ, Ульцахъ и Тиверцахъ, о тождествѣ или нетождествѣ первыхъ двухъ и о ихъ первоначальныхъ и позднѣйшихъ жилищахъ, вопросъ, надъ которымъ ломали голову столь многіе ученые, мы сообщимъ только выводъ,

къ которому въ послѣднее время пришла историческая критика (въ лицѣ г. Ламбина) послѣ спеціальнаго и весьма тщательнаго разбора лѣтописныхъ извѣстій.

По мненію Ламбина, предпринявшаго такой спеціальный разборъ, Ульцы и Тиверцы были два близкія другь къ другу и довольно многочисленныя племени, населявшія всю черноморскую равнину на западъ отъ Днъпра (гдъ онъ образуеть тупой уголъ) до самаго нижняго Дуная; средоточіе ихъ жилищъ было на Бугѣ и Дибстръ, причемъ Ульщы жили по Бугу до самаго моря 1), а Тиверцы (имя коихъ въ связи съ древнимъ названіемъ Днёстра, Тирасъ) по Дибстру до моря и на югозападъ до самаго Дуная. Восточную вътвь Ульцевъ составляли Угличи, имя которыхъ такимъ образомъ не следуетъ смешивать съ именемъ целаго племени, къ которому они принадлежали<sup>2</sup>). Эти Угличи (отъ «уголъ»?), о коихъ сказано въ Летописи, что они «беща седяще по Днепру внизъ», населяли восточный уголь той же черноморской равнины, образуемый Дныпромъ, когда онъ у пороговъ поворачиваетъ сперва на югь, потомъ на югозападъ. Западной границей земли Угличей была река Ингулецъ 3). Итакъ здёсь жили эти племена до начала Х въка, когда ихъ, какъ полагають ученые (основываясь на Летописи) вытеснили изъ этихъ жилищъ на северъ Печенъти, такъ что и Ульцы и Тиверцы очутились на съверъ отъ Печенъговъ, въ сосъдствъ Древлянъ и Хорватовъ, по верхнему

<sup>1)</sup> Ульцевъ или Уличей, какъ многочисленный народъ, знаетъ Анонимъ-Баварскій Географъ (876—890), называющій ихъ «Unlizi, populus multus, civitates CCCXVIII». См. у Шафарика, Сл. Др. II, Прил. XIX, стр. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Это предположеніе о принадлежности Угличей, по племенному происхожденію, къ Ульцамъ, кажется впрочемъ мало убъдительнымъ академику А. Ө. Бычкову, рецензенту соч. Ламбина; см. Отчетъ о XIV Присужд. Увар. Нагр., 1872 г.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Надеждинъ, допускавшій существованіе однихъ только Угличей (а не Уличей), помѣщалъ ихъ въ мѣстности между Днѣстромъ и Дунаемъ, извѣстной уже въ VII в. (по вазантійцамъ) на языкѣ туземцевъ Оүүλос, Oglus, т. е. Уголъ (лгълъ), а впослѣдствіи у Татаръ, въ переводѣ на ихъ языкъ Буджакъ (Зап. Одесск. Общ. Ист. и Др. I, стр. 252), см. Ламбинъ Ж. М. Н. Пр. 1877 г. май, стр. 52.

теченію Дибстра и южнаго Буга (въ Подоліи), гдб ихъзнаеть въ половин Х в ка Константинъ Багрянородный 1). Въ смысл в этого оттесненія на северь, въ землю верхняго Буга и Днестра, должна быть понята известная летописная фраза (съ трудомъ разгаданная) объ Угличахъ: «по семъ придоша (Угличи) межи Богъ и Дибстръ» <sup>2</sup>). Самый факть оттёсненія на сёверъ русскихъ племенъ (Ульцевъ и Тиверцевъ) кочевниками, нахлынувшими въ черноморскія степи, не подлежить сомнічнію. Трудніве сказать, когда именно и къмъ былъ произведенъ этотъ переворотъ. Мнъніе, что это произошло только въ началь Х выка (около 913 г.) всябдствіе напора Печенбговъ, не можетъ считаться вбрнымъ уже потому, что появление Печенъговъ на Руси отнесено льтописью къ слишкомъ позднему времени, именно къ 914 (915 г.) году, тогда какъ мы знаемъ, что переселеніе Мадьяръ изъ Лебедій было вынуждено напоромъ Печеньговъ и что следовательно появленіе посл'єднихъ на нижнемъ Дн'єпр'є относится уже къ 80 годамъ IX въка. Итакъ, если дъйствительно Печенъги принудили черноморскихъ Славянъ бъжать на съверъ и искать себъ тамъ новыхъ жилищъ, то это должно было произойти не позже конца IX въка (въ 90-хъ г.), когда Печенъти вытъснили Мадьяръ и изъ «Ателькузу». Въ этомъ вопросъ для насъ имъетъ нъкоторое значеніе извістіе Нестора о войні Олега съ черноморскими Славянами въ 884 году. Мы знаемъ, что въ этомъ году Олегъ, покоривъ ранбе Полянъ, Древлянъ, Съверянъ и Радимичей, пошель еще войною («имяще рать») противъ Ульцевъ и Тиверцевъ. Объ исходъ этой войны Льтопись ничего не сообщаеть, и затемъ въ течение более 20 летъ (до 906 г.) объ Олеге и его дальныйшей дыятельности почти ныть упоминанія. Г. Ламбинь, от-

<sup>1)</sup> De adm. imp. c. 37, p. 166 (Οὐλτίνοι; Тиверцы=τε Βερβιάνοι? c. 9., p. 79) срв. Ламбинъ, Ж. М. Пр. 1877, іюнь, стр. 249.

<sup>2)</sup> Ламбинъ, Славяне на съверн. Черноморьъ. Ж. М. Пр. 1877, май и іюнь; 1879, дек. Такое чтеніе «межи Богъ и Днъстръ» было впервые предложено г. Ламбинымъ и потомъ блистательно подтвердилось найденнымъ акад. Бычковымъ варіантомъ въ Новогород. лътоп. (Отчетъ о XIV Присужд. Уваров. премій, 1872, стр. 98).

мѣчая этотъ фактъ, нисколько не сомнѣвается, что начатое Олегомъ покореніе племенъ славянскихъ (въ Черноморьѣ) продолжалось безостановочно и что оно было имъ благополучно окончено 1). Мы однако позволяемъ себѣ быть иного мнѣнія, ибо невѣроятно, чтобы лѣтописецъ не отмѣтилъ подобнаго важнаго результата, если бы онъ дѣйствительно былъ достигнутъ.

Если же мы сопоставимъ этотъ фактъ съ темъ, что знаемъ о происходившемъ въ то время движеніи мадьярской орды на югозападъ, то для насъ вполне объяснится умолчание Летописи о результатахъ военнаго предпріятія Олега противъ Славянъ черноморскихъ. Именно около 885 года, какъ выше было показано, совершилось переселеніе Мадьяръ подъ давленіемъ Печенъговъ изъ Лебедіи въ «Ателькузу». Этотъ напоръ кочевниковъ заставиль, безъ сомнѣнія, Олега оставить неконченнымъ начатое дело — покореніе Ульцевъ и Тиверцевъ, вернуться во свояси и на время отложить всякія предпріятія на югѣ. Угры, перейдя черезъ Днъпръ и направляясь на югозападъ, вступили въ предѣлы Ульцевъ и Тиверцевъ; расположились они въ «Ателькузу» въ землъ между Днъстромъ и Дунаемъ, слъдовательно заняли только часть территоріи этихъ племенъ. Безъ сомнѣнія и они должны были произвести смятеніе и движеніе между последними; но однако далеко не такое, какое вследъ за ними произвели боле многочисленные и еще болъе хищные Печенъги. Причина бъгства черноморскихъ Славянъ на съверъ, на верхній Бугъ и Либстръ, не должна быть приписана никому болье, какъ Печеньгамъ, занявшимъ большое пространство южно-русскихъ степей на востокъ отъ Угровъ, по объ стороны нижняго Днъпра, по Ингульцу, нижнему Бугу, почти до Днъстра; и это оттъснение Ульцевъ и Тиверцевъ Печенъгами произопило именно въ 80-хъ и 90-хъ годахъ IX века (а не около 913 года, какъ ошибочно выводилъ г. Ламбинъ изъ показанія Нестора).

Что же сталось, спрашивается, съ русскими Славянами (Ти-

<sup>1)</sup> Тамъ же, Ж. М. Пр. 1877, май, стр. 71 — 72.

верцами?), которыхъ Мадьяры застали въ «Ателькузу»? Мы полагаемъ, что они (равно какъ сосёди ихъ въ Валахіи, одноплеменные Славянамъ болгарскимъ) могли еще кое-какъ оставаться здёсь при Мадьярахъ (поработившихъ, но не истребившихъ ихъ), но навёрно были частью истреблены, частью вытёснены отсюда Печенёгами, такъ что русскихъ поселеній на нижнемъ Дунаё послё этого не было до XI вёка, когда являются здёсь снова несомнённые слёды ихъ существованія 1).

Итакъ Мадьяры и на нижнемъ Дунат (въ Ателькузу) поневолт должны были войти въ близкое сношение съ Славянами, какъ это было въ Лебедии и какъ впоследствии это случилось въ ихъ новой родинт на среднемъ Дунат.

Мы перебрали и разсмотрѣли, сколько намъ извѣстно, все, что только сохранилась путемъ историческихъ свидѣтельствъ о переселеніи Мадьяръ изъ первоначальной сѣверной родины на нижній Дунай, гдѣ они въ концѣ ІХ вѣка являются новою грозною силою, привлекшею на себя всеобщее вниманіе и возбудившею страхъ не только Восточной имперіи, но вскорѣ и всего франко-германскаго запада. Если и послѣ нашего изложенія и разбора всѣхъ имѣющихся извѣстій—представленія читателя о пути Мадьяръ, обстоятельствахъ ихъ переселенія и судьбахъ ихъ въ эту эпоху странствованій по степямъ южной Руси останутся не довольно ясны и не довольно опредѣленны, то по всей справедливости, смѣемъ думать, главную вину въ этомъ придется сложить на свойство самихъ извѣстій, ихъ чрезвычайную скудость, сбивчивость и неопредѣленность...

Подводя общій итогъ всему предыдущему разбору, мы приходимъ къ следующимъ лишь более или менее достовернымъ общимъ выводамъ:

Мадьяры выступили въ началѣ IX вѣка изъ своей сѣверной родины (подъ давленіемъ сосѣднихъ турецкихъ племенъ, а

<sup>1)</sup> См. Васильевскій, «Византія и Печеньти». Прилож. 2-ое: «Русскіе на Дунав въ XI в.» Ж. М. Н. Пр. 1872 г., декабрь, стр. 299. Срв. Успенскаго, Образованіе втораго Болгарскаго царства. Прилож. V, стр. 31—39. См. еще Ріс, Die Abstamm. d. Rumanen, S. 105—107.

можеть быть отчасти и русскихъ Славянъ), съ цѣлью искать новыхъ жилищъ, вѣроятно въ сопровождении значительныхъ турецкихъ шаекъ, оказавшихъ несомнѣнное вліяніе на Угровъ своимъ предпріимчивымъ, воинственнымъ и смѣлымъ характеромъ.

Они двинулись по направленію къ владѣніямъ Хозаръ на Дону, съ которыми уже были, кажется, знакомы, благодаря торговымъ сношеніямъ Хозаръ съ сѣверовосточнымъ угро-финскимъ угломъ Россіи (Біарміей-Югрою), и избрали знакомый вѣроятно всему сѣверовостоку рѣчной путь: Камой, Волгой, Окой и переваломъ на Донъ.

Съ разрѣшенія Хозаръ Мадьяры поселились въ предѣлахъ ихъ владѣній, въ такъ называемой «Лебедіи» Багрянороднаго, т. е. въ странѣ между Дономъ и Днѣпромъ (приблизительно въ губерніяхъ Воронежской, Харьковской, Курской), уже населенной тогда отчасти Славянами, и признали надъ собой верховную власть Хозаръ.

Ведя кочевую жизнь, предпринимая въ состанія земли хищническіе набъги и служа воинственнымъ цълямъ Хозаръ, они не ограничивались опредъленною мъстностью, а отдъльными полчищами заходили далеко на югъ и западъ и мало по малу распространяли свои кочевья и за Днъпръ, и по берегамъ Чернаго моря.

Такимъ образомъ у насъ имѣются историческія извѣстія, свидѣтельствующія о ихъ появленіи то въ землѣ днѣпровскихъ Славянъ (въ окрестностяхъ Кіева), то на нижнемъ Дунаѣ (въ 30-хъ годахъ IX в.), то на Крымскомъ полуостровѣ (въ 50-хъ годахъ).

Мадьяры прожили въ Лебедіи нѣсколько (отъ 6 до 7) десятковъ лѣтъ (точнѣе опредѣлить невозможно) и въ этотъ періодъ времени должны были подвергнуться значительному вліянію народовъ, съ которыми были въ тѣсномъ общеніи: съ одной стороны Хозаръ, которые усилили въ нихъ турецкую стихію и повліяли на ихъ политическую организацію (убѣдивъ ихъ избрать одного общаго вождя), съ другой стороны славянскаго населенія

занятой ими территоріи, которое естественно, какъ бол'є культурное, не могло не оставить сл'єдовь въ ихъ домашнемъ быт'є, нравахъ и язык'є.

Вслѣдствіе неожиданнаго напора *Печентлов* (со стороны верхняго Дона), Мадьяры, уступая имъ въ силѣ и численности, принуждены были покинуть Лебедію, разстаться съ Хозарами и броситься на западъ, ища тамъ новаго пристанища 1).

Перейдя Днѣпръ гдѣ-то ниже Кіева, потомъ Бугъ и Днѣстръ, Мадьяры остановились въ области рѣкъ Днѣстра, Прута и Серета въ странѣ, называемой Константиномъ Багрянороднымъ «Ателькузу» (въ нынѣшней Бессарабіи и Молдавіи), населенной тогда русскими Славянами (Ульцами и Тиверцами?), а затѣмъ по нижнему Дунаю распространились и нѣсколько далѣе.

Это вытѣсненіе Мадьяръ изъ Лебедіи произошло въ 80-хъ годахъ IX в. (приблизительно отъ 885 — 888 г.), такъ какъ въ 889 году Мадьяры, какъ позволяютъ заключать достовѣрныя историческія извѣстія, уже положительно кочевали по сѣверному берегу нижняго Дуная.

Къ Мадьярамъ при этомъ бѣгствѣ изъ Лебедіи присоединился значительный отрядъ Хозаръ, расчитывавшихъ вѣроятно найти для себя лучшія жилища на западѣ; эти хозарскіе выселенцы были прозваны *Кабарами*.

Ближайшимъ послъдствіемъ появленія Мадьяръ на правомъ берегу нижняго Дуная было вовлеченіе ихъ въ политическія отношенія и соперничество сосъднихъ государствъ и народовъ. Едва они успъли осмотръться въ новыхъ мъстностяхъ, какъ уже должны были стать орудіемъ политики своихъ новыхъ могущественныхъ сосъдей и были вовлечены почти одновременно—на югъ (на Балканскомъ полуостровъ) въ ожесточенную войну Византіи съ Болгарами, на западъ въ не менъе упорную и про-

<sup>1)</sup> Отдёленная отъ главной массы натискомъ Печенѣговъ часть ихъ вернулась, кажется, на родину: такъ мы по крайней мѣрѣ понимаемъ извѣстное свидѣтельство Багрянороднаго—объ отдѣленіи части Мадьяръ и переселеніи ея въ предѣлы Персіи (?).

должительную борьбу стремившихся на востокъ германскихъ завоевательныхъ силъ (въ лицѣ Арнульфа) съ дунайскимъ Славянствомъ (въ лицѣ Святопелка Моравскаго).

Не долго однакожь пришлось Мадьярамъ играть роль слёпого орудія чужихъ цёлей и замысловъ. Обстоятельства сложились такъ, что тё государства, которыя, желая отвлечь отъ себя Мадьяръ, употребляли ихъ орудіемъ противъ своихъ враговъ, въ концё концовъ не только не могли воспрепятствовать развитно ихъ могущества и значенія и пріобрётенію ими политической самостоятельности, но сами должны были стать жертвами своей политики и на себё испытать всю тяжесть ударовъ, которые они до тёхъ поръ искусно умёли направлять на враговъ своихъ...

Прежде чёмъ мы перейдемъ къ разбору и оцёнкё тёхъ событій и явленій, которыя совершились въ самомъ исходё ІХ вёка на среднемъ Дунає, въ предёлахъ нынёшней Австро-Венгріи, и которыя закончились вторженіемъ и поселеніемъ Мадьяръ на ихъ новой родине (въ великой равнине дунайской), мы должны остановить еще наше вниманіе на союзе Византіи съ Мадьярами и на мадьяро-болгарской войню, въ которой Угры впервые на глазахъ цивилизованнаго міра выказали свои боевыя силы въ столкновеніи съ организованными военными силами осёдлыхъ народовъ.

## 5. Союзъ Грековъ съ Мадъярами и угро-болгарская война.

Въ то время, какъ Мадьяры, спасаясь отъ Печенъговъ, расположились на съверъ отъ нижняго Дуная (въ Ателькузу), императоромъ Византійскимъ былъ вступившій незадолго передътьмъ на престолъ Левъ Мудрый (886 — 912). Болгарскій царь Симеонъ, противъ котораго послъдній вооружилъ Мадьяръ, началъ царствовать по однимъ съ 888 г., по другимъ только съ 892 г. Вопрось о времени перехода престола отъ Бориса къ Владиміру и вскоръ затьмъ къ Симеону весьма тёменъ и составляеть до сихъ поръ предметь ученой полемики 1). Слѣдствіемъ такого разногласія является естественно и разногласіе во мнѣніяхъ о времени угро-болгарской войны, которая началась очень скоро по вступленіи Симеона на престолъ и которую поэтому относять то къ 889-му, то къ 893-му году. И до сихъ поръ этотъ вопросъ остается открытымъ и окончательно не выясненнымъ, несмотря на то, что въ послѣднее время нѣкоторымъ нѣмецкимъ ученымъ и хотѣлось считать его безповоротно рѣшеннымъ въ пользу послѣдняго срока, т. е. 893 года 2). Прежде чѣмъ заняться ближайшимъ разсмотрѣніемъ этого вопроса, мы приведемъ дошедшія до насъ историческія свидѣтельства о событіяхъ этой войны и ея причинахъ, т. е. о призваніи Угровъ императоромъ Львомъ себѣ на помощь противъ смѣло и рѣшительно выступившаго въ защиту своихъ правъ болгарскаго народа.

У византійских висателей существуеть два разсказа объ этой войнь, значительно другь оть друга разнящіеся. Одинь принадлежить Георгію Амартолу (т. е. собственно его Продолжателю) и повторень затьмь въ томъ же видь или съ незначительными варіантами Львомь Грамматикомъ, Оеофановымъ Продолжателемъ, Кедринымъ и Зонарою; другой — Константину Багранородному. Кромь того извъстія объ этой войнь находимъ еще у Симеона Магистра и наконецъ у самого императора Льва VI въ его «Тактикъ». Изъ западныхъ льтописей упоминають о ней Фульденскіе анналы и ее же разумьють, по общераспространенному мньнію, анналы Гильдесгеймскіе (а по нимъ Ламбертъ). Наконецъ и нашъ Несторъ заносить въ свою льтопись извъстіе объ этой войнь, заимствуя его очевидно изъ Георгія Амартола.

Мы начнемъ съ разсказа этого византійца (Георгія), послужившаго по всей в'троятности источникомъ для другихъ (кром'т Льва Мудраго, свид'тельство котораго самое раннее), и укажемъ

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 230.

<sup>2)</sup> Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R., II, S. 442—444; Südöstl. M., S. 54; Büdinger, Oesterr. Gesch., S. 217; Roesler, S. 160—162.

(въ выноскахъ) главные варіанты, встръчающіеся у послъдующихъ писателей.

Война Симеона съ Греками, по разсказу Амартола, началась по поводу нанесеннаго Болгарамъ ущерба въ ихъ торговыхъ дѣлахъ. Два ловкіе Грека (Ставракій и Козьма) съ помощью интригь при дворѣ императора Льва добились того, что посредствующимъ пунктомъ византійской торговли сталъ г. Солунь, куда былъ перенесенъ торговый рынокъ изъ Константинополя, а путь черезъ Болгарію по Дунаю былъ заброшенъ. Разумѣется, эта перемѣна была въ высшей степени чувствительна для болгарскихъ купцовъ, которыхъ прижимали въ г. Солуни большими пошлинами, и вообще для интересовъ Болгаріи.

Жалобы и ходатайства Симеона передъ византійскимъ правительствомъ остались неудовлетворенными. Тогда Симеонъ собраль войско и началь войну. Левъ VI послаль противъ него магистра Кринита. Греки въ происшедшей битвѣ (въ Македоніи) были разбиты и обращены въ бѣгство, причемъ Кринитъ и другіе начальники потеряли жизнь. Съ плѣнными Хозарами (служившими въ войскѣ Грековъ) было поступлено очень жестоко: они были изуродованы (отрѣзаньемъ носовъ) и отправлены въ Византію.

«Увидавъ ихъ, продолжаетъ Георгій, разгитванный императоръ послаль Никиту, по прозванію Склира, съ триремами на Дунай, съ ттвиъ, чтобы передать подарки Тур-камъ (т. е. Уграмъ) и возбудить ихъ къ войнт противъ Симеона 1). Никита, отправившись и переговоривъ съ ихъ вождями Арпадомъ и Курсаномъ (Κουρσάνη) 2), взялъ съ нихъ объщаніе начать войну и, получивъ заложниковъ, возвратился къ императору 3). Тогда этотъ послаль моремъ

<sup>1)</sup> Cedren (Ed. Bonn.), p. 255... διὰ τοῦ Ίστρου πρὸς Τούρχους τοὺς Ουγγρους καλουμένους ἀπέστειλεν.

<sup>2)</sup> Въ изд. Муральта, стр. 772: Κουρσάνη; у Theoph. Contin. (Ed. Bonn.) р. 358—нъть вовсе именъ: τούτεις συντυχών και πείσας κατά Σιμεών ὅπλα ἄρασθαι.

<sup>3)</sup> Здѣсь у Theophan. Contin. (р. 358) прибавлено: Императоръ рѣшилъ воевать съ Болгарами и на морѣ, и на сущѣ.

патриція и друнгарія флота Евставія, а патриція и доместика Никифора Фоку съ войсками сушею, и послѣдній дошель до самой Болгаріи (μέχρι Βουλγάρων, Muralt: μέχρι Βουλγαρίας 1). Императоръ при всемъ томъ, будучи склоненъ къ миру, послалъ къ Симеону квестора Константиніака для переговоровъ о мирѣ 2). Симеонъ же, узнавъ о томъ, что противъ него предпринято и на морѣ, и на сушѣ, заключиль въ темницу квестора, какъ пришедшаго съ коварною пѣлью».

«Турки, перейдя Дунай въ то время, какъ Симеонъ имѣлъ дѣло съ войскомъ Фоки, полонили (Theoph. Cont: опустошили,  $\hat{\epsilon}\lambda\eta$  $\hat{\tau}\sigma\alpha\nu\tau$ о) всю Болгарію. Узнавъ объ этомъ, Симеонъ обратился противъ Турковъ, которые въ свою очередь пошли ему на встрѣчу и вступили въ бой съ Болгарами. Симеонъ былъ обращенъ въ бѣгство и едва спасся въ г. Дистрѣ ( $\Delta(\sigma\tau\rho\alpha)$ ). Турки же просили императора, чтобы онъ послалъ кого-нибудь для выкупа у нихъ изъ плѣна Болгаръ. Императоръ такъ и сдѣлалъ и послалъ гражданъ, чтобы выкупили ихъ».

(13) «Симеонъ черезъ друнгарія Евставія просиль о мирѣ. Императоръ изъявиль согласіе и послаль для его заключенія Льва койросфакта (τὸν χοιροσφάκτην). Никифору же съ войскомъ и друнгарію флота Евставію было приказано возвратиться. Симеонъ и словомъ неудостоилъ Льва и заключилъ его въ темницу. Выступивъ затѣмъ въ походъ противъ Турковъ, когда они не имѣли болѣе помощи отъ Грековъ и непредусмотрительно были брошены на произволъ судьбы, онъ (Симеонъ) перебилъ ихъ

<sup>1)</sup> У Theophan. Cont. (ibid) эτο οτносится κъ οбоимъ вождямъ: ὧν μέχρι Βουλγαρίας καταλαβόντων.

<sup>2)</sup> Theoph. Cont. (ibid), кажется върнъе: «будто бы ища мира и какъ-бы желая заключить съ нимъ союзъ».

<sup>3)</sup> Cedren, p. 255: μόλις τοῦ Σιμεών ἐν Δοροστόλφ σωθέντος, ὁ καὶ Δρίστα καλείται.

всѣхъ 1), что сдѣлало его еще болѣе высокомѣрнымъ. Вернувшись, онъ нашелъ Льва (хойросфакта) въ Мудагрѣ (ἐν τῆ Μουδάγρα 2) и сказалъ ему: «я не заключу мира, пока не получу всѣхъ плѣнныхъ» 3). Императоръ рѣшилъ выдать ихъ, и съ Львомъ прибылъ Болгаринъ 4), домашній человѣкъ Симеона, и получилъ ихъ. (Georg. Monach., De Leone Basilii f., Ed. Bonn., с. 12 и 13, р. 853—855 и въ изд. Муральта, стр. 772—774).

Константинг Багрянородный разсказываеть о тёхъ же событіяхь въ 40 гл. своего сочиненія De Adm. Ітр. (Еd. Bonn. р. 172—173). Сказавь о присоединеній къ Мадьярамъ Кабаровь и перечисливь остальныя мадьярскія колёна, онъ продолжаеть:

«Послѣ того призванные хистолюбивымъ и славнымъ императоромъ Львомъ Турки переправились (черезъ Дунай) и, начавъ войну съ Симеономъ, совершенно разбили его и, преслѣдуя, дошли до Преславы (μέχρι τῆς Πρεσθλάβου) и заперевъ его въ городѣ, называемомъ Мундрага (Μουνδράγα), вернулись въ свою землю. Вождемъ (архонтомъ) они имѣли тогда Ліунтина (τὸν Λιούντινα), сына Арпада. Послѣ того какъ Симеонъ опять заключилъ миръ съ греческимъ императоромъ и пріобрѣлъ увѣренность въ безопасности (λαβεῖν ἄδειαν), онъ послалъ пословъ къ Печенѣгамъ и заключилъ съ ними союзъ съ цѣлью начать войну съ Турками и уничтожить ихъ. И когда Турки ушли въ походъ, Печенѣги и Симеонъ пошли противъ нихъ, истребили совернѣги и Симеонъ пошли противъ нихъ, истребили совер-

¹) Сеdren, р. 256: «Такъ какъ императоръ вслѣдствіе внезапности и неожиданности не могъ имъ подать помощи, онъ ихъ разбилъ и опустошиль всю ихъ землю».

<sup>2)</sup> У Муральда Μουνδάγρα, у Leo Gramm. (р. 268) Μουλδάγρα, у Const. Porph. Μουνδράγα, у Θεοφαн. Продолж. и Кедрина совствить нътъ этого имени.

<sup>3)</sup> Кедринъ (Cedren, р. 256) говоритъ о письмъ Симеона къ императору: γαυριών δ'έπὶ τῆ νίκη καὶ φρυαττόμενος έγραφε πρὸς τὸν βασιλέα μὴ πρότερον ποιῆσαι εἰρήνην... etc.

<sup>4)</sup> У Льва Граммат., Өсөфан. Продолж. и Кедрина онъ названъ *Осо-доромъ* (Θεόδωρος).

шенно ихъ семейства и позорно прогнали оттуда тѣхъ Турковъ, которые оставались охранять свою землю. А Турки, вернувшись и найдя такимъ образомъ свою землю пустою и разграбленною, расположились на жительство вътой странѣ, въ которой и нынѣ живутъ, въ странѣ, называвшейся, какъ выше было сказано, по имени рѣкъ...» 1) Здѣсь повторяется показаніе о названіи Етѐλ хаі Κουζού, принадлежащемъ землѣ, въ которой ранѣе жили Турки, а потомъ Печенѣги.

Въ 51 маст (р. 238—239) Константинъ разсказываетъ эпизодъ, случившійся при переправѣ Мадьяръ черезъ Дунай, по поводу упоминанія о главномъ дѣйствующемъ лицѣ этого эпизода:

«Михаилъ, по прозванію Баркаласъ (Βαρκαλᾶς), былъ «протелатомъ» (πρωτελάτης) во флоть при друнгаріи и патриціи Евставіи, когда этотъ переправлялъ Турковъ и воеваль съ Симеономъ болгарскимъ. Симеонъ, князь Болгаръ, узнавъ о прибытіи на Дунай флота, намѣревающагося нереправить Турковъ на другую сторону, употребилъ въ дѣло крѣпкіе и толстые канаты или цѣпи, чтобы помѣшать переправѣ Турковъ черезъ рѣку. Выше названный Баркаласъ съ двумя другими моряками, взявъ щиты и мечи мужественно и храбро выскочили изъ хеландіи, перерубили канаты и открыли переправу Туркамъ». За этотъ подвигъ Баркаласъ былъ награжденъ.

Краткое упоминаніе объ угро-болгарской войнѣ находимъ у Симеона Магистра — съ указаніемъ на годъ (Sym. Mag. de Leone Bas. f., c. 3, см. ed. Bonn: Theoph. Contin, p. 701):

«Въ третій годъ царствованія Льва Самосъ подвергся нападенію Арабовъ.... Симеонъ, болгарскій князь, вторгся

<sup>1)</sup> Это мѣсто не совсѣмъ ясно, и Константинъ Багрянородный повидимому нѣсколько путается здѣсь въ своихъ словахъ. Кассель (р. 167—177) пытается распутать его слѣдующимъ исправленіемъ текста (именно вставкою слова: хатальіфаутьс): «... «хатьсхήνωσα» εἰς τὴν γῆν εἰς ἢν χαὶ σήμερον χατοιχοῦσι (χαταλείψαντες?) τὴν ἐπονομαζομένην χατὰ τὴν ἀνωτέρω, ὡς εἰρεται, τῶν ποταμῶν ἐπωνυμίαν». (с. 40, р. 173).

во владѣнія Грековъ и былъ побѣжденъ выступившими противъ него Турками, а всѣ плѣнные (Болгары) были перекуплены императоромъ. Послѣ того онъ (Симеонъ) опять обратился противъ Турковъ и вслѣдствіе требованія получилъ обратно плѣнныхъ и заключилъ миръ». Къ тому же году отнесена Симеономъ Магистромъ смерть патріарха Стефана и назначеніе на его мѣсто Антонія (по прозванію Καυλέας).

Наконецъ самъ императорт Левт VI, разсказывая въ «Тактикѣ» о своемъ союзѣ съ Турками, замѣчаетъ, что Мадьяры были ему посланы свыше, что ихъ вооружилъ Божественный Промыселъ для спасенія Имперіи (Τούρχους ἡ θεῖα πρόνοια ἀντὶ Ρωμαίων κατὰ Βουλγάρων ἐστράτευσεν...). Затѣмъ онъ говорить о трех битвахъ, въ которыхъ Симеонъ былъ разбитъ Уграми (τρισὶ μάχαις κατὰ κράτος νενικηκότας) (с. 18, р. 287, ed. Meursii)  $^1$ ).

У византійцевъ, а именно—надо предполагать — у Георгія Амартола почерпнуль свое извъстіе и *наша артописеца*. Воть, что онъ записаль подъ 6410 (902) годомъ:

«Леонъ царь ная Угры на Болгары, Угре же, нашедше, всю землю Болгарьску плѣноваху (Т.: — поплѣниша); Семионъ же, увѣдѣвъ (увидѣвъ), на Угры възвратися, и Угри противу поидоша и побѣдиша Болгары, яко одва Семионъ въ Деръстръ убѣжа (Т.:—семіонъ царь въ градъ дерестовъ бѣжа)» (см. Лѣтоп. по Лаврент. сп., Спб. 1872, стр. 28).

<sup>1)</sup> Leonis Imp. Tactica, ed. Meursii, cap. 18, p. 287—288... οἷς ἡ δίκη ἐπεξελσοῦσα, τε εἰς Χριστὸν τὸν θεὸν παρορκίας τῶν ὅλων τὸν βασιλέα τάχος ἔφθασεν 
επιθήναι τὴν τιμωρίαν καὶ γὰρ τῶν ἡμετέρων δυνάμεων κατὰ Σαρακηνῶν ἀχολουμένων 
Τούρκους ἡ θεῖα πρόνοια ἀντὶ Ρωμαίων κατὰ Βουλγάρων ἐστράτευσεν πλωίμου στόλου 
τῆς ἡμῶν βασιλείας αὐτοὺς διαπεράσαντός τε καὶ συμμαχήσαντος καὶ τὸν κακῶς κατὰ 
χριστιανῶν ὁπλισθέντα Βουλγάρων στρατὸν τρισὶ μάχαις κατὰ κράτος νενικηκότας 
ὡς ἄν εἰ δημίους ἐξαποστείλας κατὰ αὐτῶν, ἕνα μὴ ἔκοντες Ῥωμαῖοι χριστιανοὶ χριστιανῶν Βουλγάρων αἵμασι χραίνοντο».

Въ опред $\pm$ леніи времени этого событія у Нестора очевидно грубая ошибка  $^{1}$ ).

Намъ остается наконецъ привести свидѣтельства западныхъ лѣтописцевъ, которыя, хотя и очень скудны, все-же важны, заключая въ себѣ подтвержденіе другихъ извѣстій.

Главное свидетельство объ этихъ событіяхъ находится въ Фульденской летописи (подъ 895 и 896 годами).

895 г.: «Авары (такъ назыв. Угры), вторгнувшись въ предёлы Болгаръ, были предупреждены ими, и боль-шая часть ихъ войска истреблена» <sup>2</sup>).

896 г. 8): «Греки заключають миръ съ Аварами, иначе Уграми, что принимается въ дурную сторону согражданами (concives, т. е. сосёдями) Грековъ, Болгарами: они возстають на нихъ войною и преслёдують ихъ, разоряя всю ихъ землю до воротъ Константинополя. Въ отмиценіе Греки, съ свойственнымъ имъ коварствомъ, отправляють свои корабли къ Аварамъ (Уграмъ) и перевозять ихъ черезъ Дунай въ царство Болгарское. Перевезенные въ великой силе, они губятъ народъ болгарскій. Болгары, находящіеся въ походѣ, спёшать назадъ въ отечество, сражаются съ непріятелями, разбиты. И во второй битвѣ побѣда остается

<sup>1)</sup> Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что и туть онъ ошибается совершенно на такое же число літь (13), какъ въ опреділеніи времени прожода Угровъ мимо Кіева (885—898; 889—902).

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 895: Avari terminos Bulgarorum invadentes ab ipsis praeventi sunt et magna pars eorum excercitus interfecta est.

<sup>3)</sup> Кругъ (Byz. Chr., S. 25—26) объясняль эту хронологическую ошибку (на цёлыхъ 7—8 л.) неразличеніемъ разныхъ эръ у византійцевъ, вслёдствіе чего западный лётописецъ всё показанія лёть отъ сотворенія міра, которыя находиль въ разныхъ источникахъ, вычисляль одинаковымъ способомъ. Лётописецъ к. XI и нач. XII в. Sigebert изъ Gembloux, поступавшій также (какъ и многіе другіе), дёлаетъ тоже хронологическія ошибки на 7—8 лётъ. Ниже мы коснемся еще одного важнаго соображенія для объясненія этого прі-уроченья: на западё узнали подробности этой войны именно въ 896 г., когда византійскій посоль (Лазарь) быль у Арнульфа и разсказываль объ Уграхъ. Очень можетъ быть, что благодаря этому и извёстіе объ этой войнё попало въ Фульд. лётопись подъ тоть же 896 годъ.

не за ними. Не зная, какъ помочь бѣдѣ, они всѣ прибѣгаютъ къ стопамъ (старичка, vetuli) царя ихъ Михаила, виновника ихъ обращенія къ истинѣ, спрашиваютъ его совѣта. Михаилъ назначаетъ имъ трехдневный постъ, велитъ покаяться въ нанесенной христіанамъ обидѣ (т. е. въ войнѣ съ Греками), молить Бога о помощи. Совершивъ сіе, они вступаютъ въ жестокій бой съ врагами. Обѣ стороны сражаются упорно и наконецъ побѣда, хотя кровопролитная, достается христіанамъ. Кто возможетъ исчислить потери язычниковъ Аваровъ (Угровъ), когда на сторонѣ Болгаръ, одержавшихъ побѣду, оказалось павшими до 20,000 всадниковъ» 1).

Кром'ь этого изв'єстія Фульденской л'етописи, у западныхъ хронистовъ нътъ болъе прямого и яснаго свидътельства объ этой войнѣ, но къ ней обыкновенно относять (Дюмлеръ<sup>2</sup>) слѣдующее извъстіе Гимдесиймских анналовь (ann. Hildesheim.) подъ 893 r.: «Factum est bellum magnum inter Bawarios et Ungarios». Здёсь предлагается читать вмёсто будто-бы ошибочнаго Bawarios — Bulgarios, такъ какъ о войнъ Угровъ съ Баварцами не могло-де тогда быть речи. То же известие повторено и Ламбертомъ (Lambert von Hersfeld, писавшимъ въ концѣ XI в.), но подъ 892 годомъ <sup>8</sup>). Однако съ своей стороны мы не находимъ возможнымъ относить это извъстіе къ войнъ съ Болгарами, такъ какъ упомянутая догадка кажется намъ очень мало въроятной. Войну Угровъ съ Болгарами, мало интересовавшую дальній западъ, анналы Гильдесгеймскіе едва-ли стали бы заносить на свои страницы. Нѣтъ почти сомнѣнія, что тутъ идеть рѣчь о войнѣ, веденной Нѣмцами (Баварцами). Мы бы предложили скорбе разумьть забсь войну

<sup>1)</sup> Переводъ Гильфельдинга, Соч., т. I, стр. 88—89 («Quis enim gentilium Avarorum strages tantis congressionibus enumerando possit exponere? cum Bułgarorum, ad quos victoria concessit, numero 20 milia caesa inveniuntur». Ann. Fuld. Pertz, SS. I, p. 412—13.

<sup>2)</sup> Dümmler, Gesch., II, S. 443-4; Südöstl. M., S. 54.

<sup>3)</sup> Lamberti annales, a. 892 (M. G., SS., in usum scholarum, Hannov., 1878, p. 16): Proelium magnum factum est inter Baioarios et Ungarios.

Арнульфа съ Моравіей, такъ какъ къ этому 893 году дѣйствительно относится походъ туда Арнульфа, изъ котораго онъ съ трудомъ вернулся. Угры попали сюда ошибочно вмѣсто Мораванъ.

Воть все известія о первомъ выступленіи Мадьяръ на боевое поприще на глазахъ Европы въ союзъ съ однимъ изъ самыхъ культурныхъ ея народовъ. Всё три главные разсказа историковъ объ этомъ (Георгія Амартола и заимствовавшихъ у него, Константина Багрянороднаго и Фульденскихъ анналовъ) значительно разнятся. другь отъ друга въ частностяхъ описанія, въ опредъленіи времени самой войны, времени и последовательности отдельных в ея эпизодовъ, но вст они сходятся въ изображени главныхъ моментовъ и общихъ четръ событій. Мадьяры, призванные императоромъ Львомъ, вторглись въ Болгарію, жестоко опустошили ее и на голову разбили (въ нъсколько пріемовъ) Симеона, который самъ едва спасся. Но затъмъ Симеонъ, оправившись и обезпечивъ себя со стороны Грековъ, отомстиль Уграмъ, опустошивъ въ свою очередь ихъ страну, для чего воспользовался помощью Печенъговъ и отсутствіемъ главныхъ боевыхъ силъ Мадьяръ.

Главивите вопросы, которые подлежать здёсь разбору и рённеню, состоять въ следующемъ: во 1-хъ, когда началась греко-болгарская и угро-болгарская война (вопросъ, связанный съ другимъ: о времени вступленія Симеона на престолъ), т. е. въ 889-мъ ли году, или только въ 893-мъ промаопіло вторженіе Мадьяръ въ Болгарію? и во 2-хъ, совершилась ли месть Симеона непосредственно вслёдъ за пораженіемъ его Мадьярами и, такимъ образомъ, признавать ли только одиу угроболгарскую войну съ двумя главными столкновеніями: въ такомъ случать — какъ она была продолжительна? или были деп войны, разделенныя извёстнымъ промежуткомъ времени, одна несчастная для Симеона, другая для него побёдоносная: въ такомъ случать — къ какимъ годамъ слёдуеть отнести ту и другую?

Несмотря на то, что еще въ прошломъ въкъ нъкоторые кри-

тики (Риттеръ и Паги) 1), отвергая прямое свидътельство Симеона Магистра, относящаго начало этой войны къ 3-му году царствованія Льва, т. е. къ 888 году, старались доказать, что она была въ 893 г. (къ которому они относили смерть патріарха Стефана), т. е. происходила послѣ извѣстнаго похода Мадьяръ на западъ, гдѣ ими была оказана помощь Арнульфу противъ Мораванъ (892), — несмотря на это, большинство изслѣдователей, какъ старыхъ, такъ и новыхъ, въ числѣ которыхъ стоятъ имена Круга, Фесслера, Цейса, Шафарика, Салая, Клейна, Гильфердинга, Дринова и Иречка, не колеблясь, относятъ вмѣшательство Мадьяръ въ греко-болгарскую войну къ 889-му или 890-му году, признавая тѣмъ самымъ всѣ другія опредѣленія, основанныя, какъ увидимъ, лишь на ложномъ представленіи о царствованіи Болгарскаго князя Владиміра до 892 г. (почерпутомъ изъ Фульд. лѣтописи) — несостоятельными.

Дъйствительно, только это послъднее предположеніе о годъ вступленія на престоль Симеона могло бы подвергнуть сомнънію правильно вычисленный изъ свидътельства византійцевъ годъ угро-болгарской войны, ибо нельзя же ссылаться на другія явно ошибочныя показанія года, каковыми мы считаемъ, не говоря уже о Несторъ, и показанія Фульденскихъ анналовъ. Если же и это предположеніе окажется безъ достаточно твердой почвы, а потому неосновательнымъ, то очевидно останется только присоединиться къ общепринятому до сихъ поръ мнѣнію, вопреки взгляду новъйшихъ нѣмецкихъ ученыхъ, именно Дюмлера и Рёслера. Мы уже выше имъли случай говорить о запутанности хронологіи княженія Болгарскихъ князей за это время. Хотя у византійцевъ и не имъется прямыхъ свидътельствъ о началъ царствованія Симеона, однако, въ виду всѣхъ соображеній и имъющихся у насъ свѣдѣній, есть достаточное основаніе отнести его къ 888 году, или ужъ—

<sup>1)</sup> Ritter, Allgemeine Weltgeschichte. Th. V, B. I, Leipz. 1768, S. 496, Pagi, Critica Historico-chronologica in Annales ecclesiasticos Caesaris Cardinalis Baronii, Antverp. 1727, T. III, p. 750,758. Cps. Krug, Byzant. Chron., S. 20—24.

крайній срокъ-къ 889 году. Борись отказался отъ престола года за три передъ этимъ, а царствование его старшаго сына Владимира продолжалось отъ 3-хъ до 4-хъ летъ. Этому вычислению противоричть только одно показаніе Фульденской литописи, гди подъ 892 годомъ говорится, что Арнульфъ возобновиль (Тульнскій) договоръ съ Болгарскимъ княземъ Владиміромъ (Laodomer). Но зная вообще довольно частыя ошибки западных в хроникъ въ разсказахъ о делахъ восточныхъ, мы решительно не можемъ придавать важнаго значеніе этому показанію. По нашему мибнію, изслібдователь только тогда вступить на болье надежный путь, когда въ ръшени этихъ вопросовъ будетъ отправляться отъ болье извъстнаго и опредъленнаго къ менъе извъстному и темному, а не наобороть, т. е. въ опредъленіи года угро-болгарской войны не будеть руководствоваться безплоднымъ гаданіемъ о времени царствованія Болгарских в князей, а скорте возметь въ основаніе своихъ расчетовъ эту самую болгарскую войну, начало которой опредылить при имфющихся известіях во всяком в случать легче и сподручиће.

Симеонъ Магистръ помѣщаетъ рядомъ съ извѣстіемъ объ угро-болгарской войнѣ подъ тѣмъ же 3-мъ годомъ правленія Льва VI извѣстіе о смерти патріарха Стефана и назначеніе его преемника (Антонія). Если правда, что это событіе ошибочно отнесено къ 888 году, какъ утверждаетъ Дюмлеръ, согласно съ мнѣніемъ Паги, и должно быть отнесено къ 893 году, то мы еще не видимъ причины пріурочивать также и болгарскую войну къ тому же году, какъ поступаетъ названный изслѣдователь. Одно можетъ быть невѣрно, другое вѣрно. Никакой связи между этими двумя фактами, насколько намъ извѣстно, не было, да и не могло быть. Впрочемъ Кругъ не допускалъ и пріуроченья смерти патріарха Стефана къ 893 году, а помѣщалъ ее въ маѣ 889 года 1). Итакъ и это основаніе нѣмецкаго критика оказывается шаткимъ. Ссылка на Гильдесгеймскіе анналы, которые, во всякомъ слу-

<sup>1)</sup> Krug, Byzant. Chronol., S. 23.

чать только по совершенно произвольной догадкт ученых в, говорять будто-бы о той же войнт подъ 893 годомъ, тоже оказывается несостоятельною, следовательно еще менте дтйствительна для защиты разбираемаго положенія. Если же, такимъ образомъ, не выдерживаютъ критики доказательства, приводимыя въ пользу хронологіи Паги, Дюмлера и Реслера и ихъ последователей, то уже ртшительно противъ нихъ говорять историческая логика событій, ихъ связь и последовательность, каковыми онт должны представляться всякому безпристрастному изыскателю.

Во-первыхъ трудно предположить, чтобы Угры, эти хищные кочевники, выказавшие свою воинственность уже въ южной Руси (въ «Лебедіи»), отъ времени своего прибытія въ Ателькузу (885) до 893 года мирно сидели на Дунат и не предпринимали набъговъ въ богатыя задунайскія области. Далье, что Угры въ 892 году оказали содъйствіе Арнульфу-это несомнѣню, а что Арнульфъ самъ и вполнъ сознательно призвалъ ихъ полчища себъ на помощь съ целью темъ вернее сломить стойкость моравскихъ Славянъ, въ этомъ тоже врядъ-ли можетъ быть какое-либо сомнение, вопреки всяческимъ стараніямъ нікоторыхъ нісмецкихъ ученыхъ отстранить отъ Арнульфа эту роль. Но если последній решился на такой шагъ, то онъ очевидно долженъ былъ уже имъть върныя свёдёнія о Мадьярахъ и о ихъ пригодности для той цёли, которую онъ имъть въ виду; онъ дъйствоваль безъ сомнънія на основаній слуховь о военной силь Угровь, а такіе слухи не могли возникнуть даромъ. Мадьярская орда должна была уже заявить себя чемъ-либо до 892 года, и эту-то известность она стяжала не иначе, какъ въ болгарской войн 889 года 1). Однимъ словомъ намъ кажется совершенно яснымъ, что угро-болгарская война, т. е. собственно поражение Симеона предшествовало вовлечению Мадьяръ въ борьбу Славянъ и Нёмцевъ на среднемъ Дуна .

<sup>1)</sup> Съ другой стороны Левъ VI долженъ былъ узнать о Мадьярахъ, какъ только они расположились близь Дуная, а отъ союза съ ними онъ не могъ ожидать ничего кромъ выгоды (срв. Rambaud, о. с., р. 354—6): оттого онъ, не задумываясь, и не медля призвалъ ихъ на помощь противъ Болгаръ.

Арнульфъ, прослышавъ о грозной силъ Мадьяръ и нанимая ихъ полчища, имъль въ виду по всей въроятности и то соображение. что воспользоваться новымъ опаснымъ соседомъ для собственныхъ целей и задобрить его дарами было вернее, чемъ ждать, чтобъ онъ обрушился на самые предёлы германскихъ владёній. Расчеть его, какъ показали событія, оказался не совсёмъ вернымъ, хотя впрочемъ врядъ-ли и другая политика относительно Мадьяръ была бы въ состояніи удержать дальнъйшее ихъ движеніе на западъ. Затъмъ надо принять во вниманіе, что въ 894 году, какъ мы знаемъ изъ Фульденской л'етописи, былъ произведенъ Мадьярами набътъ на Моравію и Паннонію. Могло ли бы это быть, еслибъ въ 893 году началась угро-болгарская война? Едва-ли. Въ 894 году Мадьяры должны были бы быть слишкомъ заняты этой войной и не стали бы разъединять своихъ силь. Наконецъ еще одно соображеніе. Въ Византіи не могли не быть извістны дружественныя отношенія Франковъ къ Болгарамъ. Въ 892 году эти отношенія выразились въ договор'є противъ Моравіи. Могъ ли императоръ Левъ VI въ 893 году явно вооружить Угровъ противъ Болгаръ, не подвергаясь опасности вооружить въ свою очередь противъ себя Франковъ. Это не было въ духѣ осторожной византійской политики 1).

Итакъ если принять, что греко-болгарская война, изъ-за притъснения Болгаръ въ торговыхъ дълахъ, началась въ 888 году, что всего въроятнъе, то вторжение Мадьяръ въ Болгарію и побъда надъ Симеономъ должны были произойти въ слъдующемъ, т. е. 889 году<sup>2</sup>). Нъкоторымъ подтверждениемъ

<sup>1)</sup> Въ дальнъйшемъ изложеніи намъ придется еще возвратиться къ этому вопросу и привести еще кое-какіе доводы въ пользу нашего опредъленія.

<sup>2)</sup> Ошибочво относить угро-болгарскую войну уже къ 888 г. мадьярскій ученый Szabó въ своей монографіи объ этой войнь (Neues Ungar. Museum, 2 T. IX, 515); см. хорватскій переводъ ея, снабженный поправками и дополнительными примъчаніями: «Bulgarsko-magyarski rat godine 888», preveo iz magyarskoga B. V. в opazkami uredničtva, помъщенъ у Кукулевича въ «Arkiv za povjest jugoslov.», kn. IX, Zagreb, 1868. Върное опредъленіе года (889) мы на-

этого можеть служить упомянутое нами выше извъстіе Регинона, который, хотя и умалчиваеть объ этой войнъ, но подъ тымъ же 889 годомъ говорить о переселеніи Угровъ изъ ихъ донскихъ жилицъ, и этимъ какъ-бы подтверждаетъ, что первая молва о нихъ въ западной Европъ разнеслась въ этомъ году.

Мадьяры, какъ кочевой народъ, искавшій только случая пограбить и поживиться на чужой счёть, не могли не принять съ радостью предложенія Грековъ, темъ более, что оно еще сопровождалось в роятно щедрыми подарками. Пока Симеонъ находился въпоходъ противъ сухопутнаго греческаго войска, отправленнаго Львомъ подъ начальствомъ Никифора Ооки, греческое судно переправило Мадьяръ черезъ Дунай 1). Императоръ Константинъ Багрянородный (De A. I., с. 52) не упустилъ случая сообщить разсказъ о подвигѣ одного грека Баркаласа при этой переправъ, совершенномъ на глазахъ варваровъ Мадьяръ, разсказъ, который не могь не льстить греческому самолюбію. Мадьярами предводительствовали въ этомъ предпріятіи по Георгію Амартолу— Арпадъ и Курсанъ (Κουρσάνη), по Константину Багрянородному— Ліунтинъ, сынъ Арпада. Мы не беремся ръшать этого вопроса о предводительствъ, такъ какъ для того нътъ никакихъ твердыхъ точекъ опоры 2). Можно предположить, что Арпадъ самъ повель Мадьярь въ это первое предпріятіе изъ вновь занятой страны. Охранять последнюю на это время онъ поручиль можеть быть своему сыну (Ліунтину?).

Переправившись черезъ Дунай, Угры, разумъется, предались грабежу и насиліямъ надъмирнымъ населеніемъ. Какъ

ходимъ у Цейса (стр. 752), Муральта (Chronogr., р. 470—1), Шафарика (II, 1 кн., стр. 307—308), Салая (Gesch., S. 5—6), Иречка (пер. Бруна, стр. 202—203) и у друг.

<sup>1)</sup> Мадьярскій ученый Jerney (Keleti utazása, t. I, р. 16) почагаеть, что слідть этой переправы Мадьяръ находится въ имени містечка (деревушки) близь Галаца—Vad-Ungar, которое означаеть именно Учорскій бродь, переправу. См. ст. Szabó, ibid., стр. 38, прим.; Sayous, р. 20.

<sup>2)</sup> См. соображенія г. *Сабо* по этому поводу (тамъ-же), не приводящія однако на къ какому рѣшительному выводу.

только слухъ объ этомъ бъдствін дошель до Симеона, онъ, оставивъ в роятно часть войска для сопротивленія Никифору Оокъ, бросился на встръчу нежданнымъ врагамъ, которые въ свою очередь приготовились къ столкновенію. Симеонь въ этихъ сраженіяхъ (по разсказамъ императора Льва) былъ разбитъ и долженъ былъ искать спасенія въ бъгствь: онь едва успъль скрыться и запереться въ криность города Доростола или Дистры (Дристы), какъ его называють византійцы (нын. Силистрія) 1). Константинъ Багрянородный вибсто Доростола называеть городь Мундрагу, какъ мѣсто спасенія Симеона. О положеніи этой Мундраги мы никакихъ сведеній не имеемъ. Одни полагають, что это совершенно другой городъ, въ который Симеонъ принужденъ былъ бѣжать изъ Доростола, вторично спасаясь отъ Угровъ 3), другіе — что Мундрага (у Георгія Ам. Μουδάγρα, у Льва Грамм. Μουλδάγρα) есть только другое названіе той же крізпости Дристы <sup>8</sup>). Первое предположение кажется намъ правдоподобиће. Во всякомъ случат ясно, что Симеонъ быль на голову разбитъ, войско его разсъяно и что онъ пока могъ только думать о собственномъ спасеніи. Мадьяры же безпрепятственно опустошили Болгарію, по свидетельству Константина, до самой Преславы (Πρεσθλάβου) 4), а затъмъ вернулись въсвой «Ателькузу» съ громадной добычей и массою плънныхъ, которыхъ потомъ выгодно продали Грекамъ. Этимъ и кончился первый актъ угро-болгарской войны.

Что Симеонъ, и передъ тѣмъ и впослѣдствіи столь счастливый въ воинахъ съ Византіей, не могъ устоять противъ Угровъ, этихъ безпорядочныхъ полчищъ кочевниковъ, совершенно естественно. Здѣсь повторилось только общее явленіе, что войско осѣд-

<sup>1)</sup> Шафарикъ, II, 1 кн., стр. 360.

<sup>2)</sup> Fessler, S. 252—253; Иречекъ, (пер. Бруна), стр. 202.

<sup>3)</sup> Thunmann, S. 150; Szabó, тамъ же, стр. 40, прим.

<sup>4)</sup> Вёроятно здёсь разумёнтся такъ называемая Великая Преслава, столица Болгарів, находившаяся на мёстё древняго Марціанополиса. Срв. III афарикъ, П, 1 кн., стр. 359.

лаго народа, руководимое даже самымъ опытнымъ вождемъ, обыкновенно не выдерживаетъ въ своей странѣ стремительнаго набѣга воинственныхъ кочевниковъ, которые постоянно имѣютъ успѣхъ и достигаютъ своихъ хищническихъ цѣлей, несмотря на нестройность своихъ полчищъ и свое сравнительно плохое вооруженіе. Причины такого явленія совершенно понятны; что же касается Симеона, то его пораженіе тѣмъ понятнѣе, что военныя силы его были весьма ограничены, такъ макъ часть ихъ была занята на югѣ.

По удаленіи Мадьяръ Симеонъ началъ переговоры о мирѣ съ Византійскимъ императоромъ. Но съ этого момента оба разсказа византійцевъ значительно расходятся.

По словамъ Георгія Амартола, Льва Грамматика и прочихъ, Симеонъ, затянувъ переговоры съ Греками и даже засадивъ въ темницу ихъ посла, немедленно рѣшился отомстить Уграмъ, оставшимся безъ греческой помощи, и дѣйствительно, предпринявъ противъ нихъ походъ, произвелъ у нихъ страшную рѣзню («почти всѣхъ ихъ истребилъ» <sup>1</sup>). Гордый своей побѣдой, онъ потребовалъ у императора своихъ плѣнныхъ и, только получивъ ихъ, заключилъ миръ.

Разсказъ Константина Багрянороднаго о мести Симеона нѣсколько иной: на основаніи его словъ можно предположить нѣкоторый промежутокъ времени, перерывъ можетъ быть въ одинъ или два года между несчастной для Симеона войной и его жестокой расправой надъ беззащитными Уграми въ ихъ собственной странѣ. По Константину, Симеонъ обезпечилъ себя сначала со стороны Грековъ, т. е. заключилъ съ ними миръ, затѣмъ уже собравшись съ силами, на что всетаки нужно было время, пошелъ учинитъ расправу надъ своими задунайскими врагами; но и тутъ онъ поступилъ очень осмотрительно и принялъ всѣ мѣры, чтобы успѣхъ былъ вѣрнѣе: во 1-хъ, слѣдуя византійской политикѣ, онъ подговорилъ, вѣроятно тоже съ помощью подарковъ, Печенѣговъ, этихъ исконныхъ злыхъ враговъ Ма-

<sup>1)</sup> Во всякомъ случав этотъ результатъ сильно преувеличенъ.

дьяръ, одновременно съ нимъ вторгнуться въ ихъ землю, а во 2-хъ для осуществленія своего плана онъ дождался того момента, когда Угры, т. е. ихъ боевые отряды, вѣроятно успокоенные разгромомъ болгарскихъ силъ, предприняли какой-то другой походъ. Вторгнувшись вмѣстѣ съ Печенѣгами въ землю Мадьяръ, онъ учинилъ кровавую, безпощадную расправу надъ ихъ беззащитными семействами и оставшимся дома мужскимъ населеніемъ: часть поплатилась при этомъ жизнью 1), а часть нашла кое-какъ спасеніе въ бѣгствѣ.

Сравненіе этихъ двухъ разсказовъ положительно заставляетъ признать большую степень правдоподобія и логичности за вторымъ. Трудно предположить, чтобы Симеонъ, разбитый и самъ едва спасшійся, не обезпечивъ себя миромъ съ Греками, а напротивъ коварно обманувъ ихъ и засадивъ ихъ посла, не успѣвъ оправиться отъ полнаго разгрома, рѣшился немедленно возобновить борьбу съ Уграми и такъ легко отомстилъ имъ. Съ другой стороны—все, что разсказываетъ Багрянородный о дѣйствіяхъ Симеона, совершенно естественно и понятно, а потому нельзя не отдать предпочтенія его повѣствованію.

Что касается времени вторженія Симеона въ Ателькузу, то дёло вёроятно было такъ: къ концу 889 года Мадьяры вернулись изъ Болгаріи. Слёдующіе два года (890—891) были употреблены Симеономъ на переговоры и миръ съ Греками, на подготовленіе къ отомщенію Уграмъ, на сношенія съ Печенёгами. Наконецъ въ 892 году представился благопріятный случай и планъ Симеона могъ осуществиться. Сопоставляя изв'єстіе Константина Багрянороднаго о какомъ-то предпріятіи Угровъ, которымъ воспользовался Симеонъ (οί Τοῦρχοι πρός ταξείδιον ἀπῆλθον), съ свидётельствомъ западныхъ л'єтописцевъ объ участіи ихъ въ поход'є Арнульфа противъ Мораванъ въ 892 г., многіе ученые при-

<sup>1)</sup> По мивнію нікоторыхъ, охрана страны была поручена Арпадомъ своему сыну Ліунтину (Λιούντινα, о которомъ упоминаетъ Константинъ Багрянородный, De A. I., с. 40, р. 172), который былъ-де также убитъ ожесточенными мстителями. Срв. Horvath, S. 6.

шли къ заключенію, что тутъ по всей вѣроятности рѣчь идетъ о томъ же самомъ походѣ Мадьяръ на западъ; дѣйствительно, такое заключеніе должно быть признано вполнѣ основательнымъ и вѣроятнымъ, а въ такомъ случаѣ и опустошеніе мадьярской земли Болгарами и Печенѣгами остается только отнести къ 892 году, а не къ 894-му, какъ это дѣлаютъ критики, относящіе начало угро-болгарской войны къ 893 году 1).

Мы видъли, что свидътельства византійцевъ подтверждаются еще одною западною летописью, именно Фульденскими анналами; этоть третій разсказь объ угро-болгарской войнъ близокъ къ остальнымъ двумъ, нами разобраннымъ, хотя и заключаеть въ себѣ кое-что свое, оригинальное. Всѣ столкновенія Угровъ съ Болгарами представляются здісь непосредственно другь за другомъ следующими: Симеонъ въ двухъ сраженіяхъ терпить пораженіе; прежде чімь продолжать войну, Болгаре обращаются за советомъ къ старцу Михаилу, бывшему своему царю и «виновнику ихъ обращенія къ истинъ». Очистивъ себя, по его совъту, постомъ, покаяніемъ и молитвою, они снова вступають въ борьбу съ Мадьярами, после упорной и кровопролитной битвы они осиливаютъ наконецъ врага; но побѣда имъ достается дорогою цѣной: по словамъ лѣтописца, «на сторонъ Болгаръ, одержавшихъ побъду, оказалось павшими до 20,000 всадниковъ». Это последнее известіе для насъ не совсемъ ясно. Если туть идеть рычь о той же окончательной расправы Симеона съ Мадьярами, о которой говорять византійцы, то извъстію о потеръ 20,000 всадниковъ, т. е. вообще о столь большой потерѣ со стороны Болгаръ весьма трудно повърить. Скорѣе нельзя ли предположить, что здёсь разумеется третья стычка Симеона съ Уграми 889 года, въ которой победа досталась всетаки Мадьярамъ, хотя можетъ быть не ръшительная, а помогла быть приписана Болгарами себъ ? Любопытна одна черта въ этомъ разсказъ -- обращение Болгаръ за совъ-

<sup>1)</sup> Dümmler, Südöstl. M., S. 55, и другіе.

томъ къ своему бывшему князю (въ то время уже монаху), Ми-ханлу.

Разобравъ всё имеющіяся свидетельства о первомъ вмешательстве мадьярской орды въ европейскія международныя отношенія, повторимъ вкратцё наши выводы, отвечая на поставленные выше два вопроса:

- 1) Война Симеона съ Греками началась въ 888 году, въроятно очень скоро по вступленіи Симеона на болгарскій престолъ, а вторженіе Угровъ въ Болгарію, по призыву императора Льва VI, и троекратная побъда надъ Симеономъ произошла въ 889 году, (а не въ 893-мъ, какъ старались доказать вышеназванные нъмецкіе ученые).
- 2) Следуеть признать не одну угро-болгарскую войну, а скоре дол, или по крайней мере дол различных акта въ сущности той же самой борьбы, но возобновленной после 2-хъ летняго перерыва. Первый ея актъ начался и окончился въ 889 году и быль несчастливъ для Болгаръ, второй совершился въ 892 году и быль ихъ торжествомъ. Хотя онъ разразился великимъ бедствіемъ для Мадьяръ, однако вместе съ темъ былъ ближайшимъ поводомъ ихъ переселенія на новую родину, где судьба готовила имъ столь блестящую будущность 1).

Толпы Угровъ, удълъвшихъ и бъжавшихъ отъ кровавой расправы Симеона и Печенъговъ, по соединени съ остальными мадьярскими полчищами, отпущенными Арнульфомъ послъ моравскаго похода, были увлечены общимъ движеніемъ, съ цълью перекочевать въ привлекавшую ихъ среднедунайскую равнину.

Есть впрочемъ предположение, что небольшая часть этихъ спасшихся Угровъ была отброшена болгаро-печенѣжскимъ погромомъ на сѣверъ и укрылась въ горахъ Карпатскихъ. Размно-

<sup>1)</sup> Мы видъли, что извъстіе объ угро-болгарской войнѣ въ Фульденской лѣтописи (895, 896) относится къ той же войнѣ (889—892 г.) и заключаетъ въ себѣ только хронологическую ошибку (о ней еще рѣчь впереди), а потому нѣтъ никакого основанія говорить объ особому столкновеніи Угровъ съ Болгарами въ эти годы, какъ дѣлаютъ нѣкоторые историки (Roesler, R. St., S. 161).

жившіеся потомки этихъ Мадьяръ распространились будто-бы впоследствіи на весь юговосточный уголъ Трасильваніи. Такъ по крайней мере объясняють многіе происхожденіе мадьярскаго племени Секлеровз 1). Кстати несколько словь объ этихъ последнихъ. О нихъ очень долго держалось нелепое мненіе, возникшее еще въ средніе века и особенно распространенное среди самихъ Секлеровъ, что они происходять отъ Гунновъ, удержавшихся въ горахъ Трансильваніи 2)? Наиболе вероятное решеніе вопроса о Секлерахъ, о происхожденіи которыхъ высказано не мало предположеній 3), состоитъ въ томъ, что они представляють просто вышедшую впоследствіи изъ Угріи мадьярскую колонію, безъ сомненія съ целью защиты восточной границы отъ внешнихъ непріятелей (Кумановъ, Татаръ), на что несколько наме-

<sup>1)</sup> Энгель (Engel, Gesch. d. Ung. Reiches, I, S. 61) считаетъ Секлеровъмадьярскими «бътлецами» (szökevény отъ szökni, преслъдовать). Такое же происхожденіе приписываль имъ сначала и Дюмлеръ въ Südöstl. Mark., S. 55; Szalay, Gesch. Ung. I, S. 11, Anm.; Fessler-Klein, 1867, I, S. 25.

<sup>2)</sup> Такой взглядъ, высказанный впервые у Анонима (Mon. Arp. Endlicher, р. 46: et omnes Siculi, qui primo erant populi Athile regis...) повторяется последующими мадьярскими историками, Симономъ Кезой (Endlicher, p. 100) и Турочемъ (Thworcz., см. Schwandtner, p. 78). Такимъ образомъ онъ существоваль уже въ XIII в. Къ вопросу о происхождении этого взгляда Мар цали приводить следующее соображение: Въ сочинени польск. истор. Богухвала (серед. XIII в.) говорится, что по хроник' Мартина Гунны пришли изъ горъ Сицили въ Паннонію и назвали тамошнихъ жителей Уграми. Хроника Мартина была очень распространена въ XIII въкъ; однако въ ней читаемъ мы Scicia вм. Сицилін. Это названіе Scicia приняли за Sicilia и жителей Сикульскихъ горъ отождествляли съ прибывшими Гуннами Аттилы. См. Marczali, o. c., S. 684-5. Противъ гуннскаго происхожденія Секлеровъ, въ отвъть на брошюру «о скино-гуннскомъ происхождении С.» (Ioh. Nagy, Klausenb., 1879) написалъ недавно статью Гунфальви: «Székelyek. Felelet a Székelyek Scytha-hun eredetűségére», Budapest, 1880, въ которой онъ разъясняетъ вообще происхожденія гуннской сказки и останавливается на языкъ Секлеровъ, свидътельствующемъ о сравнительно позднемъ отдъленіи ихъ отъ Мадьяръ собственной Угріи. См. объ этой статьъ Literarische Berichte aus Ungarn, изд. Гунфальви, IV В., 2 Н., 1880, Literatur, S. 315-320.

<sup>3)</sup> Шафарикъ (Сл. Древи., II, кн. 1, стр. 839, 869) высказываетъ предположение о происхождении имени *Секелов*ъ (т. е. Секлеровъ) отъ славянскаго племени Сакулатовъ, которые омадъярились. Однако такое сближение не можетъ выдержать строгой критики.

каетъ и самое имя ихъ 1). Въ пользу такого мнѣнія свидѣтельствуетъ почти полнѣйшее тождество языка Секлеровъ и Мадьяръ, что едва-ли было бы возможно, еслибъ ихъ раздѣленіе про-изошло уже въ концѣ ІХ вѣка, въ эпоху ихъ еще совершенно некультурнаго состоянія. Сближеніе Секлеровъ съ именемъ страны Эсегель у Ибнъ-Дасты и у позднѣйшаго географа Абульфеды, сдѣланное Дефремри и Хвольсономъ, какъ мы уже видѣли выше, нельзя назвать удачнымъ 1).

Итакъ послѣ катастрофы 892 года переселеніе Мадьяръ въ ихъ нынѣшнюю родину было дѣломъ уже ничѣмъ не отвратимымъ и неизбѣжнымъ. Это вторженіе чуждой и хищной восточной орды въ земли средняго Дуная конечно не могло не произвести глубокаго переворота въ судьбѣ жившихъ здѣсь народовъ. Сущность же его должна была опредѣлиться этническими

<sup>1)</sup> Roesler, Roman. Stud. S. 335, который решительно отвергаеть предыдущее мивніе; Tomašek въ рецензіи на него (Zeitschr. f. österr. Gymn., В. ХХПІ, S. 148); Гунфальви (S. 218) относить это переселеніе ко времени не ранће Владислава Святаго. -- Имя Секлеровъ (Székely) производять отъ мадьярскаго слова szék (поселеніе, владініе); székely=szék-elv, szék-elő значитъ собственно «по ту сторону владенія», т. е. марка, граница, подобно тому, какъ имя Трансильваніи по мадьярски Erdély=erdo-elv значить «за лѣсомъ, по ту сторону лѣса» (Transsilvania); или еще Szék-elyi значить житель марки, граничаръ. Подтвержденіемъ такого производства служить то обстоятельство, что въ старину существовали Секлеры (граничары) и на западной границъ Угріи, въ комитатахъ Эденбургъ, Пресбургъ и Нитръ (особенно были известны Секлеры местечка Vág'a въ Эденбургскомъ комитате). Такимъ образомъ имя Секлеровъ не есть собственно имя народности, а означаетъ просто пограничную стражу, граничарь; см. Hunfalvy, Etnogr., S. 201—202. Шлёцеръ видьль въ Секлерахъ тоже «пограничныхъ стражей», а по національности считаль ихъ за мадьяризованныхъ Кумановъ (Gesch. der Deutschen in Sienbenbürgen, S. 208), но противъ этого говоритъ ихъ языкъ, совершенно тождественный съ языкомъ прочихъ Мадьяръ. Шлёцеру последовалъ въ этомъ вопросъ и Дюмлеръ въ своей Gesch. d. Ostfr. R. II, S. 444, хотя онъ же ранъе (Sūdöstl. Mark., S. 55) высказался въпользу мивнія Энгеля. Срв. еще К гопез, Handbuch der Gesch. Oesterr., 6 Liefer., S. 563-564.

<sup>1)</sup> Defrémery, Fragments de géographes et d'historiens arabes etc. Paris, 1847, р. 22. Хвольсонъ, Извъстія о Хазаракъ и т. д. Спб. 1869, стр. 95—97. Его основательно опровергаетъ Реслеръ, R. St., S. 335—337; Куникъ, въ Прилож. къ Извъстіямъ Ал-Бекри, изд. Розеномъ, стр. 156.

и политическими отношеніями, существовавшими въ тотъ моментъ между этими народами, отношеніями, о которыхъ была уже рёчь въ первыхъ главахъ нашего изследованія и къ которымъ мы теперь возвратимся.

## IV.

## ПОСЕЛЕНІЕ МАДЬЯРЪ НА СРЕДНЕМЪ ДУНАВ И ТИССВ И ИХЪ ТОРЖЕСТВО ВЪ БОРЬБВ СЪ МОРАВІЕЙ И ВОСТОЧНО-ФРАНКСКОЙ ДЕРЖАВОЙ.

1.

Угры перекочевывають изъ «Ателькузу» въ тиссо-дунайскую равнину (893—894 г.). Ихъ новыя жилища. Впечатл'вніе, ими произведенное на запад'в. Роль Арнульфа въ ихъ переселеніи.

Тотъ историческій моменть, на которомъ мы остановились въ прошлой главѣ, въ изложеніи мадьярскаго переселенія, быль тяжелымъ и вмѣстѣ рѣшительнымъ моментомъ въ исторіи Мадьяръ. Испытавъ жестокій ударъ отъ своихъ исконныхъ враговъ Печенѣговъ и новыхъ, Болгаръ, имъ оставалось одно изъ двухъ: или остаться въ прежнихъ жилищахъ, еще пока не занятыхъ Печенѣгами, и, ожидая новаго столкновенія съ болѣе сильнымъ врагомъ, защищаться до послѣдней крайности и разумѣется обречь себя такимъ образомъ окончательному разгрому и почти вѣрной гибели, или искать счастія и новаго пристанища да-

лѣе, на другой сторонѣ, гдѣ-нибудь на западѣ, куда имъ отчасти уже была знакома дорога <sup>1</sup>).

Инстинктъ самосохраненія и другіе, хищные инстинкты полудикаго и кочевого племени не дали разумѣется Мадьярамъ колебаться въ этомъ случаѣ. Къ тому же ихъ полчища, помогавшія Арнульфу громить Моравію, уже успѣли присмотрѣться къ странѣ, которая своей природой и выгоднымъ географическимъ положеніемъ какъ нельзя болѣе соотвѣтствовала ихъ вкусамъ и желаніямъ, которая должна была привлекать ихъ своимъ характеромъ, столь имъ роднымъ и знакомымъ.

Страна эта, широкая, степная и низменная равнина средняго Дуная и Тиссы, почти вовсе не населенная, въ которой лишь кое-гдё скрывались ничтожные, разрозненные остатки аварской орды, была у нихъ подъ рукой и завладёть ею, какъ они предвидёли, имъ не стоило бы большихъ усилій. Туда-то Мадьяры и рёшились перекочевать изъ ставшаго опаснымъ для нихъ «Ателькузу» съ остатками своихъ семействъ, своихъ стадъ и прочаго подвижного имущества.

Когда именно, т. е. въ какомъ году совершилось это переселеніе, опредѣлить довольно трудно, такъ какъ ни у византійцевъ, ни у западныхъ лѣтописцевъ не сохранилось объ этомъ прямого извѣстія или хоть сколько-нибудь яснаго указанія. Большинство историковъ ставитъ это переселеніе въ непосредственную связьсь болгаро-печенѣжской расправой въ Ателькузу, а такъ какъ это событіе относять обыкновенно къ 894—895 г., то и переселеніе пріурочивается къ этимъ же годамъ 2). Такое вычисленіе не предполагаетъ слѣдовательно никакого промежутка времени ме-

<sup>1)</sup> Послѣ всего нами уже высказаннаго объ извѣстіяхъ Нотарія кор. Бѣлы и о мнимомъ пути Мадьяръ черезъ Карпаты, мы считаемъ излишнимъ опять возвращаться къ этому вопросу, признавая разсказы мадьярскихъ хронистовъ недобросовѣстной выдумкой, не заслуживающей болѣе подробнаго разсмотрѣнія, особенно въ виду всѣхъ тѣхъ положительныхъ данныхъ, которыя свидѣтельствуютъ въ пользу противоположнаго мнѣнія.

<sup>2)</sup> Dümmler, Südöst. Mark., S. 55; 895 г. вычисленъ еще Катоной (Histor-critica primor. ducum Hungariae, p. 168).

жду этими двумя дъйствительно тъсно связанными другъ съ другомъ фактами. Однако есть ли необходимость предполагать, что Мадьяры, узнавъ о постигшемъ ихъ страну бъдствіи, немедленно всею ордою устремились въ тиссо-дунайскую равнину? Въ дошедшихъ до насъ скудныхъ извъстіяхъ мы не находимъ основанія для такого заключенія.

Печенѣги, опустошивъ вмѣстѣ съ Болгарами жилища Мадьяръ, не заняли ихъ тотчасъ же, а вернулись къ себѣ. Константинъ Багрянородный разсказываетъ, что Мадьяры нашли свою страну «пустою и разграбленною» 1), слѣдовательно Печенѣги еще не расположились тамъ. Это и понятно, потому что не вся орда, а только часть вооруженныхъ силъ Печенѣговъ приходила Болгарамъ на помощь. Ничто не мѣшало Мадьярамъ еще на нѣкоторое время остаться на нижнемъ Дунаѣ, чтобы дать возможность собраться разбѣжавшимся въ разныя стороны остаткамъ потерпѣвшей части орды и сообща рѣшить, что предпринять при такихъ обстоятельствахъ. Вѣроятнѣе впрочемъ, что они тогда же подвинулись на западъ и расположились на время за р. Алутой (Ольтой), въ нынѣшней Малой Валахіи 2).

Мы признали выше, что болгаро-печенъжское предпріятіе въ Ателькузу должно быть отнесено къ 892 г. (а не 894—5 г., какъ принимаютъ другіе). Имъя въ виду временную стоянку Мадьяръ въ западной части Валахіи, можно предположить, что не ранъе исхода 893 г. было принято окончательное ръшеніе перекочевать вдоль по Дунаю, у такъ называемыхъ «Жельзныхъ Вороть» въ средне-дунайскую равнину 3). А къ началу 894 г. слъдуетъ отнести

<sup>1)</sup> Const. P. De adm. imp., cap. 40 p. 175: οί δὲ Τοῦρχοι ὑποστρέψαντες, καὶ τὴς χώραν αὐτῶν εὑρόντες ἔρημον καὶ κατηφανισμένην.....

<sup>2)</sup> Roesler, Rom. Stud., S. 161.

<sup>3)</sup> Такъ какъ здѣсь, у такъ называемыхъ «Желѣзныхъ Воротъ», гдѣ Дунай стѣсненъ высокими гористыми берегами, Угры вѣроятно не могли пройти непосредственно вдоль рѣки по ея берегу, то надо предположить, что они проникли въ тисскую равнину горными долинами на сѣверъ отъ Желѣзныхъ Воротъ, ибо край этотъ сравнительно довольно доступенъ и особенныхъ преплятствій для прохода конной орды представить не могъ.

осуществленіе этого предпріятія. Такой расчеть совершенно согласуется съ тѣмъ, что Мадьяры повидимому еще 894 г., перейдя черезъ Дунай, совершили опустощительный набѣгъ въ предѣлы Панноніи 1). Мы видѣли, что этогъ 894-ый или слѣдующій 895-ый годъ обыкновенно признается и другими изслѣдователями годомъ поселенія Мадьяръ въ новой родинѣ. Но пріурочивая и міценіе Болгаръ кътому же сроку, они принуждены скучивать всѣ эти событія въ промежутокъ времени, очевидно слишкомъ для нихъ краткій 2).

Новая территорія досталась Мадьярамъ повидимому безъ борьбы и безъ особенныхъ потерь. Здёсь не было политической силы, которая могла бы оказать имъ сопротивление и хоть сколько-нибудь задержать ихъ движеніе. Болгаре уже со времени прихода Угровъ на нижній Дунай предоставили свой сіверо-дунайскій край на произволъ судьбы и перестали о немъ заботиться, считая его и безъ того для себя потеряннымъ. Другіе западные сосъди, т. е. Восточно-франкская держава и Моравія достаточно не сознавали еще опасности отъ новыхъ пришельцевъ и притомъ были до того поглощены борьбой и ослешены взаимной враждой, что забывали все остальное и во-время не обратили должнаго вниманія на надвигавшуюся съ востока грозу. Они опомнились только тогда, когда ихъ общій врагь уже расположился у нихъ подъ бокомъ и сталъ безпощадно свиръпствовать въ ихъ владъніяхъ. О мъстности первоначальныхъ кочевьевъ Мадьяръ мы не имъемъ прямыхъ историческихъ извъстій, но можемъ съ полнымъ въроятіемъ судить о ней, имъя въ виду съ одной стороны природный характеръ нынъшней угорской территоріи, съдругой-племенной характеръ и наклонности мадьярской орды въ ту еще первобытную эпоху ея жизни. Мадьяры безъ сомивнія заняли

<sup>1)</sup> Ann. Fuld., 894: Avari, qui dicuntur Ungari, in his temporibus ultra Danubium peragrantes... totam Pannoniam usque ad internecionem deleverunt.

<sup>2)</sup> Нѣкоторое время было потрачено Мадьярами безъ сомиѣнія на развѣдки, безъ которыхъ они, будучи вообще очень осторожны, едва-ли рѣшились бы подняться и двинуться всею ордою.

прежде всего ближайшую къ ихъ прежнимъ жилищамъ равнину по объ стороны Тиссы и затъмъ пространство между Тиссой и Дунаемъ 1), гдъ некому было у нихъ оспаривать землю и гдъ было привольно и безопасно какъ имъ самимъ, такъ и многочисленнымъ стадамъ ихъ. Широкія и тучныя пастбища, обильныя водой и рыбой ръки, мъстности, удобныя для охоты на птицъ и звърей, повсюду просторъ и необозримая равнина, — чего еще лучшаго было желать кочевой ордъ переселенцевъ съ востока?

Единственными обитателями этого пустыннаго края могли быть крайне немногочисленные остатки Аваровъ, нѣкогда бѣжавшихъ сюда отъ неумолимаго меча Франковъ; <sup>2</sup>) но эти коегдѣ разбросанныя аварскія поселенія не могли быть помѣхой Мадьярамъ: Авары конечно безъ сопротивленія отдались во власть послѣднихъ и вѣроятно приняли участіе въ ихъ походахъ на западъ <sup>3</sup>).

Однако Мадьяры очень недолго довольствовались первоначально занятымъ пространствомъ. Изъ центральной тиссо-дунайской равнины они не замедлили раздвинуть предѣлы своихъ владѣній на сѣверъ и востокъ и мало по малу распространить свою власть до отроговъ Карпатскихъ на сѣверъ, до горъ трансильванскихъ на востокъ. Только одна природа могла положить предѣлъ расширенію ихъ господства.

Славянское населеніе, которое начиналось въ болѣе возвышенной полосѣ и становилось гуще по мѣрѣ приближенія къ горамъ, было отчасти покорено Уграми, отчасти бѣжало и находило вѣрное убѣжище въ горахъ. Въ то же время Угры подвигались и на западъ. Послѣ первыхъ походовъ за Дунай они стали распространяться въ старой Панноніи: въ моравскихъ

<sup>1)</sup> Въ этихъ иѣстностяхъ и понынѣ мадьярское населеніе сохранилось всего чище, безъ примѣси другихъ національностей.

<sup>2)</sup> Остатки Гепидовъ едва-ли могли еще держаться тогда въ дунайской равнинъ.

<sup>3)</sup> Можеть быть этимъ объясняется наименование Мадьяръ Аварами въ нЪкоторыхъ западныхъ источникахъ.

владѣніяхъ (бывшемъ княжествѣ Коцела), а впослѣдствіи перешли и на франкскую территорію. Не особенно многочисленные Славяне Панноніи были также частью покорены, частью оттѣснены въ горы нынѣшней Штиріи и Каринтіи.

Константинъ Багрянородный, говоря о переселеніи Мадьяръ изъ «Ателькузу» въ новую родину, опредъляетъ мъстоположение последней (въ его время) пятью реками 1). Хотя это определеніе и не отличается особенной точностію, тёмъ не мен'е въ немъ нельзя не видеть яснаго подтвержденія взгляда на первоначальное расположение Мадьяръ по Тиссѣ — на западъ отъ нея до Дуная и на востокъ по ея притокамъ. Названія этихъ рѣкъ, упоминаемыя Константиномъ, слѣдующія: 1) Τιμήσης, т. е. нын. Темешъ (Temes), древ. Tibiscus, 2). Тойтус, въ немъ видять нын. р. Бегу (Альть-Бега), 3) Мориопс, т. е. Марошъ (Maros), 4) Κρίσος, τ. e. Κορόπιτ (Körös) и наконецть 5) Τίτζα— Тисса. Расположение ръки Темеша и 3-хъ названныхъ притоковъ Тиссы совершенно соответствуеть нашему представлению о первоначальномъ мёстё кочевьевъ Мадьяръ на великой тиссо-дунайской равнин в 2). Итакъ Мадыяры захватили вскор въ свое распоряжение весьма значительную по объёму территорію. Было бы однако неосновательно заключать изъ этого о ихъ многочисленности. Мадьяры, какъ и другія до нихъ приходившія съ востока орды кочевниковъ, вовсе не были такъ многочисленны, какъ ихъ

<sup>1)</sup> De A. I., cap. 40, p. 173—174: οί δε Τοῦρχοι....κατεσχήνωσαν εἰς τὴν γῆν εἰς ῆν καὶ σήμερον κατοικοῦσι τὴν ἐπονομαζομένην κατὰ τὴν ἀνωτέρω, ὡς εἴρηται, τῶν ποταμῶν ἐπωνυμίαν.....; p. 174: οἱ δὲ ποταμοί εἰσιν οὕτοι, ποταμὸς πρῶτος ἑ Τιμήσης, ποταμὸς δεύτερος Τούτης, ποταμὸς τρίτος ὁ Μορήσης, τέταρτος ὁ Κρίσος, καὶ πάλιν ἔτερος ποταμὸς ἡ Τίτζα.

<sup>2)</sup> Константинъ Багрянородный дѣлаетъ еще нѣсколько указаній для опредѣленія жилищъ мадьярскихъ. Слѣдуя по Дунаю вверхъ, онъ отмѣчаетъ моста Трояновъ, г. Бѣлградъ и Сремъ. Но всего важнѣе его показаніе, что за этой мѣстностью начинается Великая Моравія Святополка. Здѣсь конечно разумѣется Нижняя Паннонія, принадлежавшая Моравіи. De A. I. с. 40, р. 173: хаі πάλιν хатὰ τὴν τοῦ ποταμοῦ ἐκδρομήν ἐστιν τὸ Σέρμιον ἐκεῖνο τὸ λεγόμενον, ἀπὸ τῆς Βελεγράδας ὁδὸν ἔχον ἡμερῶν δύο καὶ ἀπὸ τῶν ἐκείσε ἡ μεγάλη Μοραβία ἡ ἀβάπτιστος, ἦν καὶ ἐξήλειψαν οἱ Τοῦρκοι, ἦς ἦρχε τὸ πρότερον ὁ Σφενδοπλόχος.

обыкновенно изображають византійскіе и западные историки подъ вліяніемъ страха и въ оправданіе понесенныхъ ихъ соотечественниками пораженій. Успѣхи и побѣды, которыя постоянно одерживались кочевыми полчищами надъ войсками осталыхъ народовъ, обусловливаются вовсе не сравнительною многочисленностью первыхъ (хотя современные имъ историки и очень любятъ примѣнять къ нимъ выраженіе «безчисленное множество»), а конечно ихъ военными пріемами и характеромъ ихъ дико-стремительныхъ набёговъ 1). Нёть причинь думать, что Мадьяры значительно превосходили своимъ числомъ полчища своихъ предшественниковъ, Гунновъ или Аваровъ <sup>2</sup>). Нельзя конечно не принять во вниманіе, что и они, подобно последнимъ, на пути своемъ изъ первоначальной родины въ дунайскую равнину, по всей в роятности, умножились приставшими къ нимъ воинственными шайками изъ населенія техъ странь, черезъ которыя шель ихъ путь; но ведь надо взять въ расчеть и то, что ими были понесены не малыя потери во время частыхъ походовъ и воинъ съ осъдлыми народами и при столкновеніяхъ съ ихъ постоянными противниками, Печенъгами. Достаточно вспомнить ихъ послъднюю потерю въ Ателькузу. Такимъ образомъ собственно мадъярская орда не должна была быть многочисленна при своемъ поселенів въ нынѣшней Угрів в). Только позднѣе, благодаря мно-

<sup>1)</sup> Аваровъ было, какъ мы знаемъ, не болье 20,000 семей. Срв. выше упомянутую статью В. В. Григорьева: «Кочевые и осъдлые народы», Ж. М. Н. Пр. 1875, мартъ, стр. 14—15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Печенъги, какъ видно изъ историческихъ свидътельствъ, были положительно многочисленнъе и потому сильнъе ихъ. De adm. imp., с. 3, р. 70 (Ed. Bonn.). Г. Гунфальви (Ethnogr., S. 265) преувеличиваетъ численную силу Мадьяръ.

<sup>3)</sup> Весьма многочисленною, разумѣется, она является, въ разсказахъ національныхъ мадьярскихъ историковъ, но върить ихъ показаніямъ было бы ужъ черезчуръ намвно. По ихъ расчету выходитъ, что общее число Мадьяръ превосходило 1.000,000 человѣкъ; ибо было 7 племенъ (племя=108 родовъ), а въ каждомъ племени было 30,857 чел. способныхъ носить оружіе, итого однихъ вомновъ 216,000!! Ке́zаі, ІІ, 1; Тhúróczy, Chron. Ung. ІІ, 2, см. Fessler-Кlein, S. 55—56. Срв. также Елагинъ, Мѣсто Венгровъ среди народовъ Европы, Русск. Бесѣда, М. 1858, І, стр. 140—141.

тимъ благопріятнымъ условіямъ, она постепенно достигла размѣровъ значительной народности. Тотчасъ по переселеніи она была сильна не числомъ своимъ, а всѣмъ тѣмъ, что вообще даетъ перевѣсъ воинственнымъ кочевникамъ въ борьбѣ съ осѣдлыми племенами. Къ тому же въ мадьярскихъ набѣгахъ на западную Европу принимали участіе не одни невольно примкнувшіе къ нимъ остатки Аваровъ, но и другіе туземные элементы, свободно и сознательно вступавшіе въ ихъ ряды (о чемъ еще будетъ рѣчь ниже).

Поселившись на новой территоріи, Мадьяры пріобр'єли и новыхъ сос'єдей. Сос'єдями этими были: на с'єверъ и с'єверовостокъ, вдоль горъ Карпатскихъ— довольно многочисленные Славяне: съодной стороны соплеменные моравскимъ Славянамъ (предки нынышихъ Словаковъ), съ другой — русскимъ 1); на востокъ — Славяне Трансильваніи, принадлежавшіе также къ русской в'єтви, и зат'ємъ, хотя и немногочисленное, но все-же составлявшее важный этническій элементь, горное романское (валашское) населеніе 2); на юговостокъ, въ прежнихъ мадьярскихъ жилищахъ—

<sup>1)</sup> Бѣлохорватія Константина Багрянороднаго едва-ли соприкосалась непосредственно съ владѣніями Угровъ.

<sup>2)</sup> Вопросъ о непрерывности романскаго населенія (въ небольшомъ числѣ) на территоріи Трансильваніи, за которую мы стоимъ, уже быль нами разсмотрѣнъ въ своемъ мъстъ (стр. 41-55). Съ другой стороны мы указали на необходимость допустить, что приливъ романскихъ элементовъ изъ-за Дуная, съ Балканскаго полуострова въ страны древней Дакіи начался довольно рано, гораздо ранбе, чемъ думаютъ обыкновенно, т. е. вероятно уже въ ІХ в., если еще не ранће (стр. 96-97). Такимъ образомъ мы нисколько не сомнаваемся въ томъ, что Мадьяры уже застали на почеб Трансильвании Румыновъ или Валаховъ въ не совствъ ничтожномъ количествъ. Извъстно, что фактъ этотъ подтверждается свидътельствами Анонима Нотарія Бълы (Anonymi Gesta Hungarorum, Endlicher, p. 11, 25) и нашего Нестора, говорящаго также о Валахакъ, которыхъ будто-бы вытёснили Угры. Извёстіе Анонима, лживость и фантазёрство котораго дознаны, для насъ не можетъ имъть большого историческаго значенія, хотя и оно можеть служить орудіємъ противъ Рёслера (см. рец. Томашка, Zeitschr. f. Oesterr. Gymn. B. XXIII, S. 152), но показаніе Нестора, какъ лѣтописца добросовѣстнаго и основательнаго, притомъ по времени болѣе близкаго къ мадьярскому переселенію, заслуживаетъ полнаго вниманія. Подъ 898 годомъ, гдъ находится главное свидътельство Нестора объ Уграхъ и ихъ

Печеньии, которые впрочемъ сосъдили съ Мадьярами не непосредственно; на югъ, за Дунаемъ—частью Болгары, частью Хорваты; на югозападъ и западъ словенское население и инмецкия владънія Восточной марки; наконецъ на съверо-западъ— Сла-

проходъ мимо Кіева, мы читаемъ: «Угры) пришедше отъ въстока и устремишася чересъ горы великия. (Т. Р. А: яже прозващася горы Угорьския) и почаша воевати на живущая ту Волохи (въ Л. волхі) и Словъни. Съдяху бо ту преже Словени, и Волохове прияща землю Словеньску; посемъ же Угри погнаша Вольки и наследища землю (Т. Р. А.: ту), и седоща съ Словены, покоривши я подъ ся; оттоле прозвася земля Угорьска...» Во вступленіи къ л'ьтописи, говоря о разселеніи Славянъ на Дунав, летописецъ замівчаеть: «Волхомь бо нашедшемь на Словъни на Дунайския, съдшемь въ нихь и насилящемь имъ....»; наконецъ далье въ извъстіи о Бълыхъ Уграхъ-въ двухъ спискахъ (Р. А.) прибавлено: «Угри Бълии наслъдища землю Словъньску, прогнавши волохы, иже быша преже прияли землю словеньску». Впроченъ въ посявднемъ случать фраза о Волохахъ считается обыкновенно поздитайщей вставкой писца. Сущность этихъ показаній Нестора состоить въ томъ, что по его представленіямъ Волохи когда-то въ древности пришли и заняли землю Дунайскихъ Славянъ, покоривъ сихъ последнихъ. Впоследствии сюда пришли Угры, воевали съ тъми и другими, прогнали Волоховъ и поработили Славянъ. Первая часть этого разсказа о покореніи Дунайскихъ Славянъ Волохами была предметомъ многихъ соображеній и догадокъ (напр. Шафарика, Сл. Др., т. І, кн. 3, стр. 377, о Кельтахъ, которой следуетъ г. Барсовъ. См. Очерки русск. историч. географіи, Варшава, 1873, стр. 61-63), изъ коихъ уже была нами указана наиболъе въроятная (преданіе о завоеваніи древней Дакіи Римлянами при Троянъ и происшедшемъ при этомъ нъкоторомъ движении среди дакійскихъ племенъ, между коими могли быть и Славяне. Срезневскій върецензін на книгу Миклошича, Изв'єстія Отд. Рус. яз. и Слов. Х. 144-146). Вторая половина несторова свидетельства о вытёсненіи Волоховъ Уграми возбуждаетъ также недоумбніе, такъ какъ нигдів не находить себів подтвержденія. Не представляеть ли она просто собственнаго заключенія Нестора, поводомъ къ которому только и могло послужить покореніе Уграми при Стефанъ Св. Трансильваніи, какъ страны, населенной также и Волохами? какъ-бы то ни было, для насъ не столько существенно самое содержание извъстий Нестора, сколько тотъ главный выводъ, который позволительно изъ нихъ сдълать. Несторъ во 2-й половинъ XI в. очевидно зналъ Волоховъ на съверъ отъ Дуная, за горами Карпатскими, и притомъ какъ племя, по всему видно, не совстым ничтожное. Это даеть намъ право заключить, что и полтораста л'ятъ передъ тъмъ, т. е. въ концъ IX в., Волохи уже должны были, хотя и въ незначительномъ числъ, жить въ горахъ Трансильваніи, ибо цълый народъ не могъ явиться здёсь внезапно, въ сравнительно краткій промежутокъ времени нёсколькихъ десятильтій. А что подъ Волохами разумьются Романцы, предки нын в шних в Румыновъ и бол в е никого другого зд в сь понимать нельзя, въ этомъ не можеть быть кажется никакого сомевнія. Влахами Славяне издавна овне Моравскаго княжества 1). Изъ этого перечня видно, что за немногими исключеніями (пъмецкія поселенія въ Восточной маркѣ и Панноніи, да романскіе пастухи въ Трансильваніи) непосредственными сосѣдями Мадьяръ во всѣ стороны были Славяне 2). Этотъ фактъ самъ по себѣ достаточно говорить за себя, чтобы съ перваго взгляда оцѣнить его значеніе и первенствующее вліяніе на историческое развитіе и судьбу мадьярской народности. Чтобы убѣдиться въ этомъ вліяніи, достаточно заглянуть въ политическую и культурную исторію Мадьяръ, въ ихъ государственный и народный бытъ, наконецъ въ языкъ ихъ.... Во всѣхъ этихъ сферахъ и прежде всего въ языкѣ, пропитан-

называли жителей Италіи и Румынскихъ земель и заимствовали эту форму у Нъмцевъ (Миклошичъ, Die Slav. Elem. im Rumun. Wien, 1861, S. 1; срв. Куникъ, Прилож. къ VI т. Зап. И. Ак. Н. № 2, стр. 54). Рёслеръ, для теорів котораго о Румунахъ свидътельство Нестора о Волохахъ (Романцахъ) служило помъхой и камнемъ преткновенія, выставиль домысель (который самъ счелъ за непреложную истину), что подъ Волохами нашей лѣтописи слѣдуеть разумъть Франковъ Карловингской державы, и что свидътельство о вытъсненіи ихъ Уграми относится къ событіямъ въ Панноніи (Roesler, Rom. St. S. 80-82). Однако онъ не подтвердилъ своего взгляда ни одникъ сколько-нибудь убъд ительнымъ доказательствомъ. Еще въ извъстіи о вытъсненіи Волоховъ Уграми кое-какъ можно бы понимать Франковъ, но видеть ихъ въ Волохахъ, располагающихся въ славянской земль на Дунаъ и вытесняющихъ оттуда многихъ Славянъ на Вислу и т. д., ужь очень мудрено! Притомъ Несторъ въ своемъ перечив народовъ рядомъ съ Волохами переименовываетъ другіе западные народы, между которыми мы находимъ и Нѣмцевъ и Франковъ: «Варязи, Свеи, Урмане, Русь, Агняне, Галичане, Волъхва, Римляне, Нъмцы, Корлязи, Веньдици, Фрягове и проч.». Итакъ попыта Рёслера опровергнуть свидътельство Нестора о Волохахъ-Румунахъ должна считаться неудавшеюся.

<sup>1)</sup> Константинъ Багрянородный (De A. I. с. 40, р. 174), имѣющій вообще очень неясное представленіе о сѣверодунайскихъ странахъ, упоминаетъ о сосъдять Мадьяръ, но его показанія страдають неполнотой и неточностью. По его словамъ, на востокъ за Дунаемъ съ Мадьярами сосѣдятъ Болгары, на сѣверъ Печенѣги, на западъ—Франки, на югъ—Хорваты.

<sup>2)</sup> Нынѣшнее положеніе Мадьяръ разнится тѣмъ, что на тѣхъ границахъ ихъ территоріи, гдѣ славянское населеніе не было сплошное, а смѣшанное съ другими элементами, оно совершенно исчезло, очистивъ мѣсто этимъ другимъ элементамъ. Такимъ образомъ на западѣ сосѣдями Мадьяръ стали Нъмцы, на востокѣ—Румыны.

номъ славянскими элементами <sup>1</sup>), внимательный наблюдатель наткнется на множество чертъ, которыя объясняются единственно раннимъ вліяніемъ Славянства на Мадьяръ и прямыми заимствованіями у него.

По этому поводу здёсь кстати будеть упомянуть объ одномъ любопытномъ обстоятельствъ, сопровождавшемъ поселеніе Мадьяръ въ ихъ нынешней земле. По известному уже намъ разсказу императора-историка, Печеныти и Болгары, вторгнувшись въ «Ателькузу» въ отсутствия мадьярскихъ дружинъ, ушедшихъ въ походъ на западъ, истребили ихъ семейства, равно какъ и оставленную для защиты ихъ стражу. Въ этомъ сообщени нѣтъ, кажется, ничего нев'вроятного. Но если даже допустить, что извъстіе преувеличено, и часть мадьярскихъ семействъ спаслась, то и тогда положение Мадьяръ, лишившихся такой массы женщинъ и детей, должно было быть довольно критическое. Надо было такъ или иначе помочь делу, — и конечно не Мадьярамъ было задумываться надъ этимъ. У нихъ, подобно другимъ кочевымъ ордамъ, былъ и безъ того обычай при набъгахъ въ земли осталыхъ племенъ истреблять по возможности встхъ, способныхъ къ сопротивленію, а женщинъ и детей вместе съ имуществомъ уводить въ неволю. Теперь надо было скорве, чёмъ когда-либо, воспользоваться этимъ способомъ для восполненія оказавшагося недостатка въ женщинахъ, и Угры конечно не замедлили прибъгнуть къ нему. Ихъ первый набъгъ на западъ послъ перекочеванія въ равнину Тиссы относится къ 894 г. Довольно знаменательно, что именно къ этому году относится разсказъ Фульденской летописи о жестокомъ опустошении, произведенномъ Мадьярами въ Панноніи<sup>2</sup>), причемъ летописецъ считаетъ нужнымъ сообщить объ обращения варваровъ съ побъжденными,

<sup>1)</sup> Miklosich, Die Slavische Elemente im Magyarischen (Denkschift d. Kais. Akad. d. Wiss., B. 21, Wien, 1872). Срв. замётку Сасинка «Объ отношеніи Мадьярскаго явыка къ языку Славянскому. Ж. М. П. Пр. 1870, СХLХ, стр. 312; также Hunfalvy, Ethnogr. v. Ung., S. 182—184.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 894: . . . . totam Pannoniam usque ad internecionem deleverunt.

какъ они убиваютъ мужчинъ и старухъ, а молодыхъ женщинъ уводять съ собой для удовлетворенія своего сладострастія 1). Этотъ разсказъ останавливаетъ на себъ наше особенное вниманіе. Не для одной указанной летописцемъ цели забирали съ собой Мадьяры женщинь; ихъ безъ сомненія вынуждаль къ этому большой недостатокъ последнихъ у себя дома. Такимъ образомъ масса Славянокъ, уведенныхъ въ неволю, становилась женами Мадьяръ. Черезъ нихъ-то между прочимъ, вмъсть съ славянскою кровью, прививались къ Мадьярамъ многія характерныя особенности славянскаго быта, образа жизни и нравовъ, и неизгладимыми чертами отпечатывались на ихъ еще слагавшемся быть и домашней жизни и въ особенности на ихъ языкъ. Это быль первый и живой проводникъ славянскаго вліянія среди Мадьяръ. Впоследстви путемъ постояннаго сближения съ своими славянскими подданными и съ сосъдями, тоже Славянами, изъ кочевого и хищнаго племени постепенно вырабатывалась осёдлая народность съ своимъ своеобразнымъ типомъ, съ своими культурными особенноностями и съ своимъ оригинальнымъ государственнымъ строемъ, въ основу котораго легли многія чисто-славянскія установленія...

Прежде чѣмъ продолжать повѣсть первыхъ столкновеній Мадьяръ съ западными сосѣдями и послѣдовавшаго переворота въ политическихъ отношеніяхъ на среднемъ Дунаѣ, мы должны посвятить нѣсколько словъ сохранившейся у современныхъ лѣтописцевъ характеристикть Угровъ и впечатлѣнію, произведенному ими на тогдашній культурный міръ. Хотя эта характеристика достаточно извѣстна и мы къ ней не можемъ прибавить никакихъ новыхъ чертъ, мы всетаки не въ правѣ совершенно обойти ее въ нашемъ изложеніи.

Мадьяры явились въ среду европейскихъ народовъ кочевымъ, коннымъ илеменемъ, стоявшимъ на той же первоначаль-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld., ibid.: Ungari.... multa miserabilia perpetravere, nam homines et vetulas matronas penitus occidendo iuvenculas tantum ut jumenta pro libidine exercenda secum trahentes etc. (cps. Dümmler, Gesch. II, S. 449).

ной ступени развитія, на которой находились и прочія кочевыя орды, до нихъ и после нихъ громившія Европу. Мы видели, что Мадьяры принадлежали собственно къ народамъ не турецкаго, а финскаго корня; однако еще въ прародинъ своей и послъ, по оставление ея, они жили подъ такимъ сильнымъ и непосредственнымъ вліяніемъ окружавшихъ ихъ и даже слившихся съ ними (болбе активных) турецкихъ элементовъ, что невольно усвоили себъ постепенно характерныя черты турецкаго типа; а такъ какъ вообще всь народы въ эпоху первобытнаго развитія, какъ и люди въ пору детства, и безъ того имеють столько общаго между собой въ характеръ, образъ жизни и нравахъ, то понятно, что впечатленіе, произведенное Мадьярами на Европейцевъ конца IX и X в., было не только въ общихъ чертахъ, но и во многихъ подробностяхъ тождественно впечатавнію, произведенному Гуннами, Аварами, Болгарами и прочими восточными выходцами на ихъ современниковъ. Вогъ почему нѣтъ ничего удивительнаго, что историки осъдлыхъ народовъ для характеристики Угровъ не только заимствовали черты и краски изъ описаній подобныхъ же «варваровъ» у своихъ предшественниковъ, но зачастую почти буквально повторяли ихъ характеристики. Такимъ образомъ императоръ Леег Мудрый для этой цёли повторяеть Масрикія, писавшаго объ Аварахъ, а западный летописецъ Регинона заимствуеть свое описаніе Угровь у Юстина, оставившаго характеристику Скиеовъ. Кромѣ названныхъ писателей, Льва Мудраго 1) и Регинона 3), давшихъ намъ сравнительно наиболъе полное описаніе Угровъ, кое-какія дополняющія его черты мы почерпаемъ у нъкоторыхъ другихъ современниковъ и позднъйшихъ писателей, напр. въ анналахъ Фульденских, у Ліудпранда (Х в.), въ хроникъ Іоанна Діакона (Венец.), у Оттона Фрейзиніскаго (XII в.) и проч. 8).

<sup>1)</sup> Leonis Tactica (Meursius), c. 18, p. 289-292.

<sup>2)</sup> Regino (Pertz, SS. I, 600), a. 889 etc.

<sup>3)</sup> Liutprandi Antapodosis, l. II; Ann. Fuld. 894 etc.; Iohannis Chron. Venet-(SS., VII, 22); Otto Frisingens. Hist. Friderici (T. I).

Страхъ, который наводили Мадьяры на Европейцевъ своими неожиданными, опустошительными набъгами и своею дикою жестокостью, соединялся постоянно съ чувствомъ отвращенія, возбуждаемымъ ихъ безобразною и отгалкивающею наружностью. Эти малорослые, невзрачные всадники съ уродливыми и смуглыми восточными лицами, небольшими и глубоко впалыми глазами, съ бритыми головами, украшенными тремя косичками, въ одеждь изъ звъриныхъ шкуръ, съ ихъ варварскою, неблагозвучною речью должны были действительно поражать и наводить ужасъ своимъ звъроподобнымъ видомъ. Они производили истинную панику среди незнакомыхъ съ ними европейскихъ войскъ, когда они съ дикимъ боевымъ крикомъ мчались на своихъ быстрыхъ коняхъ, крытыхъ попонами изъ шкуръ, готовые поразить врага своими наверняка попадавшими стрелами. Образъ жизни и нравы Мадьяръ, сколько они становятся намъ извъстны изъ дошедшихъ свидътельствъ, ничъмъ существеннымъ не отличались отъ быта и нравовъ другихъ восточныхъ кочевниковъ. Съ своими большими стадами лошадей и другого скота, въ которыхъ заключалось все ихъ богатство, они перекочевывали съ мъста на мъсто, въчно верхомъ, тогда какъ семьи ихъ следовали за ними въ кибиткахъ, прикрывавшихся отъ ненастья звъриными шкурами. Обычными занятіями и вмёстё средствомъ къ существованію у нихъ были скотоводство, охота и рыболовство. Пищей имъ служило полусырое мясо зверей, конина, рыба, молоко, наконецъ даже кровь убитыхъ животныхъ. Въ видъ лъкарства они, какъ свидетельствуетъ одинъ изъ летописцевъ, ели даже сердца сраженныхъ враговъ 1). Они не умѣли выдѣлывать никакихъ тканей, и вмъсто нихъ во всъхъ случаяхъ употребляли кожу звѣрей 2).

Ихъ общественное устройство было родовое. Вся орда дѣлилась на племена, роды и семьи. Племенъ было сперва семь,

<sup>1)</sup> Regino, 889 (P. SS., I, 600):.... corda hominum, quos capiunt, particulatim dividentes veluti pro remedio devorant.

<sup>2)</sup> Regino, ibid.

потомъ, до присоединеніи Кабарова, — восемь. Константинъ Багрянородный сообщаеть намь ихъ названія, повидимому принадлежавшія собственно ихъ вождямъ. За достов'єрность ихъ мы, разумѣется, поручиться не можемъ 1). Каждое племя имѣло своего вождя, а одинъ изъ племенныхъ вождей былъ главою всего народа. Однако у нихъ не было ни неограниченнаго единодержавія (какое мы привыкли встречать у азіатскихъ народовъ турк.-монг. происх.), ни самовластія отдёльныхъ племенныхъ вождей, т. е. полной самостоятельности племенъ. Ихъ внутреннее политическое устройство им вло скор ве федеративный характеръ, причемъ глава народа быль общимъ вождемъ-полководцемъ, но никакъ не самодержавнымъ правителемъ. Такое устройство характеризуется следующимъ свидетельствомъ Константина Багрянороднаго: «Восемь кольнъ мадьярскихъ не повинуются своимъ домашнимъ князьямъ, но живя по своимъ рекамъ, состоятъ во взаимномъ соглашеній, какъ скоро одна часть подверглась нападенію, сражаться сообща единодушно и усердно» 2). Въ пользу того же говорить то обстоятельство, что византійскіе императоры адресовали свои буллы на имя вождей Угровъ, а не одного главнаго народнаго вождя (πρός τους ἄρχοντας τῶν Τούρχων-- De Cerimon. A. B. II, 48, р. 691). Общимъ народнымъ вождемъ во время переселенія быль Арпада, родоначальникъ первой династіи угорскихъ королей. Главный вождь делиль однако свою власть не только съ вождями отдёльныхъ племенъ, но и съ двумя поставленными рядомъ съ нимъ сановниками-судьями: гиласом и карханом, какъ ихъ называетъ Константинъ Багрянородный<sup>8</sup>), прибавляя, что

<sup>1)</sup> Const. Porph. De A. I., c. 40, p. 172: Πρώτη.... τῶν Καβάρων γενεά, δευτέρα τοῦ Νέκη, τρίτη τοῦ Μεγέρη, τετάρτη τοῦ Κουρτυγερμάτου, πέμπτη τοῦ Ταριάνου, Εκτη Γέναχ, ἐβδόμη Καρή, ὀγδοή Κασή.

<sup>2)</sup> Ibid., p. 174: αἱ δὲ ὀκτὰ γενεαὶ τῶν Τούρκων αὕται πρὸς τοὺς οἰκείους ἄρχοντας οὐχ ὑπηκούουσιν, ἀλλ' ὁμόνοιαν ἔχουσιν εἰς τοὺς ποταμούς, εἰς οἷον μέρος προβάλλει πόλεμος, συναγωνίζεσθαι μετὰ πάσης φροντίδος τε καὶ σπουδῆς.

<sup>3)</sup> Ibid., c. 40, p. 174: έχουσι δὲ κεφαλήν πρώτην τον ἄρχοντα άπὸ τῆς γενεᾶς τοῦ Δρπαδή κατὰ ἀκολουθίαν, καὶ δύο ἐτέρους, τὸν τε γυλᾶν καὶ τὸν καρχᾶν, οἔτινες ἔχουσι τάξιν κριτοῦ ἔχει δὲ ἐκάστη γενεὰ ἄρχοντα.—Ίστέον ὅτι ὁ γυλᾶς καὶ ο

это не собственныя имена, а названія должностей. Всего болье историки (и прежде всего императоръ Левъ) распространяются о способъ веденія войны Мадьярами, о ихъ военныхъ пріемахъ и тактикъ. Естественно, это всего болъе занимало Европейцевъ, съ этимъ они были всего лучше знакомы. Императоръ Левъ Мудрый въ своей «Тактикъ» оставиль самый подробный разсказъ объ этомъ предметь. Предпринимая военный походъ, Угры оставляли отрядъ для охраны своихъ семействъ и стадъ, а впередъ носылали развёдчиковъ и шиіоновъ, которые должны были произвести развъдки и собрать извъстія о непріятель, его численности, позиціи и т. д. Во время стоянокъ они окружали себя сторожевыми постами; вообще они дъйствовали очень осторожно и предусмотрительно. При нападеній на непріятеля, они следовали своей особенной тактикъ: никогда не нападали всей своей массой, сомкнутыми рядами, и не вступали безъ надобности въ рукопашный бой. Подойдя на извъстное разстояние къ врагу, вооруженные мечомъ, копьемъ и главное - лукомъ, въ стрельбе изъ котораго они были замъчательные мастера, они осыпали тучей стрыть непріятельское войско и всячески старались произвести въ немъ смятение и безпорядокъ. Достигнувъ этого, они на своихъ неварачныхъ, но быстрыхъ и выносливыхъ лошадяхъ стремительно налетали на него, разъединяли, разсъевали и приводили въ безпорядочное бъгство. Когда первое не удавалось сразу, то они прибъгали къ хитрости: прикидывались побъжденными, обращались въ мнимое бъгство и, нарушивъ такимъ образомъ порядокъ непріятеля, бросавшагося какъ попало преследовать ихъ, неожиданно обращались къ нему фронтомъ и въ свою очередь принуждали его искать спасенія въ бъгствъ. Войско ихъ было раздълено на отдѣльные небольшіе отряды, вслёдствіе чего пріобрѣтало большую подвижность. Чтобы обезпечить за собой побёду, они всегда оставляли резервъ, который ждаль результата сраженія въ засадь,

καρχᾶν ουχ είσιν ὀνόματα κύρια άλλὰ άξιώματα. Γυσας ο δωσιο старше Καρκαπα: γυλᾶς, ὁ έστι μείζον τοῦ καρχᾶ. Ibid.

и въ случав его неблагопріятнаго исхода въ критическую минуту неожиданно вступаль въ бой и одерживаль побъду. Преслъдование непріятеля продолжалось до последней крайности — чтобы не дать уйти по возможности ни одному человѣку. Пощады не было никому. Мадьяры убивали не изъ одной жажды крови, но также изъ болье отвлеченного побужденія: у нихъ существовало повырые, что пораженные ихъ мечомъ будутъ въ загробной жизни ихъ рабами. Военно-плънныхъ у нихъ бывало не много, и они кажется не держали ихъ у себя, а продавали въ сосёднія земли. По крайней мере мы имеемь известие, что они такъ делали со Славянами во время своихъ кочевокъ въ южныхъ степяхъ Россіи 1). Вести правильную осаду укрѣпленныхъ мѣстъ они вовсе не умѣли, а брали городъ или какою-нибудь хитростью или, переръзавъ ему всъ пути сообщенія, голодомъ принуждали жителей къ сдачь. Черезъ ръки они переправлялись по восточному способу, на большихъ звъриныхъ кожахъ, набитыхъ съномъ 2). Стръльба изъ лука, въ которой они упражнялись съ детства, была ихъ главнымъ, почти исключительнымъ орудіемъ при нападеніи. Мечь и копье имъ служили только въ крайнихъ случаяхъ, преимущественно какъ орудіе защиты. Какъ и кони ихъ, они обладали замѣчательною выносливостью: они равно легко переносили холодъ, жару, всевозможныя лишенія и трудности. На пол'є сраженія соблюдалась строгая дисциплина, и всякое уклоненіе оть нея наказывалось. По отношенію къ робкимъ также употреблялась сила. Производя набъги на непріятельскую землю съ цълью грабежа, Мадьяры выказывали неимовърную жестокость и дикость. Мужское населеніе, способное къ сопротивленію, безпощадно истребляли, молодыхъ женщинъ и детей забирали съ собой вибсть съ награбленнымъ имуществомъ, а все остальное предавали разоренію и пламени. Отличительною чертою ихъ действій на

<sup>1)</sup> См. выше, въ предыдущей главъ, стр. 221-222.

<sup>2)</sup> Johann. Chron. Venet. (SS. II. p. 22): ad Venecias introgressi cum equis atque pelliciis navibus.

войнѣ была хитрость; считая все позволительнымъ для достиженія своихъ цѣлей, они бывали часто и коварны: не задумывались нарушать и клятву.

Таковъ быль врагъ, съ которымъ пришлось познакомиться не одной восточной, но и западной Европъ въ послъднее десятилътіе IX въка.

Подъ первымъ впечатленіемъ сходства Угровъ съ теми грозными ордами кочевниковъ, которыя до нихъ причиняли Европъ неисчислимыя бедствія, западные летописцы то связывають, тосмѣшивають новыхъ пришельцевъ съ старыми знакомыми, приміняя къ нимъ имена Гунновъ, Аваровъ и даже Сарацинъ (Адаreni, ann. Sangall., можеть быть, просто вследствие описки). Последніе впрочемъ, какъ тогдашній бичъ южныхъ и западныхъ окрайнъ Европы, должны были быть ей хорошо извъстны, и уподоблять имъ Мадьяръ можно было развѣ только по отношенію къ жестокости. Въ остальномъ ни Арабы, ни Норманны, эта третья язва той эпохи, не имъли ничего общаго съ хищнымъ отродьемъ восточныхъ равнинъ, какимъ представлялись Угры. Военные обычан и пріемы посл'єднихъ были во всякомъ случа в явленіемъ новымъ для людей конца IX вѣка, имѣвщихъ о нихъ понятіе только по преданіямъ и по летописнымъ разсказамъ, завъщаннымъ имъ прошлыми въками; ничего подобнаго имъ. самимъ на своемъ въку не приводилось видъть и испытать 1). Отсюда тотъ неодолимый страхъ, который дёлаль ихъ, обладавшихъ организованными и хорошо вооруженными войсками, совершенно безпомощными и безсильными передъ сравнительно небольшими шайками Мадьярь и даваль возможность этимъ последнимъ десятки леть безнаказанно опустошать цветущие края Германіи. Франціи и Италіи.

Подъ впечатлѣніемъ всѣхъ бѣдствій, нанесенныхъ вторженіями Угровъ, населеніе западной Европы (какъ это обыкновенно

<sup>1)</sup> Имп. Левъ Мудрый (Leon. Tactica, с. 18, р. 288) находить, что къ Мадьярамъ нѣсколько приближались только Болгаре своими военными прісмами (срв. Dümmler, Gesch. II, S. 447).

бываеть) искало лично кому-нибудь приписать вину мадьярскаго погрома, и воть такимъ ближайшимъ виновникомъ несчастія единогласно признали имп. Арнульфа, съ именемъ котораго действительно связано первое появленіе Мадьяръ на среднемъ Дунаѣ въ 892 г. Арнульфа обвиняли въ томъ, что онъ, нанявъ мадьярскій отрядь для собственной военной ціли, открыль такимь образомъ путь и выпустиль целую восточную орду на Европу. Западные летописцы, а именно Ліудпрандъ, Видукиндъ, Сан-Гальскіе анналы, прямо высказываются въ этомъ смыслъ. Въ ихъ представленіи Мадьяры до техъ поръ были заперты и ограждены громадными валами и укръпленіями и такимъ образомъ лишены возможности вредить, а теперь Арнульфъ такъ сказать открылъ имъ ворота въ Европу 1). Представление это образовалось вследствіе неясности понятія, откуда и какъ пришли Угры, и смѣшенія ихъ то съ Аварами, которыхъ будто-бы Карлъ Великій заперъ за Дунаемъ, то съ другими полчищами восточныхъ варваровъ. относительно которыхъ существовали смутныя сказанія, подобныя тому напримъръ, какъ Александръ Македонскій заперъ за воротами Каспія съверныхъ дикарей и проч. 2). Въ противопо-

<sup>1)</sup> Liudprandi Antapodos., L. I, 5: Ungariorum gens, cujus omnes poene nationes experte sunt sevitiam.... nobis omnibus tunc temporis habebatur ignota Quibusdam namque difficillimis separata a nobis erat interpositionibus, quas clusas nominat vulgus, ut neque ad meridianam neque ad occidentalem plagam exeundi habuerit facultatem. Ibid, 13: Arnulfus interea...., depulsis his, pro dolor, munitissimis interpositionibus, quas vulgo clusas nominari prediximus, Hungariorum gentem cupidam, audacem, omnipotentis dei ignaram, scelerum omnium non insciam, caedis et rapinarum solummodo avidam, in auxilium convocat; si tamen auxilium dici potest, quod paulo post, eo moriente, cum genti suae, tum caeteris in meridie occasuque degentibus nationibus, grave periculum, immo exitium fuit. Quid igitur? Centebaldus vincitur, subjugatur, fit tributarius; sed non solus. O cecam regnandi Arnulfi regis cupiditatem! o infelicem amarumque diem! Unias homuntii deiectio fit totius Europae contricio etc.-Widukind (Res gestae Saxon. I; с. 18-19), сившивая Угровъ съ Аварами, разсказываетъ, какъ Карлъ Великій отгородиль послёднихь валомь по ту сторону Дуная и какъ «імреrante autem Arnulfo destructum est opus et via eis nocendi patefacta». Bu Ann. Sangall. Maj. 892 r. читаемъ: Arnolfus contra Maravenses pergebat et Agarenos (разум. Угры), ubi reclusi erant, dimisit. Наконецъ еще въ Ann. Ratispon. 894 (SS. XVII, 582): Arnolfus Ungarios eduxit.

<sup>2)</sup> Cps. Büdinger, Oesterr. Gesch. S. 204.

ложность этому — нъмецкие историки въ своемъ стараніи обълить и очистить Арнульфа отъ позорнаго пятна, будто-бы омрачающаго его память, дошли даже до того, что хотёли отрицать всякую связь между предпріятіемъ Арнульфа противъ Моравіи и одновременнымъ набъгомъ на нее Мадьяръ, предполагая, что послъдніе сами воспользовались благопріятнымъ случаемъ для опустошительныхъ набъговъ 1). Но дъло въ томъ, что для такого предположенія нъть ни мальйшаго основанія. Въ виду яснаго свидътельства современниковъ, мы нисколько не сомнъваемся, что Арнульфъ подговориль Мадьяръ къ вторженію въ Моравію. Однако совершенно иной вопросъ для насъ: что изъ этого следуетъ? можно ли на основаніи этого факта считать Арнульфа виновникомъ мадьярскаго погрома и происшедшихъ отъ него европейскихъ бъдствій? Неужели не призови Арнульфъ Мадьяръ противъ Мораванъ, они не переселились бы въ равнину Дуная и вся Европа была бы на въки избавлена отъ ихъ разрушительныхъ набъговъ? Очевидно подобныя обвиненія совершенно несправедливы и наивны: они объясняются возбужденнымъ настроеніемъ переживавшаго ту тяжедую эпоху общества и человъческою склонностью искать всегда виновника въ своихъ страданіяхъ, даже и тогда, когда эти последнія очевидно были ничемъ не предотвратимы. Ни Арнульфъ, ни какая-либо другая государственная или военная сила конечно не могли помѣшать Мадьярамъ вторгнуться въ тиссо-дунайскую равнину и затемъ громить оттуда соседнія страны. Это переселеніе было обусловлено ходомъ событій на нажнемъ Дунать, сложившихся такъ несчастливо (или пожалуй върнъе-счастливо) для Мадьяръ, что они принуждены были искать себъ новыхъ жилищъ. Если ужъ кто-нибудь виноватъ въ бедствіяхъ Европы, такъ это скорће Болгары и Печенъги, общими силами нанесшіе ударъ Мадьярамъ въ «Ателькузу», а особенно Печенъги, постоянно шедшіе по ихъ пятамъ и теснившіе ихъ съ востока. Но не въ

<sup>1)</sup> Dümmler, Südöst. Mark., S. 54. Въ своей Gesch. d. Ostfr. Reich. (II В.) онъ высказывается уже менъе ръшительно въ пользу такого предположенія.

этомъ дѣло. Какъ бы то ни было, Мадьяры были вынуждены подвинуться далѣе на западъ. Въ чемъ же туть виновенъ Арнульфъ? Столько же несправедливо было бы ставить ему въ вину и то, что онъ показалъ имъ дорогу на средній Дунай, въ Паннонію и Моравію, а слѣдовательно и далѣе на западъ. И безъ него Мадьяры безъ труда нашли бы эту дорогу. Дунай имъ указывалъ ее. Разъ они уже прошли, вынужденные необходимостью, мимо такъ называемыхъ «Желѣзныхъ Воротъ» горными долинами между Банатомъ и Сербіей (а другой дороги имъ не было) направленіе ихъ дальнѣйшаго пути сразу опредѣлилось: они не могли идти иначе какъ по Дунаю и по Тиссѣ, не могли избрать себѣ иныхъ жилищъ, какъ широкую степную равнину по Тиссѣ и между этой рѣкой и Дунаемъ. Съ этого момента опредѣлился и путь ихъ послѣдующихъ военныхъ предпріятій, ихъ набѣговъ на привлекательный и богатый западъ.

Но если Арнульфъ неповиненъ въ поселеніи Мадьяръ въ ихъ настоящей родинѣ и въ тяжелыхъ для всей Европы послѣдствіяхъ этого поселенія, то изъ этого конечно еще отнюдь не слѣдуетъ, что его образъ дѣйствій не имѣлъ никакого значенія въ исторіи столкновенія Европы съ мадьярскою ордою. Несомнѣнно отъ его политики и дѣятельности зависѣли отчасти и успѣхи Мадьяръ на первыхъ порахъ по ихъ вторженіи, и тотъ крайне несчастный оборотъ, который приняли дальнѣйшія отношенія ихъ къ народамъ запада. Въ этомъ смыслѣ ему принадлежитъ доля отвѣтственности передъ потомствомъ.

Арнульфъ оказался недостаточно дальновиденъ. Можетъ быть причина тому—отчасти чрезмѣрное ослѣпленіе враждою къ ставшему ему поперекъ дороги Моравскому союзу, сломить который было его завѣтною цѣлью, отчасти увлеченіе политикою по отношенію къ западнымъ сосѣдямъ, и собственными властолюбивыми замыслами. Было бы конечно неосновательно думать, что Арнульфъ вовсе не сознавалъ опасности, угрожавшей и его державѣ со стороны новыхъ непрошенныхъ гостей. Слухъ о ихъ силѣ и воинственномъ характерѣ уже успѣлъ проникнуть на за-

падъ послѣ ихъ первыхъ успѣховъ въ Болгаріи, и, какъ мы видѣли, очень можетъ быть, что объ этой опасности уже была рѣчь въ 890 г. на извѣстномъ съѣздѣ Арнульфа и Святополка въ Омунтесбергю. Но не будучи еще вовсе знакомъ съ Мадьярами, Арнульфъ не могъ оцѣнить настоящей опасности и слишкомъ на-дѣялся на свои силы.

Когда около 892 г. произошель у него окончательный разрывъ съ Святополкомъ, у него явилась мысль употребить новую неожиданно явившуюся силу противъ стараго ненавистнаго врага: онъ расчитываль, что такимъ образомъ можетъ быть отвратить отъ себя тотъ ударъ, который Угры могли нанести и ему въ случат своего движенія на западъ. Можетъ быть онъ надъялся, что Угры, эта безпорядочная толпа первобытно-вооруженныхъ кочевниковъ, увидъвъ его организованное и сильное войско и въ добавокъ будучи подкуплены его подарками за оказанную помощь, не захотятъ, да и не посмъютъ вступить съ нимъ въ состязаніе.

Въроятно шайки Мадьяръ около того времени уже бродили вдоль по Дунаю, и вотъ онъ черезъ нихъ пригласилъ себъ на помощь этихъ хищниковъ, а по окончаніи похода отпустиль ихъ. Вскоръ затъмъ разнесся слухъ о страшной бъдъ, постигшей Мадьяръ со стороны Болгаръ и Печенъговъ. Настоящихъ последствій этого событія Арнульфъ и его современники конечно не могли предвидъть. Напротивъ, это извъстіе должно было имъть успоконтельное дъйствіе. Слава, добытая ихъ прежними успехами, несколько померкла, а съ темъ вместе улеглись и опасенія, которыя уже были возбуждены ими и начинали смущать умы на западъ. Такому настроенію способствовало н то, что вскоръ затъмъ мало по малу слухи о нихъ замолкли н въ теченіи довольно продолжительнаго времени (около 2-хъ лътъ) не было никакихъ особенно тревожныхъ извъстій. Перекочевка Мадьяръ въ тисскія степи совершилась тихо и, повидимому, не возбудила серіозных вопасеній. Арнульфъ пересталь безпоконться и после довольно неудачныхъ походовъ въ Моравію занялся внутренними дѣлами и особенно интересовавшими его политическими отношеніями на западѣ.

Изъ событій 893 года, кром'є поступленія Викинга канцлеромъ къ Арнульфу и затъмъ второго неудачнаго похода въ Моравію, чуть не кончившагося гибельно для самого Арнульфа 1), следуеть отметить еще несчастную участь, постигшую въ началь этого года потомковь извыстных графовь Вильгельма Энгильскалька, и рожденіе у Арнульфа сына Людовика, по прозванію Лимяти. Молодой графъ Энгильскалька, женатый на побочной дочери Арнульфа (которую онъ похитиль) и управлявшій частью Восточной марки, быль за свое самоуправство ослыпленъ по приговору баварскихъ сановниковъ. Его близкій родственникъ, Вильгельма, устрашенный такой расправой, вошель въ сношенія съ Моравскимъ княземъ. Уличенный въ этомъ, онъ быль казнень за изм'вну. Наконець брать последняго Рудперта (графъ Каринтійскій), искавшій также убъжища въ Моравін, быль коварнымь образомь со всей своей свитой умерщвленьпо приказанію Святополка<sup>2</sup>). Земли этихъ графовъ были отданы монастырю Кремсмюнстерскому. Вся эта исторія довольно темна и возбуждаеть не мало недоуменій. Связань ли съ участью Рудперта походъ Арнульфа въ Моравію літомъ того же 893 года, какъ полагають нѣкоторые, еще вопросъ 8).

<sup>1)</sup> Святополкъ приготовилъ засаду нѣмецкому войску, въ которую оно м нопало. Арнульфъ едва спасся. Ann. Fuld. 893:.... propter insidias positas magna cum difficultate itineris in Baioaria.... reversus est. Онъ приписалъ спасеніе свое заступничеству святого Эммерама и одарилъ всѣ баварскіе монастыри и особенно монастырь св. Эммерама. См. Dümmler, Gesch. d. Ostfr. R. II, S. 361, 362.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 893; Ann. Alamann. 893.

<sup>2)</sup> Dudik, M. G., I. B., S. 302-805; Dümmler, Gesch., ibid.

2.

Событія съ 894 года до смерти Арнульфа (899). Моравія по смерти Святополка: междоусобія и виѣшательство Нѣмцевъ.

Наступиль 894-й годъ. Арнульфъ быль особенно занять въ то время итальянскими делами. Мечтая о возстановленіи Римской имперіи, онъ поставиль себ'є ближайшею ц'єлью распространить свое господство на Италію, гдё въ то время соперничали за императорскую корону двое итальянскихъ герцоговъ: Беренгаръ (Бернгардъ) Фріульскій и Гоидонз Сполетскій. По уб'єдительной просьбъ папы Формоза придти на выручку Италіи и взять ее подъ свое покровительство, Арнульфъ решилъ виешаться въ втальянскія дёла. Еще въ 893 году онъ посылаль туда своего сына (Цвентибальда), а въ началъ 894 самъ отправился въ походъ черезъ Альпы съ аламанскимъ войскомъ, поручивъ баварскимъ силамъ защиту восточныхъ границъ своей державы. Этотъ походъ, начатый довольно удачно, ничемъ однако не кончился, такъ какъ военныя силы Арнульфа были слишкомъ ограничены. Не достигнувъ никакихъ существенныхъ результатовъ, онъ принужденъ быль вернуться. Вследъ затемъ онъ присутствоваль на сейм въ Вормсь, гдь обсуждались дъла Западно-франкскаго государства, а оттуда летомъ 894 г. вернулся въ Регенсбургъ 1). Здёсь его ожидало извёстіе объ очень счастливомъ для него обстоятельствь: около этого времени умерь его ненавистный противникъ Святополкъ, князь Моравскій, передавъ управленіе княжествомъ своимъ сыновьямъ 2). Нечего и говорить, какую общую радость среди Нѣмцевъ вызвала эта смерть. Святополкъ-это хорошо понимали на западъ-уносиль съ собой въ могилу могущество и политическое единство Моравіи, имъ однимъ державшееся. Враги ея чувствовали, что въ соперничествъ сыновей Святополка. лежить источникь всевозможныхь быдствій для ихъ родины, а за-

<sup>1)</sup> Dümmler, Gesch. II, S. 372-388.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 894; Regino, 894 etc.

тёмъ постепеннаго разложенія и гибели славянскаго союза—и злорадствовали. Между тёмъ, еще лётомъ 894 г. Угры, успёвшіе уже тёмъ временемъ перекочевать въ равнину Тиссы, предприняли (можетъ быть получивъ извёстіе о смерти Святополка) опустощительный набёгъ за Дунай въ Паннонію и, какъ кажется, именно въ Моравскія владёнія. Это вёроятно побудило сыновей Святополка осенью того же года заключить миръ съ Арнульфомъ 1), который въ свою очередь охотно принялъ его, отчасти можетъ быть изъ опасенія, чтобы въ случаё отказа Мораване не вздумали призвать къ себё на помощь Угровъ, отчасти и изъ другихъ побужденій, связанныхъ съ его планами на западё. Приблизительно въ то же время Арнульфъ принималъ посла императора Льва Мудраго, Анастасія и, по словамъ лётописца, въ тотъ же день отпустилъ его 2).

Къ зимъ съ 894 и 895 г. относится возвышение Люштоль- $\partial a$ , родственника Арнульфа, который уже до того управляль Карантаніей и, кажется, также частью Восточной марки (другая часть была подъ управленіемъ Арибо). Ему были отданы владънія обвиненнаго въ заговоръ графа Энгильдоо, во власти котораго были Чешская марка и два графства (такъ назыв. Nordgau и на Дунат Sulzgau) 8). Такимъ образомъ Люитпольдъ пріобрѣлъ обширную территорію и вмѣстѣ съ тѣмъ огромную власть и вліяніе. На немъ съ этой поры очевидно лежала обязанность защищать границы Германіи со стороны Чехіи, Моравіи и Панноніи. Въ Восточной маркъ его помощникомъ былъ Арибо. Пробывъ некоторое время въ западныхъ пределахъ государства, Арнульфъ летомъ 895 г. вернулся въ Баварію и здёсь принималь пословь Бодричей и Чехова, пришедшихъ заявить добровольное подчинение своихъ племенъ власти нѣмецкаго короля и лать объщание въ върности. Этимъ началось отпадение отдъльныхъ частей Моравскаго союза, и Арнульфъ долженъ былъ конечно ра-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 894:....pax tempore auctumni inter Baioarios et Moravos. compacta est.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Dümmler, Gesch. II, S. 393.

доваться такимъ благопріятнымъ признакамъ. Онъ не могь пока желать лучшихъ отношеній къ соседнимъ славянскимъ народностямъ, чемъ какія существовали въ тотъ моментъ, къ концу 895 г., и успокоенный съ этой стороны, онъ опять обратиль свои взоры на Италію. Здёсь обстоятельства также благопріятствовали его планамъ. На мъстъ умершаго въ 894 г. имп. Гвидона сидълъ неопытный юноша Ламбертз; папа же Формозъ по прежнему возлагаль свои надежды на Арнульфа и снова снарядиль къ нему посольство съ просьбою прибыть въ Римъ, взять подъ покровительство Италію и вступиться за папскіе интересы. Арнульфъ решился последовать приглашению и, поручивъ восточныя марки Люитпольду, еще осенью 895 г. вторично перешель черезъ Альны. На этотъ разъ съ болбе многочисленнымъ войскомъ Франковъ и Швабовъ предпріятіе ему удалось, хотя ему и пришлось преодолѣвать значительныя трудности въ сѣверной Италіи. Въ февраль 896 года онъ достигь Рима и должень быль взять его приступомъ, такъ какъ городъ оказался запертымъ и обороняемымъ по распоряженію императрицы Агельтруды, вдовы Гвидона. Въ апрълъ 896 г. папа Формозъ короновалъ Арнульфа императорской короной, что было завътнымъ желаніемъ послъдняго. Однако главный результать-полное торжество надъ врагомъ — еще не былъ достигнутъ. Арнульфъ уже предпринялъ походъ на гор. Сполето, когда внезапно почувствовалъ себя настолько больнымъ, что принужденъ былъ немедленно пуститься въ обратный путь въ Баварію 1).

Такимъ образомъ главные успѣхи Арнульфа оказались напрасными и были скоро потеряны, ибо Ламбертъ, по его удаленіи, возстановилъ свою власть и подѣлился Италіей съ Беренгаромъ, который снова предъявилъ свои права. Между тѣмъ силы Арнульфа, этого до тѣхъ поръ мощнаго и энергическаго человѣка, были окон-

<sup>1)</sup> Говорили, будто по наущенію его врага, Агельтруды, онъ быль отравиенъ медленнымъ ядомъ, который причиниль ему продолжительную бользнь и наконецъ свелъ его въ могилу. Подробное изложеніе этого похода и сопровождавшихъ его обстоятельствъ см. у Dūmmler'a, ibid, S. 412—422.

чательно подкошены. Болёзнь лишила его возможности продолжать свою неутомимую дёятельность и осуществлять широко задуманные планы. Онъ ослабёлъ и физически, и нравственно — именно вътоть моменть, когда ему болёе чёмъ когда-либо надо было быть дёятельнымъ и предпріимчивымъ, въ виду собиравшихся тучъ на востокъ.

Что же происходило между тымь въ Моравіи?

Выше, въ очеркъ ей посвященномъ (стр. 97-148), мы охарактеризовали положеніе этого княжества въ последніе годы жизни Святополка. Несмотря на расширеніе владеній последняго, славянскій политическій союзъ не представляль ничего прочнаго и не заключаль въ себъ задатковъ самостоятельнаго политическаго развитія. Съ разрушеніемъ великаго дёла славянскихъ апостоловъ, онълишился той внутренней основы и опоры, при которой только и возможно было возникновеніе самостоятельной національной культуры и вообще развитие народныхъ силь, способное дать надлежащій отпоръ чужеземному вліянію, отстоять политическую независимость родины и привлечь къ общему союзу соплеменныхъ соседей. Усиление Моравіи при Святополке имело характеръ случайный и искуственный, обусловливалось временными отношеніями и сділками съ Восточно-франкской державой, страдавшей также отсутствіемъ внутренняго единенія и нуждавшейся часто во внышнемъ содъйствін, и не имыло подъ собой никакой твердой почвы. При первомъ дружномъ натискъ несравненно сильнъйшаго врага это энемерное зданіе должно было рушиться, подвергнувъ свои составныя части печальной участи быть задавленными безпощадною рукою чуждой власти и чуждой напіональности. Святополкъ самъ, какъ видно изъ его отношеній къ Меоодію и подчась изъ его политики, быль далекь оть пониманія истинныхъ благь и нуждъ своей родины, и нередко безсознательно помогалъ врагамъ своимъ, умѣвшимъ прикидываться передъ нимъ искренними друзьями. Давно уже при дворѣ Моравскихъ князей габздилась нъмецкая партія, но никогда она не была такъ сильна, какъ при Святополкъ. Она сумъла воспользо-

ваться личными слабостями последняго, чтобы пріобресть сильное вліяніе на его образъ мыслей и д'ьятельность. Главою этой партін быль, какъ извістно, Викини, ставшій послі смерти Меоодія и изгнанія его учениковъ-архіепископомъ Паннонскимъ и Моравскимъ. Послъ разрыва и войны 892 г. Святополкъ, какъ кажется, поняль свои прежнія ошибки, сталь остерегаться Немцевъ у себя дома и лищиль ихъ своего довърія. Этимъ следуеть объяснить внезапное оставление Викингамъ своего поста въ Моравін въ 893 г. и поступленіе канцлеромъ къ Арнульфу. Нельзя однако думать, что, оставивъ свою настырскую деятельность въ Моравскомъ княжествъ, Викингъ прерваль всякія сношенія со своими тамошними друзьями и сообщниками. Его цели и задачи не измѣнились, а слѣдовательно не прекратилась конечно и та скрытая деятельность, которая вела его къ этимъ целямъ. Происки и интриги его продолжались по прежнему: онъ перемънилъ только свое положение и мъсто, такъ какъ пребывание при Святополкъ, послъ потери личнаго къ нему довърія послъдняго, стало для него менъе удобнымъ, между тъмъ какъ постъ канцлера при Арнульф' быль какъ нельзя болбе кстати. Святополку не суждено было однако продолжать предпринятую борьбу съ Намдами. Онъ умеръ въ 894 г., и съ его смертью изчесло для Моравіи посліднее условіе н'екоторой политической силы и самостоятельности, т. е. единство власти, личная энергія и предпріимчивость ея представителя. Съ 894 года наступаетъ для нея періодъ явнаго паденія и разрушенія. Періодъ этоть въ общемъ характеризуется тъми же самыми явленіями внъшней политической и внутренней жизни, какими отличается и вся исторія образованія и возвышенія Моравскаго союза, только съ тою разницею, что въ этомъ последнемъ не было уже тогда внутреннихъ условій для успешности борьбы за существованіе, а между тімь къ прежнимъ врагамъ прибавился еще новый — хищный и сильный. Явленія эти были съ одной стороны — вмѣшательство во внутреннія діла и междоусобія враговь и податливость на всевозможныя сдёлки въ явный ущербъ своимъ интересамъ,

съ другой — рознь и междоусобія у себя дома, которыя проявились теперь сильные чымь когда-либо и представляли врагамы удобный случай интриговать и строить козни. Правда, и въ этомъ період'є слідуеть отмітить одну дійствительно патріотическую попытку со стороны Моравскаго князя снова создать благопріятную почву для борьбы съ чужеземнымъ вліяніемъ и для защиты національных витересовъ. Мы разумбемъ обращеніе князя Мойміра къ папъ съ просьбой взять на себя церковную организацію страны-помимо немецкаго духовенства, и действительное исполненіе этой просьбы папой Іоанном ІХ. Однако эта попытка осталась безъ результатовъ по той простой причинъ, что явилась слишкомъ поздно, когда уже ничто не могло болъе воскресить Моравіи, сперва окончательно потрясенной отпаденіемъ естественныхъ союзниковъ (Чеховъ и другихъ Славянъ) и послъдними враждебными предпріятіями западнаго сосъда, а подъ конецъ смятой натискомъ хищныхъ Угровъ съ востока.

Послѣ Святополка осталось, по одному извѣстію, три, по другимъ два сына 1). Рѣшить, которое изъ этихъ двухъ различныхъ показаній вѣрнѣе, мы не имѣемъ возможности; но судя по тому, что до насъ дошли имена только двухъ сыновей, Мойміра и Святополка, мы имѣемъ нѣкоторое право предположить, что если и былъ третій сынъ, то онъ, какъ вѣроятно самый младшій, былъ по смерти отца устраненъ своими братьями отъ дѣлежа наслѣдства, такъ что ему не пришлось играть политической роли и оставить по себѣ какую-либо память въ исторіи. Очень возможно, что онъ былъ еще малолѣтнимъ при смерти отца, такъ какъ и Святополкъ ІІ названъ еще юношей въ 899 году (Ann. Fuldens.) 2).

<sup>1)</sup> Константинъ Багрянородный (De Adm. Imp. c. 41. р. 175—6) говоритъ о мереже сыновьяхъ: έσχε δὲ ὁ αὐτὸς Σφενδοπλόκος τρεῖς υἰούς, καὶ τελευτῶν διεῖλεν εἰς τρία μέρη τὴν ἐαυτοῦ χώραν, καὶ τοῖς τρισὶν υἰοῖς αὐτοῦ ἀνὰ μιᾶς μερίδος κατέλιπε, τὸν πρῶτον καταλείψας ἄρχοντα μέγαν, τοὺς δὲ ἐτέρους δύο τοῦ εἶναι ὑπὸ τὸν λόγον τοῦ πρώτου υἰοῦ. Западные анналы, напр. Оульденскіе (898 г.) говорять только о двуже сыновьяхъ: Моймірѣ и Святополкѣ.

<sup>2)</sup> Дудикъ (Gesch. M., I, S. 319) называетъ третьяго сына Святобоемъ (?), но безъ достаточнаго повода (срв. Шафарикъ, II, 2 к., стр. 306). Другіе (Szalay,

Святополкъ, умирая, подѣлилъ Моравію между сыновьями, подчинивъ однако младшихъ (или младшаго) старшему 1). Это раздѣленіе было именно тѣмъ роковымъ шагомъ, который привелъ къ распаденію и къ окончательной гибели уже расшатанный Моравскій союзъ. Внутренняя смута, начавшаяся между братьями изъ-за первенства 2), дала возможность врагамъ въ короткое время такъ обезсилить Моравію, что достаточно было еще одного рѣшительнаго удара, чтобы навсегда покончить съ нею 3). Мы видѣли, что

Gesch. d. Ung., I, S. 17) видять въ Zodor' (Нитр. князь, Анонима Нотарія Былы 3-го сына Святополка, однако также разумьется безь достаточнаго основанія (Fessler-Klein, S. 59). Въ вопрось о семействь Святополка имьеть выкоторое значеніе извыстная Умемдальская Евангельская рукопись (Evangelienhandschrift zu Cividale, изд. въ Archiv der Gesellsch. f. ält. d. Gesch. II В., S. 113), гдь между славянскими именами встрычаются на 4-мъ листы вмысты (написаны тою же рукою) имена: «Suentiepule, Suentesisna, predeslaus». Ученые (К. Иречекъ и Рачкій) согласны видыть здысь историческаго Святополка Моравскаго, а во 2-мъ имени его жену, что подтверждается сохранившимся въ Зальцбургской братской книгы (изд. Кагајап'омъ) именемъ послыдней въ формы ии....иізпа=(в)ии(епt)егігпа. См. Rački, Rad, XLII, 207—208. Кто такое Предеславъ—совершенно неизвыстно. Не быль-ли это можеть быть именно тоть изь сыновей Святополка (малолытній), имя котораго до нась не дошло инымъ путемъ?

<sup>1)</sup> Const. P., De A. I. с. 41, р. 175. Константинъ разсказываетъ о томъ, какъ Святополкъ внушалъ сыновьямъ жить согласно, и при этомъ аллегорически, посредствомъ опыта надъ связанными прутьями, представилъ слъдствія ихъ единенія и согласія, и слъдствія разъединенія и несогласія.

<sup>2)</sup> Было высказано предположение, не совсёмъ невёроятное, что ссора братьевъ произошла по смерти третьяго брата, часть котораго они другъ у друга оспаривали. См. Sasinek, Dejiny dr. nar., 1867, p. 173.

<sup>3)</sup> У Константина, не могшаго конечно знать подробностей и всёхъ обстоятельствъ паденія Моравіи, отмѣченъ только вообще самый фактъ разрушенія мего ближайшая причина, т.е. междоусобія сыновей Святополка. Главными дѣятелями этого разрушенія являются у него Угры, дѣйствительно довершивыше то дѣло, къ которому такъ стремились и которое подготовили Нѣмцы. Впрочемъ слѣдствія погрома собственно для Моравіи изображены и у К-на преувеличенно, да и гдѣ же ему было вѣрно оцѣнить эти слѣдствія. Вотъ разсказъ Константина (De A. I., 41 с., р. 176): μετὰ дѣ την τελευτήν τοῦ αὐτοῦ Σφενδοπλόχου ένα χρόνον ἐν εἰρήνη διατελέσαντες, ἐριδος καὶ στάσεως ἐν αὐτοῦς ἐμπεσούσης, καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐμφύλιον πόλεμον ποιήσαντες, ἐλθόντες οἱ Τοῦρχοι τούτους παντελῶς ἐξωλόθρευσαν, καὶ ἐκράτησαν τὴν ἀυτῶν χώραν, είς ἢ καὶ ἀρτίως οἰχούσι. καὶ οἱ ὑπολειφθένθες τοῦ Λαοῦ διεσχορπίσθησαν προσφυγόντες εἰς τὰ παρακείμενα ἔθνη, εἴς τε τοὺς Βουλγάρους καὶ Τούρχους καὶ Χρωβάτους καὶ εἰς τὰ λοιπὰ ἔτνη.

сыновья Святополка еще въ 894 г., в фроятно подъ вліяніемъ угорскаго набъга, поспъшвли заключить міръ съ Арнульфомъ. На слъдующій годъ (895) Моравія понесла первую существенную потерю вся вся в отпаденія Чехів. Чешскіе князья, Спитигн в в Вратиславъ, сами явились въ Регенсбургъ къ Арнульфу съ изъявленіемъ покорности и клятвою въ върности. Изъ этого факта уже видно, что Моравія, послі разъединенія въ ней княжеской власти, утратила свой авторитеть у племень, входившихь въ ея составь, и не внушала имъ болъе никакого страха. Такое безпомощное состояніе ея подтверждается темъ, что сыновья Святополка действительно должны были въ концв концовъ помириться съ совершившимся фактомъ, хотя, какъ увидимъ далъе, и старались потомъ отомстить Чехамъ, безпокоя ихъ предёлы. Съ тёхъ поръ до окончательной гибели Моравіи, Чехи находились постоянно во враждебныхъ отношеніяхъ къ ней и причиняли ей не мало вреда, помогая ея исконнымъ врагамъ наносить ей последніе рыштельные удары.

Въ 896 году осенью, по возвращении изъ второго итальянскаго похода, Арнульфъ принималъ посла отъ Византійскаго императора Льва, епископа *Лазаря* 1).

Это посольство имѣетъ для насъ особенно въ одномъ отношенія немаловажное значеніе. Извѣстію о немъ въ Фульденской лѣто-писи непосредственно предшествуетъ разсказъ объ угро-болгарской войнѣ, которую лѣтописецъ относитъ къ тому же году. Историки, опредѣляющіе для этой войны промежутокъ между 893-имъ и 895 г., не упускаютъ при этомъ изъ виду разумѣется и показанія Фульденскихъ анналовъ, для нихъ довольно подходящаго. Однако нѣтъ сомнѣнія, что—въ виду разногласія и сбивчивости существующихъ свидѣтельствъ для опредѣленія времени этой войны — показанія западныхъ лѣтописцевъ сравнительно съ показаніями византійцевъ заслуживаютъ во всякомъ случаѣ меньшаго довѣрія, такъ какъ на далекій западъ извѣстія съ востока

<sup>1)</sup> Ann. Fuldens., a. 896.

проникали вообще неправильно, медленно, и притомъ большею частію случайнымъ путемъ. Съ своей стороны мы, относя угроболгарскую войну къ 889—892 году, признаемъ этимъ самымъ ошибочность показанія Фульденской лѣтописи; такое отрицаніе его получить однако еще большій вѣсъ, если удастся вмѣстѣ съ тѣмъ объяснить его происхожденіе. Въ этомъ отношеніи мы и считаемъ нужнымъ обратить вниманіе на вышеупомянутое извѣстіе того же источника о посольствѣ Льва Мудраго къ императору Арнульфу.

Прежде всего это посольство, равно какъ и предыдущее 894 года (въ которомъ посланъ быль Анастасій), можетъ служить намъ накоторымъ образомъ подтверждениемъ того, что окончание войны Болгаръ съ Уграми относится къ болбе раннему времени, чемъ къ 895 году. Еслибъ императоръ Левъ пригласиль Угровь въ 893 г. напасть на Болгаръ, съ которыми, какъ извъстно, еще въ 892 г. дружественный имъ Арнульфъ заключиль договорь (о неввозь соли въ Моравію), то трудно предположить, чтобь онъ (Византійскій императоръ) во время самой войны (въ 894 г.) и вследъ за ней сталь отправлять посольство къ немецкому королю, отъ котораго не могла укрыться истиная роль Грековъ въ ней и котораго сочувствія не могли не быть на сторон' Болгаріи. Между темъ спустя два и более леть после войны, какъ выходить по нашему исчисленію, факть посольства уже перестаеть быть страннымъ 1). Затъмъ едва-ли можетъ быть сомиъніе въ связи второго посольства 896 года съ помъщеннымъ подъ тъмъ же годомъ разсказомъ Фульденской летописи о болгаро-угор-

<sup>1)</sup> Здёсь слёдуеть обратить вниманіе еще на одно обстоятельство: 1-ое посольство Льва въ 894 г. было какъ-будто сухо принято Арнульфомъ: «Мізвиз Leonis, imperatoris Graecorum, ad regem urbe Radisbona Anastasius, cum muneribus venit: quem rex audivit, et eodem die absolvits. Ann. Fuld. a. 894; между тёмъ второе посольство было принято милостивъе и одарено. Весьма въроятно, что въ 894 г. Арнульфъ хотълъ показать нёкоторое неудовольствіе Грекамъ за ихъ образъ дъйствія относительно Болгаръ. Въ 896 г. воспоминаніе объ этомъ уже изгладилось.

ской распръ. Хронологическая ошибка послъдней очень естественно объясняется тымь, что Фульденскій лытописець впервые получиль опредъленное извъстіе о событіяхъ на нижнемъ Дунат вследствие болте подробнаго сообщения о нихъ византійскаго посла Лазаря при двор'є Арнульфа 1). Уже Дюмлерь призналь этогь греческій источникь въ фульденскомъ извъстін, причемъ справедливо указаль на то, что въ самомъ извъстіи наводить на такое заключеніе 2). Коварство Грековъ было достаточно извъстно на западъ, и западный лътописецъ не упустиль конечно случая упомянуть о немь и въ своемъ разсказѣ войны и нѣкоторыхъ подробностей явно свидътельствуеть о своемъ греческомъ происхожденів и — върнъе всего — изъ усть византійскаго посла Лазаря. Извъстіе начинается такъ: «Греки заключаютъ миръ съ Аварами (иначе Уграми); это принимается въ дурную сторону сосъдями Грековъ Болгарами: они возстаютъ на нихъ войною и преследують ихъ, разоряя всю ихъ землю до вороть Константинополя» 4); только тогда, продолжаетъ летописецъ, Греки въ отомщеніе призывають Угровъ противъ Болгаръ и т. д. Кто другой, кром византійцевь, могь такъ истолковать причину угроболгарской войны? Въ этой передачь такъ и рисуется Грекъ,

<sup>1)</sup> Составитель последней части Фульденскихъ анналовъ (882—901), по всему видно, былъ очень близокъ ко двору императора Арнульфа и черпалъ свои сведения непосредствение изъпридворныхъ сферъ. См. Dümmler, Gesch., II, S. 483—484. Срв. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsquellen im Mittelalt. Berl., 1873, I, S. 173.

<sup>2)</sup> По его словамъ, греческій взглядъ виденъ въ томъ, что будто-бы ки. Михаилъ совътуетъ Болгарамъ: penitenciam de inlata Christianis injuria, dein auxilium a Deo quaerendum esse praemonuit (Подобный же взглядъ выражаетъ имп. Левъ VI въ Tactica, р. 288); см. Dümmler, de Arnulfo, Francorum rege, Berol. 1852, р. 178 и Gesch. d. Ostfr. R. II, S. 450, Anm.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 896:... Quod ad ulciscendum Graeci astucia sua naves illorum contra Avaros mittunt etc.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 896 (Pertz, SS. l, p. 412): \*pacem ergo Graeci cum eodem anno cum Avaris (qui dicuntur Ungari) facientes; quod eorum (con)cives Bulgari in pravum vertentes, hostili expeditione contra eos insurgunt, et omnem regionem illorum usque portam Constantinopolitanam devastando insecuntur». etc.

разсказывающій Арнульфу о причинахъ и ходѣ этой войны и старающійся оправдать въ ней Византійскаго императора. Послідній заключиль только миръ съ Уграми, а Болгары приняли это въ дурную сторону (in pravum vertentes) и сами начали войну съ Греками, давъ этимъ поводъ вмішать въ діло Угровъ.... Итакъ для насъ какъ нельзя боліє ясно, какимъ образомъ извістіе о войні угро-болгарской, бывшей отъ 889 до 892 г., могло попасть въ Фульденскую літопись подъ 896 годъ.

Послѣ этого маленькаго отступленія возвращаемся къ событіямъ 896 года. Отъ греческаго посла и изъ другихъ источниковъ Арнульфъ безъ сомнѣнія уже узналъ и подробности о томъ, какъ Мадьяры оставили нижній Дунай и Валахію, узналъ, что они кочуютъ теперъ въ среднедунайской равнинѣ, и слѣдовательно не на шутку угрожаютъ пограничнымъ владѣніямъ Нѣмцевъ. О ихъ набѣгѣ на Моравію 894 г. Арнульфъ конечно зналъ и могъ бы даже радоваться этому, но съ Моравіей граничили его собственныя владѣнія, которыя ничѣмъ не были застрахованы отъ мадьярскихъ набѣговъ. Поэтому-то Арнульфъ поручилъ охрану Нижней Панноніи князю Брацлаву, вѣрному своему вассалу, владѣвшему землей между Дравой и Савой 1).

Это обстоятельство, т. е. порученіе именно Блатенской Панноніи (Pannoniam cum urbe paludarum) Брацлаву можеть возбудить нѣкоторое недоумѣніе. Въ послѣднее десятилѣтіе при жизни Святополка (884—894) Нижняя Паннонія— не знаемъ впрочемъ въ точности въ какомъ объемѣ (во всякомъ случаѣ за исключеніемъ такъ называемаго графства «Dudleipa»)—была владѣніемъ Моравскаго князя. Этимъ расширеніемъ Моравіи на югъ объясняется между прочимъ названіе «Великой Моравіи» (ἡ Μεγάλη Μοραβία), данное ей Константиномъ Багрянороднымъ, и свидѣтельство его о ея предѣлахъ. Спрашивается, понимать ли извѣтельство его о ея предѣлахъ. Спрашивается, понимать ли извѣтельство его о

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 896: Stipantibus vero isdem in partibus inter se conflictibus, imperator Pannoniam cum urbe Paludarum tuendam Brazlowoni, duci suo, in id tempus commendavit.

стіе Фульденской летописи въ томъ смысле, что Арнульфъ поручиль въ 896 г. Брацлаву лишь ту часть Панноніи, которая оставалась еще за нимъ, после уступки большей части Нижней Панноніи Святополку 1), или же въ томъ смыслѣ, что Брацлаву была поручена еся Нижняя Паннонія, изъ чего следуеть, что она послѣ смерти Моравскаго князя уже успѣла перейти въ руки Арнульфа<sup>2</sup>) (о чемъ однако нѣтъ никакого лѣтописнаго свидѣтельства)? На нашъ взглядъ едва-ли есть надобность принимать непременно одно изъ этихъ двухъ объясненій. Принимая первое изъ нихъ, коего держатся Дудикъ и Дюмлеръ, приходится предположить, что Блатенская Паннонія, которая именно была поручена Брацлаву, не входила въ предълы моравскихъ владъній, что совершенно нев'вроятно, ибо эта часть была н'вкогда центромъ княжества Коцела, ею дорожиль всего более Моравскій князь и безъ нея присоединеніе Нажней Панноніи къ его владеніямъ не могло бы иметь смысла. Съ другой стороны, ньть никакого основанія и надобности предполагать, что съ 894 г. произошла здёсь перемёна, и власть Моравскаго князя въ Нижней Панноніи сменилась властью Арнульфа. Дело объясняется, какъ намъ кажется, иначе и проще. Арнульфъ, узнавъ о кочевьяхъ мадьярской орды на среднедунайской равнинъ, долженъ быль позаботиться о защить своихъ предыовъ. На самомъ Дунать и со стороны Моравіи достаточно охраняли границы его державы маркграфы, да и собственное его вниманіе было направлено въ эту сторону, гдф на первомъ планф стояли моравскія отношенія. Между тімь со стороны Нижней Паннонін, гді містность, въ особенности равнина Дравы, представляла Мадьярамъ самый удобный путь для совершенія ихъ набъговъ, германскія границы были менье защищены и подвергались большей опасности. Этотъ нижне-паннонскій край на сѣ-

<sup>1)</sup> Такъ представляль себѣ дѣло Dudik, M. G. I, S. 261, 322; также Dummler, S.-Ö. M., S. 56; Büdinger, S. 205.

<sup>2)</sup> Такого мивнія держится г. У спенскій (Сл. Мон.), стр. 97.

веръ отъ Дравы принадлежалъ Мораванамъ, но могъ ли въ то время Арнульфъ расчитывать на защиту его последними? Съ необходимостью предоставить его врагу онъ бы могъ, конечно, дегко помириться, но съ этимъ была связана большая опасность для его собственныхъ земель, и надо было принять надежныя мітры для огражденія себя именно съ этой стороны. Подъ бокомъ у него, въ странъ сосъдней съ тъмъ краемъ, между Дравой и Савой былъ у него върный вассалъ князь Брацлавъ. Совершенно понятно, что къ нему и обратился Арнульфъ въ трудныхъ обстоятельствахъ и поручилъ ему охрану отъ Мадьяръ всей Нижней Панноніи. Онъ конечно имъль при этомъ въ виду, что съ распаденіемъ и разгромомъ Моравів, Нижняя Паннонія должна стать его добычей, и потому смотрыль уже на всю Паннонію, какъ на свое достояніе 1). Въ этомъ-то смыслъ мы и понимаемъ извъстіе Фульденской льтописи, что «Imperator Pannoniam cum urbe Paludarum tuendam Brazlowoni, duci suo, in id tempus commendavit». Всякое другое объясненіе едва-ли можеть быть умістно.

Однако послѣ извѣстнаго намъ опустошенія Панноніи Уграми въ 894 году въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ (до смерти Арнульфа) нѣтъ никакихъ извѣстій о мадьярскихъ набѣгахъ на западъ, въ предѣлы моравскіе и германскіе. Это не мѣшаєтъ впрочемъ нѣкоторымъ изслѣдователямъ предполагать, что и въ этотъ промежутокъ времени происходили набѣги Угровъ — какъ въ Паннонію, такъ особенно въ собственную Моравію <sup>3</sup>). Дѣйствительно трудно допустить, чтобъ за это время Мадьяры вовсе не переходили Дуная и не тревожили Моравіи. Не было можетъ быть большихъ общихъ набѣговъ, но были вѣроятно частныя нападенія отдѣльными небольшими шайками, далеко не

<sup>1)</sup> Въ церковномъ отношени и безъ того Нѣмцы по смерти Месодія смотрѣли на Паннонію, какъ на свою землю. Такъ духовенство баварское въ пресловутомъ посланіи къ папѣ Іоанну ІХ въ 900 г. выражается о Панноніи: nostra maxima provincia. Erben, Regesta Boh. et. Mor., p. 24.

<sup>2)</sup> Dümmler, Gesch. II, S. 450-451.

проникавшими, оставшіяся поэтому не занесенными въльтописи. Чёмъ же объяснить тотъ факть, что не было значительныхъ предпріятій Мадьяръ на западъ за это время? По нашему мнёнію, это можеть быть объяснено нёсколькими обстоятельствами, и прежде всего тёмъ, что силы Мадьяръ въ теченіе этихъ нёсколькихъ лётъ были по преимуществу направлены въ другую сторону.

Расположившись въ незнакомой имъ еще тиссо-дунайской равнинъ и избравъ ее съ того момента своимъ постояннымъ мъстопребываніемъ-изъ-за тёхъ удобствъ и преимуществъ, которыя она дъйствительно представляла имъ своимъ природнымъ характеромъ, новые поселенцы прежде всего конечно находили нужнымъ осмотреться со всехъ сторонъ, узнать, въ чьемъ соседстве они поселились и не угрожаеть ли имъ откуда-нибудь опасность; ихъ ближайшая цёль была внушить страхъ сосёдямъ, по возможности расширить предёлы своего господства и тёмъ обезпечить себя отъ всякихъ случайностей. Пребываніе въ Ателькузу и испытанный погромъ сделали ихъ еще более осторожными. Съ западными состании, Мораванами и Нтмпами, они уже успти познакомиться. Безъ сомнънія, послъ похода 894 года они направили свои силы въ другія имъ невъдомыя стороны — на съверъ и съверовостокъ. Насколько они распространили здёсь свою власть, встрётили ли они какое-нибудь сопротивление въ мъстномъ населении, сопровождались ли ихъ походы сюда такими же опустошеніями, какъ на западъ, - все это намъ столько же мало извъстно, сколько вообще темны этнографическія и историческія отношенія и культурное состояніе этихъ съверовосточныхъ и восточныхъ странъ нынышней Угрів (съ Трансильваніей) въ ту эпоху. Несомивино одно — что Мадьяры не могли встретиться здесь ни съ какой политической силой, въ форм в ли особаго княжества или союза племенъ. Следовательно и никакого организованнаго сопротивленія имъ здъсь не могло быть оказано. Другой несомивнный фактътоть, что въ этихъ съверныхъ и восточныхъ краяхъ ихъ окружало исключительно славянское населеніе. Только въ горахъ Трансильваній они могли бы натолкнуться на валашских в пастуховъ, но на первыхъ порахъ они едва-ли успѣли проникнуть вглубь этой горной страны. Вообще слишкомъ гористыя местности ихъ везде останавливали. Имъ́я въ виду ихъ кочевыя привычки и характеръ, мы можемъ съ большою въроятностью предположить, что направленіе ихъ первоначальнаго движенія и распространеніе ихъ власти шло по большимъ рекамъ: съ одной стороны вверхъ по Тиссъ и ея притокамъ съ съвера, съ другой — по р. Темещу и лъвымъ притокамъ Тиссы (Марошу, Кэрэшу и др.). Большія, обильныя рыбой реки, съ роскошными пастбищами по берегамъ, были ихъ естественными проводниками. Славянское населеніе съверныхъ, съверовосточныхъ и восточныхъ окраинъ угорской равнины первое (после паннонскихъ Славянъ) подверглось мадьярскому погрому. Оно было вообще редко и безъ труда было покорено. Некоторая его часть по всей вероятности успела бежать и укрыться въ горахъ, населенныхъ соплеменниками <sup>1</sup>). Оставшіеся должны были работать на новыхъ повелителей, т. е. платить имъ даньконечно, натурой. За предълы равнины Мадьяры первоначально еще не распространяли своего господства.

Итакъ въ этой-то сторонъ, надо полагать, были заняты они въ первые годы по своемъ переселении. Другая причина, которою можно объяснить то, что до 899 г. Угры не предпринимали большихъ походовъ на западъ, состоитъ въ отношении ихъ къ Арнульфу. По всей въроятности имъ всетаки внушалъ страхъ Арнульфъ и его военныя силы, съ которыми они имъли случай познакомиться еще въ 892 г. Уграмъ, какъ и другимъ кочевникамъ, была страшна всякая организованная, хорошо вооруженная сила, а таковою они справедливо считали нъмецкое войско съ Арнульфомъ во главъ. Мы ниже увидимъ, какое впечатлъніе произвело на нихъ многочисленное и стройное войско Итальян-

<sup>1)</sup> Впрочемъ, когда улеглась буря мадьярскаго налёта и прошелъ первый страхъ, многіе Славяне въроятно вернулись изъ горъ въ свои прежнія жилища, куда ихъ привлекали земледъльческія занятія и привычки къ жизни въ равнинъ.

цевъ во время ихъ похода въ Италію въ 899 г. Какъ только Арнульфъ умеръ, начались ихъ безпрерывные набъги на западъ. Этотъ фактъ заслуживаетъ вниманія.

Наконецъ къ объясненію этого явленія можеть послужить еще одна догадка, едва-ли еще не болъе правдоподобная. Очень можеть быть, что Арнульфъ задабриваль Угровъ деньгами и подарками и такимъ образомъ отвлекалъ ихъ отъ своихъ предъловъ. Прямое указаніе на это имбется въ известномъ письме баварскаго духовенства къ пап'т Іоанну IX. Здёсь Баварцы оправдывають себя между прочимъ въ направленныхъ противъ нихъ обвиненіяхъ со стороны Мораванъ, будто они заключили мирный договоръ съ Уграми и давали имъ денегъ, чтобъ тѣ пошли въ Италію. Отрицая именно это, Баварцы однако сознаются въ томъ, что они для укрощенія дикости Угровъ, безпокоившихъ сосъднія христіанскія области, давали имъ подарки, но не деньгами, а льняными одеждами 1). Ужъ если Нёмцы сами сознаются въ этомъ (въ такомъ проникнутомъ неправдою и фальшью посланіи), то есть основаніе заключить изътого, что эти подарки были просто систематическимъ подкупомъ, чтобы защитить немецкую территорію, и что скрыть эту меру уже нельзя было ни отъ кого.

Формальный миръ между Арнульфомъ и сыновьями Святополка, заключенный въ 894 г., продолжался еще и въ 897 г.,
но взаимныя отношенія ихъ были, по всему видно, натянуты;
Арнульфъ не скрывалъ своей враждебности къ Моравіи и не доставало только рёшительнаго повода для открытаго столкновенія.
Въ самомъ началѣ 897 года или еще въ концѣ 896-го явилось къ
Арнульфу посольство отъ Мораванъ съ ходатайствомъ, чтобъ
Нёмцы, въ виду упроченія мира, не принимали къ себѣ изгнанниковъ и бёглецовъ изъ Моравіи. Понятно, какъ долженъ былъ

<sup>1)</sup> Quia enim christianis nostris longe a nobis potitis semper imminebant, et persecutione ipsos nimia affligebant, donavimus illis nullius pretiosae pecuniam substantiae, et tantum nostra linea vestimenta, quatenus eorum feritatem aliquatenus molliremus. Erben, Regesta. M. 54, p. 23.

отнестись Арнульфъ къ подобнаго рода ходатайству: оно такъ мало согласовалось съ его собственной извъстной намъ политикой и видами, что о дъйствительномъ исполнении имъ этого ходатайства конечно не могло быть и ръчи. Не желая еще разрыва, онъ можетъ быть и успокоилъ моравскихъ пословъ, но принялъ и отпустиль ихъ кажется вообще сухо 1). Въ томъ же году позднее, возвращаясь съзапада, Арнульфъ принималь въ Зальце посольство Сорбовъ, которые явились съ подарками 2), слъдовательно какъ-бы съ изъявленіемъ покорности. Объ отношеніяхъ къ нимъ со времени последней войны 880 года<sup>8</sup>) нетъ никакихъ извъстій. Очень въроятно, что и они примкнули къ Моравскому союзу во время его усиленія при Святополкъ, но послъ его смерти и послъ отпаденія Чеховъ они конечно не замедлили послъдовать ихъ примъру, потерявъ довъріе къ силамъ распадавшейся Моравіи. Впрочемъ вопросъ о ихъ отношеніяхъ къ Немпамъ за все это время остается невыясненнымъ 4). Наконецъ къ 897 г. относится еще одно славянское посольство къ Арнульфу, которое было принято имъ наиболъе милостиво и имъло полный успъхъ въ своемъ ходатайствъ, - потому конечно, что послъднее какъ нельзя болбе соответствовало желаніямъ и планамъ немецкаго императора. Посольство это было отъ Чеховъ, которые жаловались на притесненія со стороны Мораванъ и просили Арнульфа принять ихъ подъ свою защиту 5). Было высказано мивніе о связи

<sup>1)</sup> Намекъ на такой сухой пріёмь видять даже и въ Фульденской лѣтописи. Ann. Fuld., 897:.... Advenientibus ibidem ad eum Maravorum missis, qui pro pace constituenda, ne exules eorum profugi reciperentur, ab imperatore flagitabant; quos rex ut audivit, absolvit et (sine nora) abire permisit.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld., ibid:.... advenientibus ibi ad eum cum muneribus Soraborum missis etc.

<sup>3)</sup> Ibid., a. 880.

<sup>4)</sup> Dümmler, Gesch. II, S. 457.

<sup>5)</sup> An. Fuld. 897: His ita expletis, contigit ut gentis Behemicarum duces adimperatorem Arnulfum, qui tunc Radisbona urbe moratus est, devenerunt, offerentes ei munera regia et sua suorumque fidelium suffragia contra eorum inimicos Marahabitas postulantes, a quibus tum saepe, ut ipsi testificati sunt, durissime comprimebantur.

этого посольства Чеховъ съ предыдущимъ посольствомъ Мораванъ, разумѣвшихъ будто-бы въ своемъ вышеупомянутомъ ходатайствѣ подъ бѣглецами — отпавшихъ отъ союза Чеховъ и Сорбовъ 1). Однако это предположеніе не имѣетъ ровно никакого основанія, ибо подъ бѣглецами (exules eorum profugi) очевидно разумѣются отдѣльныя лица; да и слишкомъ наивно было бы со стороны Моравскихъ князей — выражать Арнульфу свою претензію на измѣну Чеховъ и Сорбовъ.

О какихъ претесненияхъ Чеховъ Мораванами здесь идетъ рѣчь? Достаточно ясно, что тутъ разумъются вторженія послъднихъ въ чешскіе предѣлы. Итакъ Мораване не совсѣмъ оставили неотомщеннымъ поступка Чеховъ. Они не имфли силъ и смфлости предпринять противъ нихъ что-либо ръшительное, но довольствовались мелкой войной, опустошительными вторженіями въ ихъ землю. Чехи прибъгли наконецъ къ помощи Нъмцевъ. Арнульфъ приняль ихъ пословъ самымъ радушнымъ образомъ, успокоиль объщаніемъ исполнить ихъ просьбу и, одаривъ, отпустиль домой. Объщание не ограничилось одними словами. Арнульфъ считалъ своевременнымъ на дълъ проявить свое враждебное отношеніе къ Моравіи и стать къ ней въ угрожающее положеніе. Онъ всю осень того года простояль съ войскомъ на съверъ отъ Дуная, близь р. Регена, по сосъдству съ Чехіей — съ тъмъ, чтобы придти на помощь Чехамъ, какъ скоро имъ снова будетъ угрожать опасность со стороны Мораванъ 3). Однако такого случая повидимому болье не представилось. Угроза въроятно подъйствовала: о предпріятіяхъ Мораванъ противъ Чеховъ мы болье ничего не слышимъ. Впрочемъ главной тому причиной были разразившееся въследующемъ году пагубными междоусобіями сопер-

<sup>1)</sup> Palacky, Gesch. Böhm. I, S. 154.

<sup>2)</sup> Дудикъ (Gesch, M. I, S. 325) объясняетъ явно враждебныя дъйствія Арнульфа относительно Мораванъ между прочимъ его сближеніемъ съ Византіей посль извъстнаго посольства Лазаря. Но для насъ подобныя предположенія кажутся совершенно излишними. Дъйствія Арнульфа были въ духъ слишкомъ извъстной намъ традиціонный франко-германской политики по отношенію къ славянскому союзу.

ничество братьевъ Мойміра и Святополка, наведшее на ихъ страну враговъ и повергшее ее въ самое бъдственное состояніе. Чехи въ эту пору перемънились ролями съ Мораванами и въ союзъ съ общимъ славянскимъ врагомъ имъли полную возможность удовлетворить свою жажду мести. Они это, какъ увидимъ, и исполнили.

Въ 898 г. раздоръ между князьями-братьями Мойміромъ и Святополкомъ обратился въ открытое междоусобіе. У каждаго изъ нихъ была конечно своя партія въ народь и въвысшемъ классь. Такимъ образомъ эта княжеская распря неизбежно должна была сопровождаться общей народной смутой. Арнульфъ, по разсказу Фульденскихъ анналовъ, узнавъ объ этомъ, поручилъ своимъ маркграфамъ Люитпольду и Арибо оказать содъйствіе и помощь той партін, которая прибегла къ нему съ просьбой о томъ (по всему видно, партін Святополка). Маркграфы огнемъ и мечомъ разгромили и опустошили землю враговъ 1). Это вмѣшательство Арнульфа въ дела Моравіи для насъ вполне понятно. Пользуясь возникшей смутой, какъ лучшимъ поводомъ для нанесенія возможно боле чувствительных ударовь Моравскому княжеству, Восточно-франкскій императоръ оставался в'врнымъ своей политикъ и послъдовательно шель къ своей цъли. Поэтому для насъ кажется съ перваго взгляда несколько страннымъ следующее затемъ известіе той же Фульденской летониси. По ея словамъ оказалось, что самъ Арибо, по наущенію своего сына Исанрика, быль возбудителемь междоусобія между Моравскими князьями и витстт изменникомъ, и какъ таковой, быль наказанъ лишеніемъ на некоторое время управленія въ Восточной марке, впрочемь

<sup>1)</sup> Fuld. ann., 898: Postea vero, anno 898, inter duos fratres gentis Marahensium, Moymirum ac Zuentibaldum, eorumque populum dissensio atque discordia gravissima exorta est; ita etiam, ut, si uterque alterum suis viribus insequi atque comprehendere valeret, capitalem subiret sentenciam. Tunc vero rex imperator ista sciens, marchiones suos, Liutboldum et Arbonem comitem, una cum ceteris fidelibus suis, parti quae ad se spem ac confugium habuit, auxilium ad eorum liberationem protectionemque Baioarios suos primates transmisit. At illi in ore gladii, igneque prout poterant, inimicos suos humiliaverunt et devastando necaverunt.

довольно скоро затъмъ ему возвращеннаго 1). Это извъстіе даеть поводъ некоторымъ немецкимъ изследователямъ (Дюмлеру, Бюдингеру и др.) утверждать, что Арнульфъ, наказывая Арибо за возбуждение смуты въ Моравии и за вовлечение въ нее его, императора, будто-бы очевидно не сочувствоваль этой войнь, такъ какъ имълъ прежде всего въ виду опасность отъ Угровъ, и что следовательно вовсе не онъ виновникъ войны, а честолюбивые вассалы 2). Это заключеніе слишкомъ поспѣшно и оказывается положительно неосновательнымъ, когда мы хорошенько вникнемъ въ дъло. Оно возникло отъ слишкомъ буквальнаго пониманія словь літописи и оть неправильнаго взгляда на политику Арнульфа и на тогдашнія обстоятельства. Арнульфъ только не старался избъгать разрыва и войны съ Моравіей, но скорбе искаль повода къ ней. Мы видбли, что онъ незадолго передъ темъ быль готовъ вступиться за Чеховъ и такимъ образомъ нарушить свой формальный миръ съ сыновьями Святополка. Всв его интересы въ то время, когда усилившаяся бользнь его и слабость не позволяли ему осуществлять широкихъ замысловъ на западъ, были сосредоточены на ръшительной борьб в съ Моравскимъ княжествомъ, которое онъ надъялся наконецъ сломить послъ смерти своего сильнаго соперника Святополка. Настоящей опасности отъ Угровъ онъ еще тогда не сознаваль, а то бы конечно приняль противь нихь болье энергическія мёры. Ихъ сравнительное спокойствіе съ 894 г. должно было значительно усынить его бдительность на ихъ счеть, и онъ обратиль все свое вниманіе на славянскія, и прежде всего моравскія дъла. Въ виду этого было бы черезчуръ наявно думать, чтобы онъ сталъ наказывать маркграфа Арибо лишь за то, что тотъ спо-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld., ibid: Istius ergo dissensionis et disruptae pacis inter supranominatos fratres Arbo comes, *Isanrico filio suo instigante*, instructor delatorque atque proditor esse convicitur, et ab hanc causam praefectura sua ad tempus caruit, quam non multo post accepit.

<sup>2)</sup> Dümmler, Ueb. d. Südöst. M., S. 56-57; Gesch., II, S. 458-459; Büdinger, S. 206.

собствоваль возникновеню раздора между князьями и темъ даль поводъ Намцамъ вмашаться въ моравскія дала. Несомнанно Арнульфъ желалъ войны и быль радъ представившемуся случаю. По словамъ самого Фульденскаго летописца, онъ, узнавъ о междоусобін, тотчась поручиль своимь маркграфамь помочь одной сторонъ противъ другой. Если бы онъ былъ решительно противъ войны (какъ полагають Дюмлеръ и др.), кто его заставляль въ нее вмѣшиваться? онъ бы могь спокойно смотрѣть на эту гибельную для его враговъ междоусобицу и - злорадствовать. Наконецъ, если онъ уже разъ увлекся или былъ увлеченъ Арибо противъ своихъ разсчетовъ, кто ему мъщалъ прекратить войну, какъ скоро онъ узналъ ея настоящую причину? Однако онъ ея не прекратилъ, и походы Баварцевъ въ Моравію повторяются опять въ 898, потомъ 899 году, наконецъ они продолжаются последовательно и послъ смерти Арнульфа его преемникомъ въ 900 году, несмотря на то, что опять увеличилась опасность оть Угровъ. Очевидно эта борьба не имъла вовсе случайнаго характера, а была сознательнымъ и упорнымъ стремленіемъ къ исполненію давно предначертанныхъ плановъ и отличалась особенною страстностью со стороны Немпевъ, не видевшихъ въ своемъ ослеплении враждою къ Мораванамъ той страшной грозы, которая надвигалась съ другой стороны. Итакъ, намъ кажется, мивніе Дюмлера не выдерживаетъ критики. Мы понимаемъ занимающее насъ показаніе Фульденской летописи несколько въ иномъ смысле. Не возбужденіе ссоры между Моравскими князьями было причиной наказанія, которому подвергся Арибо, а та роль, которая ему (можеть быть и ошибочно) приписывалась въ этомъ дёлё уже тогда, когда ссора возникла. Въ этомъ отношеніи върнъе смотрить на этотъ вопросъ Дудикъ 1), хотя и съ его предположениемъ нельзя вполнъ согласиться. Онъ полагаетъ, что Арибо съ самаго начала, въ стачкъ съ своимъ сыномъ Исанрихоми и однимъ знатнымъ баварскимъ графомъ (Эримбертомъ), о которомъ тоже говоритъ

<sup>1)</sup> Dudik, I, S. 325-326.

Фульденская летопись, вошель въ сношенія съ княземъ Мойміромъ и возбуждалъ его къ присвоенію себъ исключительной власти въ Моравіи, съ тъмъ, чтобы онъ (Мойміръ) потомъ помогъ ему (Арибо) достигнуть независимости, — что за это онъ и потерпълъ. Тутъ есть, по нашему мивнію, доля истины, но намъ діло представляется нъсколько иначе. Интрига извъстной (оппозиціонной) нъмецкой партіи съ Мойміромъ противъ Арнульфа по всёмъ признакамъ действительно существовала, хотя мы не можемъ опредълить, когда она завязалась, но главная, дъятельная роль въ ней принадлежала, какъ кажется, вовсе не Арибо, а его сыну Исанриху 1), на что только намекается въ анналахъ (Isanrico filio suo instigante), но что главнымъ образомъ подтверждается последующею деятельностью и судьбою этого лица. Очень можеть быть, что Исанрихъ быль отчасти и подстрекателемъ Мойміра къ междоусобной войнъ его съ братомъ, еще совершенно юношей<sup>2</sup>), котораго можно было надаяться безъ труда устранить оть всякой власти. Самъ же Исанрихъ расчитываль на помощь Мойміра для достиженія своихъ собственныхъ властолюбивыхъ пълей. Поступокъ сына не могъ не бросить тъни на отца (Арибо), который быль тоже заподозрынь въ измыть, хотя можеть быть ни въ чемъ не былъ виновенъ, и такимъ образомъ пострадалъ изъ-за сына своего. Это подтверждается тымъ, что ему такъ скоро были возвращены его владенія, — вероятно вследствіе того, что ему удалось оправдаться. Едва-ли это случилось бы, если бы онъ дъйствительно (какъ подагаетъ г. Дудикъ) самъ строилъ козни противъ Арнульфа и вступалъ въ сдълку съ исконнымъ врагомъ нъмецкой державы. Фульденскій льтописецъ, хотя и стоялъ близко къ Арнульфу, могъ не знать всёхъ подробностей дёла и передать его не совстви точно и не въ томъ свътъ.

<sup>1)</sup> Въроятно тотъ самый, который въ 892 г. былъ оставленъ заложникомъ въ Моравіи у Святополка. Онъ долженъ былъ хорошо знать моравскія отношенія и потому неудивительно, что онъ ръшился ими воспользоваться для своихъ цълей.

<sup>2)</sup> Фульденскій літописець называеть его мальчикомь, Fuld. ann. 899: Zuentibaldum (puerum, filium antiqui ducis Zwentobolchi).

Въ концъ 898 года въ зимнее время Баварцы предпринями еще опустошительный походъ въ Моравію, натешились грабежомъ и разрушеніемъ и съ богатой добычей вернулись домой 1). Этимъ однако они не могли удовлетвориться: надо было спѣшить пользоваться благопріятнымъ временемъ внутренней смуты въ Моравіи. Действительно, то же самое повторяется и въ 899 году: баварское войско вторгается и опустошаеть страну. Между темъ, какъ разъ передъ этимъ (насколько выясняется изъ летописнаго извъстія) Мойміръ успъль запереть своего брата Святополка въ какомъ-то укрвпленномъ городъ и ждалъ повидимому, чтобы тоть сдался. Въ это самое время явилось на выручку Святополка баварское войско, освободило его и витстт съ приверженцами «изъ состраданія» увело его на свою родину, предварительно предавъ пламени этотъ городъ 2). Боле мы не именть никакихъ извъстій о Святополкъ и его партіи. Приблизительно около того же времени больному Арнульфу пришлось имъть дъло съ возмущениемъ и у себя дома. Исанрихъ, возбуждавшій, какъ мы видьли, Мойміра противъ своего брата и вовлекшій такимъ образомъ въ моравскую войну Арнульфа, имѣлъ въ виду, какъ кажется, не столько даже содъйствіе Мойміра, сколько то, чтобы воспользоваться этимъ удобнымъ случаемъ отвлеченія Арнульфа моравскими ділами и отсутствія Люитпольда и отца своего изъ ихъ владеній, чтобы темъ вернее осуществить свои замыслы. Ему действительно и удалось это: въ 899 году онъ овладълъ частью Восточной марки (которая тогда была вверена по всей вероятности Люитпольду). Разгивванный этимъ Арнульфъ самъ, несмотря на свое уже очень болѣзненное состояніе, отправился на кораблѣ по Дунаю — противъ

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 898.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 899: dein non post multum temporis Baioarii terminos Moravorum confidenter et cruto intrantes, et quaecumque poterant diripiendo populati sunt et Zuentibaldum (puerum, filium antiqui ducis Zwentobolchi) suumque populum, de ergastulo civitatis in quo inclusi morabantur eripuerunt, ipsamque civitatem igni succenderunt, atque in fines patriae suae pro misericordia secum abduxerunt.

Исанриха, и осадиль его въ крыпости Маутернь (Mautern). Черезъ несколько времени городъ быль взять, а виновникъ смуты съ семействомъ и свитой предсталь передъ императоромъ. Последній велель его отвести въ Регенсбургъ. Однако Исанриху, боявшемуся заслуженной кары, удалось бъжать съ дороги. Онъ укрылся въ Моравів и затемъ при содействін, Моравань опять овладъть прежнею областью 1). Вскоръ послъ этого, въроятно, бользнь Арнульфа приняла уже роковой для него обороть и приковала его къ одру смерти, такъ какъ противъ непокорнаго графа болве уже ничего не предпринималось: онъ остался въ захваченной имъ области и только въ 901 году, при Людовикъ Дитяти, произопло его примиреніе съ верховною властью. Въ концѣ 899 г. Арнульфъ кончилъ свое неутомимое жизненное поприще, къ несчастію для себя немного не доживъ до окончательнаго разрушенія Моравскаго княжества, несомнінно подготовленнаго въ значительной степени его деятельностью и политикой, и не доживь къ своему счастію до техъ горестных последствій, съ которыми быль связань этоть разгромь Моравіи для его собственной родины, для германскихъ интересовъ на среднемъ Дунаъ, наконець вообще для всего запада и для его полетическихъ видовъ.

3.

Походъ Угровъ въ Италію 899 года. Угры опустошаютъ Панновію. Нѣмцы продолжають борьбу съ Моравією. Церковныя отношенія Моравіи. Посланіе Зальцбургскаго духовенства въ папѣ 900 года.

Мы впрочемъ еще не оставляемъ 899 года. Въ теченіе его произошло еще одно важное событіе, а именно первый наб'єгъ Угровъ на Италію, которымъ открывается б'єдственный періодъ ихъ частыхъ опустошительныхъ походовъ на западъ.

<sup>1)</sup> Ibid. Весь разсказъ объ этомъ читаемъ въ Фульденской ивтописи:... At ille timens ne puniretur, fugam iniit, et ad Marahenses usque fugit. Quorum itaque adiutorio suffultus, ut prins, partem regni subripuit; eandem secum retinendo obtinuit.

Еще осенью 898 г. толпа Угровъ совершила такъ сказать развъдочный походъ въ верхнюю Италію до р. Бренты, и убъдившись въ привлекательности страны и богатствъ представляющейся добычи, вернулась домой и увлекла своихъ родичей предпринять прежде всего набъгъ на верхнюю Италію 1). Набъгъ этотъ и состоялся въ 899 г. и продолжался еще въ 900 г. Это опредъленіе времени подтверждается большинствомъ лътописныхъ свидътельствъ и другихъ извъстій, и отступить отъ него не даютъ права одно или два очевидно ошибочныхъ показанія иныхъ источниковъ 2). Путь, которымъ проникли Угры въ Италію, шелъ въроятно равниною р. Савы (слъдовательно черезъ владънія Брацлава, не имъвшаго силы задержать ихъ, а можетъ быть успъвшаго уже измънить Нъмцамъ), долинами Юлійскихъ Альпъ, на съверъ отъ Истріи и черезъ Фріуль въ съверную Италію. Этимъ путемъ они сюда и впослъдствіи совершали набъги 2).

<sup>1)</sup> Объ этомъ предварительномъ предпріятів свидѣтельствуеть Ліудпрандъ, Liudprandi Antapodos. L. II, с. 7: ...Immenso itaque innumerabilique collecto exercitu miseram petunt Italiam. Cumque juxta fluvium Brentam defixis tentoriolis, immo centonibus, triduo exploratoribus directis, terrae situm gentisque multitudinem seu raritatem consciderarent, repedantibus nuntiis hujusmodi responsa suscipiunt.... Слъдуетъ описаніе и характеристика края.

<sup>2)</sup> Подъ 899 г. это событіе находится въ слёдующихъ анналахъ: ann. Alamann., Sangallenses, Augienses (Ungari Italiam ingressi multa (mala) fecerunt), Benevent. (Hungari in Italiam venerunt), Laubacenses (Ungari Italiam ingressi), Chronic. Nonantulan. (Tiraboschi storia di Nonantula, II, 6), Liudprandi Antapodos., II, с. 9 (см. Dümmler, Gesch. II, S. 505). Фульденская льтопись говорить объ этомъ въ 900 г., но какъ о событів, уже начавшемся ранѣе: Interim vero Avari (qui dicuntur Ungari) tota devastata Italia, ita ut etc... Ошибочно относять этоть походь: Dandolo, Chronic. Venetum (Muratori, XII, р. 197) къ 906 г., а Regino къ 901 г. Относительно 899 г. последнія сомившія уничтожаются извёстнымъ письмомъ Зальцбургскаго архіепископа и другого немецкаго духовенства къ папё Іоанну ІХ съ жалобой на моравскую церковную организацію. Его составленіе относится къ 899—900 году, и въ немъ идеть рёчь и о походе Угровъ въ Италію.

<sup>3)</sup> Набъги Угровъ въ съверную Италію надолго должны были сильно затруднить сношенія подунайских земель и других болье отдаленных странь съ прибрежными городами Адріатики и вообще съ Италіей, куда постоянно со всъхъ концовъ стекались путешественники и пилигримы. По крайней мъръ мы имъемъ свидътельство о томъ, какъ отозвались эти угорскіе набъги на стеченіе путешественниковъ въ Аквилею. Извъстная Чивидальская Евангель-

Здёсь, на сѣверномъ берегу Адріатическаго моря одна дорога (около города Pieve di Sacco) въ теченіе долгаго времени сохраняла названіе «дороги Угровз» (Strada Ungarorum). Въ томъ же краю въ мѣстныхъ названіяхъ долго существовали и другіе слѣды прохожденія и стоянки тамъ Угровъ. Такъ на р. Брентѣ (около гор. Bassano) одинъ холмъ назывался «горою Угровз», а близъ гор. Mestre одно поле было извѣстно подъ именемъ «Сатро degli Ungari» 1).

Итакъ въ 899 г. (въ исходѣ лѣта) Угры перешли Альпы и устремились въ ломбардскую равнину, опустошая все по дорогѣ и забирая несмѣтную добычу. Они избѣгали укрѣпленныхъ городовъ и дошли до самой Павіи, не встрѣтивъ никакого сопротивленія <sup>2</sup>). Между тѣмъ король Италіи Беренгаръ успѣлъ собрать многочисленное войско въ 15,000 чел. <sup>8</sup>) и пошелъ навстрѣчу

ская рукопись содержить въ себѣ массу именъ путешественниковъ, которыя ваписывались на ней въ Аквилеѣ въ теченіе всего ІХ в. Это записываніе именъ прекращается или по крайней мѣрѣ становится очень рѣдкимъ именно въ началѣ Х в.: очевидно причиной тому были угорскій погромъ и угорскіе набѣги въ Италію. Срв. С. Jireček, «Ueber die Marginalnoten in d. Evangelienhandschr. zu Cividale». См. Sitzungsber. d. Böm. Gesellsch. d. Wissensch. in Prag, Sitzung der Classe f. Philos. etc., 22 Jān. 1877.

<sup>1)</sup> S. Ljubić, Ugri u Mletačkoj (Starine, kn. I. 1869, р. 211—212). Что касается такъ называемой дороги Угровъ, то есть грамота кор. Беренгара, относящаяся уже къ 888 году (напечатана Зикелемъ въ «Forschung. z. Deutsch. Gesch. IX, S. 427), гдѣ читаемъ: quicquid haberi videtur nostri juris inter aquas defluentes, hoc est inter Tiliamentum et Liquentiam, et sicut via Ungarorum cernitur et paludes maris. Очевидно въ такое раннее время (888) не могло быть еще и рѣчи объ «угорской дорогѣ». Рёслеръ справедливо считаетъ это мѣсто вставленнымъ поэже, при перепискѣ грамоты, такъ какъ существующій списокъ относится только къ 1426 г.; при этомъ онъ указываетъ, какъ на любошытный фактъ, что мѣстное пріуроченіе «дороги Угровъ» произошло во Фріулѣ. См. Roesler, Rom. St., S. 169, прим.

<sup>2)</sup> Самый подробный разсказъ объ этомъ походъ сообщаетъ Liudprand, Antapodos., II с. 9—16; затъмъ есть кое-какія подробности въ Iohannis Chronic. Venet. (SS. II, 22), въ Chron. Nonantul. (вышеупомянутой), въ Ann. Fuld. 900, наконецъ у Regino, 901.

<sup>3)</sup> Chron. Johann. D. Venet: contra quos Berengarius rex direxit exercitum 15000 hominum, sed pauci ex eis reversi sunt. По Ліудпранду, это войско было втрое сильнъе угорскаго: «....factus est exercitus triplo Hungariorum validior», 1. с., сар. 9.

Уграмъ. Такой встречи последніе вероятно не ожидали и, охваченные паническимъ страхомъ, пустились въ обратный путь. Ихъ конечно преследовали. Съ немалой потерей они переплыли р. Адду. Снесшись затымъ съ Беренгаромъ, они предложили ему возвратить всю добычу, съ темъ только, чтобы имъ свободно вернуться. Получивъ отказъ, они продолжали бъгство и въ небольшомъ столкновеній близь Вероны им'єли даже частный усп'єхъ, который впрочемъ не могъ остановить ихъ преследователей. Однако отъ стремительности этого движенія кони ихъ утомились; достигнувъ р. Бренты почти одновременно съ шедшимъ по ихъ пятамъ непріятелемъ, Угры принуждены были наконецъ остановиться. Въ отчаяніи они вторично обратились къ Беренгару съ тою же просьбою принять у нихъ всю добычу, оружіе, лошадей (кром' необходимых для обратнаго пути) и предоставить имъ свободный выходъ изъ Италіи. Они кром'є того предлагали заложниковъ и объщали никогда болъе не вторгаться въ итальянскіе предълы. Но Беренгаръ остался непреклоненъ въ своемъ отказъ и этимъ побудилъ Угровъ къ последней отчаянной попыткъ выйти изъ затруднительнаго положенія, — къ ръшенію, которое доставило имъ блестящее торжество, а итальянскому войску в всей съверной Италіи рядъ самыхъ жестокихъ бъдствій и страданій. Угры р'єшились немедленно и неожиданно сд'єлать нападеніе на врага, и съ отчаяннымъ мужествомъ и яростью (внушенною безвыходнымъ положеніемъ) исполнили этотъ планъ 24 сентября 899 года 1). Устроивъ нѣсколько засадъ, они внезапно ворвались въ лагерь неприготовленныхъ, безпечно занятыхъ ѣдой непріятелей, произвели безпощадную різню, смяли ихъ и нанесли имъ окончательное, страшное поражение. Имъ облегчили успъхъ, по словамъ летописца, несогласія, т. е. вероятно отсутствіе единства въ дъйствіяхъ непріятеля<sup>2</sup>). Незначительная часть войска спаслась бъгствомъ, а большинство, и въ томъ числъ много

<sup>1)</sup> Cps. Dümmler, Gesch. II, S. 505.

<sup>2)</sup> Liudprandi, ibid, II, p. 15: ad augmentum denique perdicionis christianorum parva inter eos erat discordia.

нтальянской знати (графовъ и епископовъ) погибло отъ меча хищниковъ 1). Одержавъ такую побъду, Угры конечно уже не думали о возвращения, и вторично устремились по равнинъ ломбардской, предаваясь неистовому грабежу, опустошеніямъ и насиліямъ. На западъ они доходили до горы Св. Бернарда (Велик.) 2), на югъ переходили черезъ р. По и, подвергнувъ разграбленію г. Модену и Реджіо, добрались до самой Піаченцы.

Большая часть этихъ опустошеній должна, по справедливому замѣчанію Дюмлера в), быть отнесена уже къ 900 г., такъ какъ послѣ (сентябрскаго) сраженія при Брентѣ для осеннихъ предпріятій оставалось уже не много времени. Наиболѣе важные моменты этого опустошительнаго рысканія Угровъ по сѣверной Италіи суть слѣдующіе: взятіе города Бергамо; сожженіе извѣстнаго Нонантульскаго монастыря (Nonantula), изъ котораго успѣла спастись только часть монаховъ и въ которомъ погибла масса рукописей ф); разграбленіе г. Модены и Реджіо и сожженіе церкви св. Савина (San Savino) близъ г. Піаченцы 5); наконецъ убіеніе епископа Ліутварда Верцельскаго (Vercelli), хотѣвшаго спастись бѣгствомъ отъ Угровъ и попавшагося имъ въ руки (въ іюнѣ 900 г.) 6).

Пока большая часть Угровъ была занята вышеупомянутыми варварскими подвигами, одинъ отрядъ ихъ предпринялъ походъ противъ Венеціи, столь привлекательной своими богатствами. Произведя опустошеніе на берегу, Мадьяры на кожаныхъ лодкахъ

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. ibid: ...ita ut occisis episcopis quam plurimis, Italici contra eos debellare molientes in uno proelio una die ceciderunt 22 millia. — Regino, a. 901: cujus (gentis Hungarorum) violentiae a beluino furori cum terrae incolae in unum agmen conglobati resistere conarentur, innumerabilis multitudo ictibus sagittarum periit; quam plurimi episcopi et comites trucidati sunt.

<sup>2)</sup> Johann. Cron. Venet.: Ungri vero pertranseuntes Tarvisium, Patavium, Brixium ceterosque fines, Papiam et Mediolanum venerunt et usque ad montem Iob depopulantes cuncta.

<sup>3)</sup> Dümmler, ibid., S. 506, примъч. 34.

<sup>4)</sup> Chron. Nonantul. и письмо папы Сергія настоятелю Нонант. монастыря Леопольду. См. Дюмлеръ, тамъ же.

<sup>5)</sup> Dümmler, ibid.

<sup>6)</sup> Regino 901.

переправились на острова Венеціи, произвели грабежъ и предали, что могли, пламени. Когда они собирались уже напасть на острова Malamocco и Rialto, ихъ встрътиль съ морскою силой Венеціанскій дожъ Петръ: въ день Петра и Павла онъ нанесъ имъ пораженіе при містечкі Альбіолі (Albiola) и обратиль въ бістство 1). Наши свёдёнія объ этомъ угорскомъ набёгё пополняются еще однимъ документомъ 900 года, открытіемъ и обнародованіемъ котораго наука обязана хорватскому ученому Любичу<sup>2</sup>). Этотъ документь, свидетельствуя о взятіе и разрушеніи Мадьярами на берегу Адріатическаго моря города Альтинантіума (Altinantium) 3) и тамошняго монастыря св. Стефана, представляеть такимъ образомъ достовърное извъстіе о времени этого похода (900) и прибавляеть еще одну подробность къ тому, что было до сихъ поръ о немъ извъстно. Лътописное извъстіе разсказываеть объ Альтинаетской катастрофъ, что большая шайка Угровъ, разрушивъ многіе города, направилась къ г. Альтинантію, откуда жители усибли бізжать и, найдя его опустівшимъ, разграбили его, подожгли и вмъстъ со стъпами разрушили 4).

Найденная Любичемъ дарственная грамота дана была Альтинантскому монастырю св. Стефана именно по поводу угорскаго погрома, во время котораго, какъ изъ нея видно, былъ разрушенъ и этотъ монастырь и разграблено все его имуще-

<sup>1)</sup> Chron. Johann. Diac. Venet.: Ungarorum pagana et crudelissima gens ... ad Venetias ingressi cum equis et bellicis navibus primum civitatem Novam, fugente populo, igne concremaverunt...... littoraque maris depopulaverunt; etiam tentantes Rivoaltum et Melamaucum ingredi per loca, que Albiola vocantur, in die passionis apostolorum sanctorum Petri et Pauli. Tunc dominus Petrus dux, navali exercitu, dei protectus auxilio, praedictos Ungros in fugam vertit. Срв. также Dand. Chron. См. Ljubić, въ упомянутой статъѣ, стр. 211.

<sup>2)</sup> Въ вышеупомянутой стать ero (Ugri u Mletačkoj) въ «Starine», 1869, kn. I.

<sup>8)</sup> Объ этомъ городъ см. Ljubić, ibid, str. 212.

<sup>4)</sup> Chron. Johann. Diac. Venet.: post multarum urbium destructionem cum sevissima Paganorum multitudo ad Altinantium civitatem aciem direxisset in qua, cum ejusdem civitatis indigenis fugatis, neminem reperissent, omnem illam civitatem depredantis, igne succenderunt, muros quoque ac turres funditus subverterunt. Ljubić, ibid., str. 211.

ство 1). Въ этой грамоть между прочимъ читаемъ: «Dum imminentibus nostris peccatis crudelissima gens Ungrorum Italia intrasset, et tam pro suis quamque et in nostris finibus plurimas depredationes atque incendia perpetrasset seu homicidia multa fecisset devastassetque episcopales incendia; immo mensis aprilis die quadam residente in publico placito nos Petro domino protegente imperiali protospatario et Veneciarum duce etc. ..... ecce Ioanici venit abba monasterii Sancti Stephani Altinenatis adveniens, cepit cum gemitis et cordis dolore proferre damna ejusdem zenobii sui, et quomodo possessiones ipsius depopulantes, et coloni pariter interfecti vel efugati ab Ungris 2).

Въроятно вскоръ послъ пораженія подъ Венеціей Угры, насытившись грабежомъ и убійствами, ръшились пуститься въ обратный путь, но однако не даромъ: Беренгаръ принужденъ былъ заплатить имъ за это заложниками и подарками <sup>3</sup>). Съ несмътной добычей оставили Угры несчастную Италію и вернулись въ свою дунайскую равнину опять черезъ Паннонію, не упустивъ, конечно, случая пограбить и здъсь <sup>4</sup>). Судя по тому, что они такъ безпрепятственно проходятъ черезъ паннонскую территорію, нигдъ не встръчая сопротивленія, приходится предположить, что хозяева этой страны, не будучи болье въ силахъ защищать ее, уже оставили ее на произволъ судьбы (хотя еще и называли своею) <sup>5</sup>), — что порученіе, данное Арнульфомъ въ 896 г. Брацлаву по отношенію къ ней стало очень скоро затъмъ неисполнимо. О самомъ Брацлавъ нъть болье никакого упоминанія. Можеть

<sup>1)</sup> Монастырь св. Стефана быль возстановленъ потомъ уже не въ гор. Альтинумъ, а на островъ Аміани (Amianum, de Hymanis, de Aimanis, de Imanis) подъ именемъ монастыря св. Феликса и Фортуната, Lju bić, ibid., s. 213.

<sup>2)</sup> Anno Christi 900, Privilegio imperial de S. Felixe di Manj № 32. См. Ljubić, ibid., s. 213.

<sup>3)</sup> Ioh. Chron. Venet.: rex igitur Berengarius datis obsidibus ac donis praedictos Ungros de Italia recedere fecit cum omni preda quam ceperant.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 900: Ipsi namque eadem via qua intraverunt, Pannoniam ex maxima parte devastantes, regressi sunt.

<sup>5)</sup> Въ письмъ баварскаго духовенства 900 г. она названа—«nostra maxima provincia».

быть онъ скрывался где-нибудь въ окрайнахъ своихъ владеній, если уже не погибъ въ какомъ-нибудь столкновении съ Уграми. Но нътъ также ничего невъроятнаго въ предположения, что онъ, увидъвъ невозможность справиться съ Мадьярами, измънилъ Арнульфу и добровольно вошель въ сдълку съ его врагами 1). Доказательство, что Паннонія въ то время, въ 900 г., была уже заброшена и варварски опустошена, имъется еще въ извъстномъ письмъ баварскихъ епископовъ, въ которомъ идеть ръчь о бъдственномъ состояни Паннонии, о томъ, что въ ней не осталось болье ни одной церкви 2). Можеть быть для того времени это показаніе нѣсколько преувеличено, какъ и все въ этомъ посланіи, что хоть сколько-нибудь справедливо, носить характеръ преувеличенія и страстности; но оно всетаки характеризуеть положеніе діль. Ніть поэтому ничего удивительнаго, что черезь короткое время Угры являются уже полными и исключительными хозяевами Панноніи.

Прежде чёмъ продолжать пов'єсть угорскихъ наб'єговъ, мы должны предварительно обратиться къ тому, что творилось тёмъ временемъ въ Моравіи и у Н'ємцевъ и что, разум'єстся, не могло остаться безъ вліянія на дальн'єйшіе усп'єхи Угровъ. Борьба Н'ємцевъ съ Мораванами все еще продолжалась. Восточно-франкское государство и по смерти Арнульфа не думало оставить свою задачу — окончательно сломить ненавистнаго врага. Оно все еще какъ-будто не сознавало всей опасности, которой одновременно подвергалось со стороны другого, новаго, несравненно бол'є страшнаго сосіда, — такъ велика была его вражда къ Славянамъ. Подобно предыдущимъ годамъ Баварцы и л'єтомъ 900 года, на этотъ разъ вм'єст'є съ Чехами, вторглись въ Моравію и въ теченіе трехъ нед'єль без-

<sup>1)</sup> Cpb. Zaborský, Maďari pred opanovaním terajšej vlasti. Letopis Matice Slovenskej, ročn. XI, sv. 1. (1874), стр. 59. Cpb. также Елагинъ, Мъсто Венгровъ и т. д. Русская Бесъда, 1858, I, стр. 149.

<sup>2)</sup> Tamb читаемъ:.... ita ut in tota Pannonia, nostra maxima provincia, tantum una non appareat ecclesia, prout episcopi a vobis destinati, si fateri velint, enarrare possunt, quantos dies transierunt et totam terram desolatam viderunt. Erben, Regesta, p. 24.

пощадно опустошали ее, послѣ чего благополучно вернулись домой 1). Между тѣмъ положеніе еще болѣе усложнилось, благодаря тому обороту, который приняли въ томъ же году церковныя отношенія. Продолжительная распря народовъ съ поля брани перешла подъ конецъ снова въ сферу церкви и разразилась письменнымъ походомъ баварскаго духовенства противъ Моравіи, извѣстнымъ посланіемъ его къ папѣ Іоанну ІХ-му въ 900 году, столь характерно и типично выражающимъ взаимныя отношенія и чувства обѣихъ народностей (нѣмецкой и славянской) въ тотъ критическій моментъ ихъ вѣкового соперничества на Дунаѣ. Посмотримъ, чѣмъ былъ вызванъ этотъ любопытный документъ.

Съ 893 года церковное состояніе Моравіи для насъ совершенно темно; въ этомъ году, какъ мы выше видели, известный намъ епископъ Викингъ былъ назначенъ канцлеромъ Арнульфа, и моравская церковь окончательно осиротела. О назначени другого пастыря мы никакихъ извёстій не имбемъ: вброятно никто и не былъ назначенъ, ибо Нъмцы давно стремились къ полному присоединенію Моравіи и Панноніи къ Баварской эпархіи (къ Пассовской и Зальбургской церквамъ), и можетъ быть даже отчасти въ этихъ целяхъ было дано Викингу новое назначение. Отсутствіе всякаго верховнаго пастыря было во всякомъ случать болье благод втельно для Моравіи, чымь подчиненіе такому, какимъ былъ Викингъ. Моравія въ церковномъ отношеніи послѣ удаленія Викинга могла дыщать свободнье, что и выразилось вскорт въ сношеніяхъ Мойміра съ папой Іоанномъ IX по вопросу о новой организаціи моравской церкви. О самомъ Викингъ мы узнаемъ изъ Фульденской летописи, что въ 899 году Арнульфъ назначилъ его епископомъ Пассовскимъ послъ смерти епископа Энгильмара, надёясь вёроятно такимъ образомъ доставить ему большее вліяніе на ръшеніе вопроса о церковныхъ дъ-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 900: Baioarii per Boemaniam, ipsis secum assumptis, regnum Moravorum, cuncta incendio per tres ebdomadas devastantes inruperunt, tandem cum omni prosperitate domum reversi sunt.

дахъ Моравіи <sup>1</sup>). Однако Викингъ оставался на этомъ посту очень недолго, такъ какъ его назначеніе было противно церковнымъ установленіямъ: баварское духовенство съ архіепископомъ Зальцбургскимъ Тэотмаромъ во главѣ на особомъ соборѣ въ томъ же 899 г. принудило его сложить съ себя епископское достоинство и назначило на его мѣсто нѣкаго Рихара <sup>2</sup>). Съ тѣхъ поръ имя Викинга совсѣмъ исчезаетъ изъ исторіи.

Посланіе баварскаго духовенства было составлено въ первой половинъ 900 года (къ іюню этого года относится уже смерть папы Іоанна IX) — гдѣ именно, достовѣрно неизвѣстно, но, по предположенію Дюмлера, это могло быть въ Рисбахф, гдф, какъ видно изъ одной грамоты, именно въ ту пору было собраніе баварскихъ сановниковъ 3). Посланіе было вызвано тімъ, что въ 899 году, вследствіе сношеній князя Мойміра съ папой, последнимъ были отправлены въ Моравію архіепископъ Іоаннъ и два епископа, Бенедикть и Даніиль, которымь было поручено, по соглашенію съ Мойміромъ, организовать моравскую церковь независимо отъ Баварскаго архіепископства. Обо всемъ этомъ мы узнаемъ только изъ этого документа. Для насъ остается невыясненнымъ вопросъ о возникновении и ходъ этихъ переговоровъ Мойміра съ папой. Иниціатива въ нихъ принадлежала по всей в роятности Моравскому князю, на что есть указаніе и въ самомъ посланіи; но несомнённо, что въ этомъ дёлё быль не мало заинтересованъ и папа. Съ его стороны было совершенно естественно позаботиться о замъщении давно вакантной Моравопаннонской архіепископской канедры, созданной съ такими усиліями и борьбою самимъ папскимъ престоломъ, и притомъ отчасти въ его собственныхъ интересахъ. Со стороны Мойміра это обращеніе къ пап'є съ ходатайствомъ о принятіи моравской церкви подъ свое покровительство было последней попыткой поддержать и оживить разрушавшееся зданіе Моравскаго княжества,

<sup>1)</sup> Cps. Dudik, I, S. 830, 831.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 899 (SS. I, 414).

<sup>3)</sup> Dümmler, Südöstl. Mark., S. 58.

избавивъ его отъ гибельнаго нѣмецкаго вліннія, но попыткою къ сожалѣнію уже слишкомъ запоздавшею, а потому и тщетною...

Посланные папой духовные предаты успѣди, правда, организовать моравскую церковь, раздѣдили всю страну на четыре округа и посвятили въ нихъ одного архіепископа и трехъ епископовъ-суффрагановъ 1), но этотъ новый порядокъ не имѣдъ времени принести какіе-либо плоды, такъ какъ черезъ нѣсколько лѣтъ буря мадьярскаго нашествія произвела и здѣсь такой переворотъ, что не только прекратила политическое существованіе княжества и внесла хаосъ во всѣ его внутреннія, между прочимъ и церковны дѣда, но и предада на западѣ полному забвенію самое имя Моравіи, которое съ тѣхъ поръ на долгое время совершенно исчезаеть изъ историческихъ памятниковъ.

Посланіе баварской церкви, изъ котораго мы почерпаемъ кое-какія, хотя и чрезвычайно скудныя свёдёнія о нёкоторыхъ фактахъ и явленіяхъ последнихъ летъ политической жизни Моравін и ея борьбы съ западнымъ соседомъ, заслуживаеть вниманія, какъ мы выше сказали, преимущественно для характеристики взаимныхъ отношеній Славянъ и Намцевъ въ ту пору. Будучи вызвано событіями, во всякомъ случат нарушавшими интересы Нъмдевъ и въ церковномъ и въ политическомъ отношеніяхъ, оно написано въ самомъ тенденціозномъ и пристрастномъ къ Славянамъ тонъ, въ духъ непримиримой вражды, причемъ явно и безсовъстно то извращаются, то умалчиваются важныя историческія событія и отношенія, всему придается фальшивый, подходящій къ цёлямъ составителей колорить и смыслъ, однимъ словомъ истина завъдомо и дерзко попирается на каждомъ шагу. Не будь у насъ положительныхъ и достовърныхъ историческихъ свидътельствъ о действительномъ ходе техъ событій и истинной сущности и характеръ тъхъ отношеній, о которыхъ идеть рычь въ по-

<sup>1)</sup> Очень можеть быть, что эти лица были Мораване по происхожденю и принадлежали даже къ школь Менодія, какъ на это указываеть Дудикъ; такъ что ихъ дъятельность могла бы быть очень благодътельна и плодотворна для моравскаго народа. См. Dudik. I, S. 333—334.

сланіи, мы были бы введены въ величайшее заблужденіе и ошибки, еслибъ отнеслись дов'єрчиво къ этому документу. Теперь же мы, располагая достов'єрными, хотя и не обильными л'єтописными изв'єстіями, въ состояніи в'єрно судить о немъ, отличить то немногое, что въ немъ заслуживаеть дов'єрія, отъ очевидной лжи, и такимъ образомъ всетаки въ пред'єлахъ возможности воспользоваться и этимъ источникомъ.

Мы приведемъ его здъсь сполна и затъмъ пояснимъ его необходимыми замѣчаніями. Во вступительныхъ словахъ нѣмецкое духовенство, т. е. архіепископъ Тэотмаръ и его суффраганы поясняють мотивь обращенія къпапь: «Указы Вашихь предшественниковъ-такъ начинають они - и постановленія католическихъ отцовъ церкви научають насъ во всёхъ затруднительныхъ и важныхъ случаяхъ обращаться къ римскому престолу», радъющему о ноддержаніи въ церкви согласія, порядка и дисциплины. «Мы никакъ не можемъ думать, о чемъ мы ежедневно принуждены слушать, чтобы что-нибудь превратное (несправедливое) могло произойти со стороны св. апостольскаго престола, служащаго для насъ источникомъ нашего священническаго сана и колыбелью христіанской въры; мы ждемь оть него скорбе ученія и авторитетнаго слова церковной мудрости. — И тымъ не менъе пришли отъ Васъ, какъ они сами объявили, три епископа, именно архіепископъ Іоаниъ и епископы Бенедикть и Даніилъ, въ землю Славянъ, такъ называемыхъ Мораванъ, подвластную нашимъ королямъ, нашему народу и намъ, со встми своими жителями, не только въ церковномъ отношеніи, но и податью изъ мірского имущества, ибо отъ насъ исходило ихъ обращеніе, ихъ переходъ изъ язычества къ христіанству 1). И потому Пассовскій епископъ, къ эпархіи котораго принадлежали жители той страны со времени своего обращенія въ христіанство, являлся

<sup>1)</sup> Sed venerunt, ut ipsi promulgaverunt, de latere vestro tres episcopi, videlicet Ioannes archiepiscopus, Benedictus et Daniel episcopi in terram Schlauorum, qui Moravi dicuntur, quae regibus nostris et populo nostro..... subacta fuerat tam in cultu religionis, quam im tributo substantiae secularis.... etc.

туда, когда хотълъ и когда нужно было, не встръчая никакого сопротивленія, часто созываль синоды съ участіемъ своего и мъстнаго духовенства, исполнялъ полновластно всъ свои обязанности, и никто открыто ему не противодъйствоваль. Также и нограничные (съ Моравіей) маркграфы наши устраивали тамъ собранія, чинили судъ и расправу, собирали подати, точно также не встречая ни въ комъ противодействія до техъ поръ, пока те (т. е. Мораване) не стали ненавидъть христіанство, отвращаться отъ правды, подстрекать къ войнъ и упорно защищаться, такъ что епископу и проповъдникамъ былъ закрытъ туда путь, и водворился тамъ полнъйшій произволъ. Нынъ же въ увеличеніе своего беззаконія они еще хвастають, что они большою суммою денегъ достигли того, что Вы послали имъ тъхъ епископовъ. Въ епископствъ Пассовскомъ Вы произвели нъчто такое, что никогда не исходило отъ апостольского престола и чего не допускають церковныя постановленія: Вы дозволили расколь въ единой церкви; и вотъ одно епископство распалось на пять, ибо упомянутые епископы отъ Вашего имени — по ихъ же собственнымъ словамъ — поставили въ одно и то же епископство одного архіепископа, какъ-будто можетъ быть архіепископъ въ чужомъ епископствъ, и трехъ епископовъ-суффрагановъ, — и все это безъ въдома архіепископа и безъ согласія епископа, въ эпархін котораго они находились 1)....Вашъ предшественникъ, по настоянію Святополка, посвятиль епископа Викинга, но послаль его однако не въ то древнее Пассовское епископство, а къновокрещенному народу, покоренному въ войнъ тъмъ княземъ и обращенному имъ изъ язычества въ христіанство<sup>3</sup>). Когда же Ваши

<sup>1)</sup> Intrantes enim praedicti episcopi in nomine vestro, ut ipsi dixerunt, ordinaverunt in uno eodemque episcopatu unum archiepiscopum, si tamen in alterius episcopatu archiepiscopum esse potest, et tres suffraganeos ejus episcopos absque scientia archiepiscopi et consentu episcopi in cujus fuere diocesi.— Здъсь приводится нъсколько постановленій Африканскаго собора, папы Льва Великаго и Целестина І—въ подтвержденіе высказаннаго обвиненія.

<sup>2)....</sup> et nequaquam in illum antiquam Pataviensem episcopatum transmisit, sed in quandam neophytam gentem, quam ipse dux (Zuentibaldus) domuit bello, et paganis christianos ipse paravit.

дегаты позводили этимъ Славянамъ войти съ ними въ близкія сношенія, то ті обвинями насъ, старамись оклеветать во многомъ, взводили на насъ всевозможныя небылицы, такъ какъ никто не обличаль ихъ словами правды, утверждая, что мы имъли непріятность и ссору также и съ Франками и Алеманнами, тогда какъ напротивъ они — наши лучшіе друзья и помощники. И еще они обвиняли насъ, что мы въ отношеній къ нимъ непримиримы, чего нельзя действительно не признать, но не мы въ этомъ виноваты, а ихъ собственная строптивость. Ибо когда они начали чуждаться христіанства и въ добавокъ отказались платить должную дань властителямъ, королямъ нашимъ и ихъ управителямъ, стали сопротивляться съ оружіемъ въ рукахъ и безпокоить нашъ народъ, то у нихъ вспыхнуль мятежъ. И такъ какъ тѣ отстояли ихъ для себя оружіемъ и снова обратили въ рабство, то слѣдовательно по закону должны были и должны имъть ихъ своими подданными, и они во всякомъ случат будутъ подвластны нашему государству, хотять ли того или не хотять 1). Поэтому Вамъ следуеть быть осмотрительными и предпочитать действовать въ духе умеренности (т. е. справедливо), чтобы худшая сторона не усиливалась и лучшая не ослабъвала. Предки нашего свътлъйшаго господина Людовикаимператора, короли, произошли отъ христіаннъйшаго народа Франковъ, а Славяне мойміровы — отъ поганыхъ язычниковъ. Тѣ посредствомъ императорской власти способствовали возвышенію римской республики, эти — вредили ей; тѣ стяжали себѣ славу на весь міръ, эти прятались въ скрытыхъ мѣстахъ и городахъ 2). Советомъ техъ былъ силенъ апостольскій престоль, отъ нападеній этихъ страдало христіанство. Во всемъ этомъ нашъ молодой король, не уступающій никому изъ своихъ предшествен-

<sup>1) ....</sup> orta est seditio inter illos; et quoniam armis sibi eos defenderunt et in servitiam redegerunt, idcirco jure proprio tributarios habere debuerunt et debent et sive velint, sive nolint, regno nostro subacti erunt.

<sup>2)</sup> Здѣсь намекается на систему Славянъ—при вторженіяхъ въ ихъ страну запираться въ укрѣпленныхъ городахъ и предоставлять опустѣвшія мѣстности грабежу непріятеля, вслѣдствіе чего одержать надъ ними полную побѣду было очень нелегко.

никовъ, желаетъ, сообразно ему данной отъ Бога доблести, со всьми князьями своего государства быть энергическимъ заступникомъ святой римской церкви и Вамъ, высшему церковному пастырю; ибо употреблять данную ему власть на служение Богу, этого онъ (Людовикъ) только и желаеть, къ этому только и стремится. Вследствіе того онъ такъ дорожить миромъ и согласіемъ, и находить отраду прибъгать къ Вамъ, какъ къ отпу своему. Что же касается того, что вышеназванные Славяне обвиняють насъ въ томъ, что мы будто-бы съ Уграми оскорбили католическую въру и заключили мирный договоръ, причемъ клялись собакою или волкомъ и другими погаными и языческими предметами, и будто дали имъ (Уграмъ) денегъ, чтобы они пошли на Италію <sup>1</sup>), то лживость всего этого обнаружилась бы и наша невинность была бы засвидетельствована, еслибъ это дело наше подверглось обсужденію передълицомъ всев дущаго Бога и Васъ, его апостольскаго нам' встника. Такъ какъ однако они постоянно угрожали нашимъ, отдаленнымъ отъ насъ христіанамъ и допекали ихъ жестокими преследованіями, то мы действительно одарили ихъ, только не денежными суммами, а нашими льняными одеждами, чтобы нъсколько сиягчить ихъ дикость. Итакъ именно все вышеуномянутое измыслили тѣ (т. е. Славяне) въ злобѣ своего сердца и возбудили Вашихъ епископовъкъ несправедливости по отношенію къ намъ, такъ что они въ письмѣ къ намъ, исходящемъ какъбы отъ апостольскаго престола, ставили намъ все то въ вину и между прочимъ утверждали, что мы достойны быть пораженными Божескимъ мечомъ (проклятіемъ). - Между тъмъ они сами издавна (въ теченіе многихъ л'єть) 2) совершали то преступленіе, которое они намъ несправедливо приписываютъ. Они приняли къ себъ

<sup>1)</sup> Nos prefati Schlaui criminabantur cum Ungaris fidem catholicam violasse, et per canem, seu lupum, aliasque nefandissimas et ethnicos res sacramenta et pacem egisse, atque ut in Italiam transirent, pecuniam dedisse.

<sup>2)</sup> Ipsi enim crimen, quod nobis falso semel factum imposuerunt, multis annis peregerunt. Cm. Kremper (De Ungarorum demigrat., p. 48) y Dümmler'a, Gesch. II, S. 511.

огромное множество Угровъ, по обычаю последнихъ обрили головы своимъ лжехристіанамъ 1) и не только натравили ихъ (Угровъ) на насъ христіанъ, но и сами кънимъ присоединились 2) и однихъ увели въ плѣнъ, другихъ убили, третьихъ уморили голодомъ и жаждою въ темницахъ, безчисленное множество вогнали въ нищету, благородныхъ мужей и честныхъ женщинъ увели въ неволю, сожгли храмы Божьи и разрушили все зданія, такъ что во всей Панноніи, нашей обширнъйшей провинціи, не увидишь почти ни одной церкви, какъ это могли бы вамъ разсказать назначенные Вами епископы, еслибъ хотели сознаться, сколько дней они путешествовали и какъ нашли страну опустошенною. Когда же мы узнали о вторженіи Угровъ въ Италію, то — видить Богъ — мы сильно желали помириться со Славянами, причемъ объщали простить имъ ради всемогущаго Бога все зло, причиненное намъ и нашимъ, и возвратить имъ все то, что оказалось бы у насъ изъ ихъ имущества, чтобы намъ быть въ безопасности отъ нихъ- по крайней мфрф хоть на то время, пока мы совершили бы походъ въ Лангобардію съ целью защитить владенія св. Петра и освободить христіанскій народъ съ Божьей помощью. Но даже и этого мы не могли добиться оть нихъ. И после такихъ злодъяній имъ еще оказываются такія благодъянія! и лживыми обвинителями выступають тв, которые были всегда гонителями христіанъ. Если есть кто-нибудь на свете, кто решился бы уличить насъ въ несправедливости, пусть онъ явится и Вы убъдитесь, что онъ обманется, а мы окажемся невинными въ этомъ дъль. Итакъ мы всь умоляемъ Васъ не давать въры ничымы противы насы навытамы, пока не явится случай и ради этого дъла не будетъ отправленъ посолъ отъ Васъ къ намъ или наобороть отъ насъ къ Вамъ. Всеобщая скорбь и страданія постигли

<sup>1)</sup> Угры, какъ извъстно, брили себъ головы, оставляя однако для красы три косички.

<sup>2)</sup> Ipsi multitudinem Ungarorum non modicam ad se sumserunt, et more eorum capita suorum pseudochristianorum penitus detonserunt, et super nos christianos immiserunt, atque ipsi supervenerunt.... etc.

жителей Германіи и Норика изъ-за тото, что единство церкви нарушается, ибо одно епископство, какъ мы сказали, раздёлено на пять. Если поэтому обманъ—лукавствомъ Славянъ причиниль какой вредъ, пусть справедливость исправить это...».

Въ заключеніи упоминается, что доходы папскаго престола въ Баваріи не могли быть до сихъ поръ пересланы въ Римъ — вслідствіе неистовствъ язычниковъ, но что теперь, когда дороги опять очистились, это будетъ исполнено при первой окказіи. Посланіе подписано архіепископомъ Зальцбургскимъ Тэотмаромъ и его 5-ю суффраганами-епископами (Вальдо Фрейзингенскій, Эрхенбальдъ Эйхстедтскій, Захарій Себенскій (Тирольскій еп.), Туто Регенсбургскій и Рихаръ Пассовскій).

Прежде чемъ отметить въ этомъ характерномъ документе то, что имъетъ для насъ значение болъе или менъе интересныхъ историческихъ свидетельствъ, укажемъ на главные пункты, въ которыхъ посланіе представляеть явное извращеніе истины. Нечего и говорить, что уже самый его предметь и цёль, т. е. жалоба на церковныя м'тры, принятыя въ Моравіи, и требованіе, обращенное къ папъ, съ точки эрънія справедливости не могутъ быть признаны состоятельными. Ссылаться на какія-то соборныя постановленія и папскіе указы V вѣка и совершенно умалчивать о томъ, что сдёлано и установлено папой лётъ 30 тому назадъ, говорить о старомъ, совершенно пересозданномъ порядкъ вещей - какъ о законномъ и будто-бы продолжающемъ существовать, обобщать на целую эпоху событія и случайныя явленія одного, двухъ льтъ, называть язычествомъ ипопираніемъхристіанстваотстаиваніе церковной самостоятельности, наконецъ требовать отміны міръ, только что принятыхъ папой для возобновленія установленнаго порядка, грозя въ противномъ случат прибъгнуть къ силь, -- все это объясняется только отчасти существовавшимъ тогда взглядомъ нѣмецкаго духовенства на права и предѣлы власти главы римской церкви; ръшительный и страстный тонъ посланія долженъ быть приписанъ также и крайнему озлобленію нъмецкихъ епископовъ, выведенныхъ изъ себя новымъ шагомъ Моравскаго князя:

они уже расчитывали окончательно торжествовать и надѣялись незамѣтно и навсегда забрать въ свои руки потерянныя-было (при Меоодія) Моравію и Паннонію 1), и туть-то вдугъ расчеты ихъ оказывались неожиданно разстроенными, имъ приходилось вновь отказаться отъ присвоенныхъ себѣ правъ, вновь мириться съ нарушеніемъ своихъ интересовъ. При такомъ положеніи дѣла нѣмецкіе епископы рѣшились испытать еще одно средство— энергически протестовать передъ папой противъ церковнаго отдѣленія Моравіи, для чего и сочинили пресловутое посланіе, въ которомъ извратили всю исторію Моравскаго княжества и его отношеній къ Восточно-франкской державѣ, расчитывая вѣроятно такимъ отрицаніемъ прошлаго тѣмъ сильнѣе подѣйствовать на папу.

Моравія является туть съ самаго начала совершенно подвиастною Франкамь и въ политическомъ, и въ церковномъ отношеніяхъ, между тѣмъ какъ полное политическое подчиненіе было только въ 870—871 году; нѣмецкіе маркграфы чинять въ ней судъ и расправу, чего также никогда не было, за исключеніемъ зпизода 870 года<sup>2</sup>). Пассовскій епископъ безпрепятственно распоряжается и хозяйничаетъ въ Моравіи, тогда какъ извѣстно, что онъ могъ дѣйствовать въ ней никакъ не позже 869 года, когда положеніе Мееодія было узаконено самимъ папой; назна-

<sup>1)</sup> Зальцбургская церковь успёла уже кажется возстановить свою власть, по крайней мёрё отчасти, что можно заключить изъ того, что баварское дужовенство (съ Зальцбургскимъ архіепископомъ во главё) въ своемъ посланіи отстаиваеть исключительно права Пассовскаго епископа, а о правахъ Зальцбурга — нётъ ни слова. Срв. Wattenbach, Beiträge zur Gesch. d. Christl. Kirche in Böhmen u. Mähren, Wien, 1849, S. 32.

<sup>2)</sup> Дудикъ (М. А. G., I, S. 336, пр.) замѣчаетъ, что тутъ можетъ быть естъ намекъ на обычай, по которому Мораване, жившіе на нѣмецкой границѣ, прибѣгали иногда за судомъ къ нѣмецкимъ маркграфамъ, какъ это видно изъ одной грамоты Арнульфа (898): «Еt si forsan de Moravorum regno aliquis causa justitiae supervenerit, si tale quidlibet est, quod ipse Heimo vel advocatus ejus corrigere nequiverit, judicio euisdem comitis (Arbonis) potenter finiatur». (Ег be п, Regesta, № 53, стр. 22). Едва-ли однако можно обобщить это показаніе, такъ какъ оно относится ко времени разгара смутъ и междоусобій въ Моравін (898), когда пограничные съ Маркой Мораване были вынуждены искать правосудія на сторовѣ, не находя его у своихъ властей, занятыхъ раздорамш.

ченіе Меоодія Мораво-паннонскимъ архіепископомъ, его плодотворная ділтельность въ Моравів, непосредственныя его сношенія съ папой и заступничество послідняго за него противъ интригь Нъмцевъ, -- обо всемъ этомъ завъдомо умалчивается 1) и эта знаменательная эпоха отмёчается въ нёсколькихъ словахъвременемъ отступничества отъ христіанства, бунта и всевозможнаго произвола; Моравія представляется принадлежащею къ Пассовской эпархіи, и новое назначеніе туда архіепископа и трехъ епископовъ называется неслыханнымъ деломъ, между темъ какъ это дело было только замещениемъ довольно долго остававшейся вакантной Мораво-паннонской каоедры; относительно Викинга, о которомъ ужъ нельзя было умолчать, дълается уловка, и онъ оказывается епископомъ, назначеннымъ по просьбѣ Святополка «къ новообращенному народу» (въ Нитру) и такимъ образомъ не имѣющимъ отношенія собственно къ моравской церкви: уловка неудачная, такъ какъ извъстно, какъ давно Нитра принадлежала Моравіи и что тамъ была освящена церковь еще Зальцбургскимъ архіепископомъ Адальрамомъ (около 836 г.); 2) затъмъ повторяется неясное упоминание о мнимомъ отчуждении Мораванъ отъ христіанства, о возмущении и враждебныхъ ихъ дъйствияхъ противъ Нъмцевъ и ръзко высказывается убъжденіе, что Мораване волей-неволей, а должны будуть смириться передъ немецкою властью; Мораване изображаются непримиримыми, а Немцы напротивъ - всегда желавшими мира: такъ разсказывается, что последніе, узнавь о походъ Угровъ въ Италію, умоляли Мораванъ о заключеніи мира, на что эти будто-бы не соглашались, тогда какъ мы знаемъ, что и тутъ, какъ всегда, непримиримость была напротивъ со стороны Нѣмцевъ и что именно во время угор-

<sup>1)</sup> Нѣмцы могаи съ своей точки зрѣнія оправдывать это умолчаніе тѣмъ, что мѣсто Меоодія оставалось такъ долго не замѣщено и что самая его дѣятельность была, по проискамъ Викинга, очернена и объявлена еретическою самимъ папой Стефаномъ V въ его письмѣ къСвятополку.

<sup>2)</sup> Было бы странно только на основаніи этого м'єста посланія строить какія-нибудь предположенія насчеть отношенія Нитры къ эпархіи Месодія. См. Wattenbach, Beiträge, ibid., S. 32.

скаго предпріятія въ Италію (899 — 900) Баварцы совершили два опустошительныхъ похода въ Моравію и расположенія къ миру вовсе не обнаруживали. Таковы правда и безпристрастіе въ изложеніи фактовъ німецкимъ духовенствомъ! Особенно характерны здёсь внушительныя слова, что Мораване, хотять или не хотять, а всетаки сдълаются подвластны нъмецкому государству. Убъжденіе, съ которымъ это сказано, доказываеть въ Нъщахъ большую увъренность въ себъ и полное сознаніе превосходства своихъ силъ, и едва-ли было бы справедливо видёть въ этой выходки одно только хвастовство и кичливость. Мы знаемъ, съ какою настойчивостью и даже неразборчивостью въ средствахъ Нѣмцы всегда преслѣдовали свои цѣли, знаемъ, что матеріальныя силы ихъ были очень значительны, знаемъ наконецъ, какихъ результатовъ они достигали въ своемъ политическомъ и культурномъ движеній на востокъ, и потому имбемъ право думать, что такія слова въ ихъ устахъ не были одними только пустыми словами, темъ более, что они обращены не къ Славянамъ, а къ папъ, передъ которымъ не было причинъ хвастаться.

Другую сторону посланія составляеть отчасти отстраненіе отъ себя разныхъ обвиненій, которымъ Нёмцы подвергались со стороны Мораванъ и въ которыхъ они находили необходимымъ оправдаться передъ папой, отчасти обвинение самихъ Мораванъ въ кое-какихъ проступкахъ. Всѣ свидѣтельства этого рода им ьють действительно большую или меньшую историческую пену и заслуживають гораздо большаго вниманія и дов'єрія, такъ какъ первыя изъ нихъ являются показаніями противоположной стороны, вторыя же также не могли быть выдуманы и имбють историческія основанія, хотя и исходять изъ усть пристрастно настроенныхъ обвинителей. — Намцы находять нужнымъ оправдываться передъ папой по двумъ пунктамъ: во-первыхъ Мораване, въроятно въ доказательство ихъ задора, выставляли на видъ ихъ размольку и столкновенія съ Франками и Алеманнами. Нъмецкое духовенство называеть это небылицей, хотя взаимная вражда между отдъльными племенами германской народноств не была явленіемъ необыкновеннымъ. Во-вторыхъ Нфицы защищаются противъ тяжелаго обвиненія, что они будто-бы подкупили Угровъ большой суммой денегь предпринять походъ въ Италію, а сами заключили съ ними мирный договоръ, подтвердивъ его клятвой по языческому обычаю, и такимъ образомъ оскорбивъ католическую въру. Въ этомъ фактъ клятвеннаго договора нъть ровно ничего невъроятного, такъ какъ извъстно, что всегда христіанскому народу при вступленіи въ сдёлку съ варварами приходилось дѣлать уступку ихъ обычаямъ 1). Что же касается до обвиненія въ подкупъ, то, хотя мы и не можемъ сказать утвердительно, что оно справедливо, оно всетаки представляется очень правдоподобнымъ, - въ виду следующаго затемъ въ посланін сознанія Нѣмцевъ, что они давали Уграмъ подарки («не деньгами, а льняными одеждами», что въ сущности одно и то же, конечно), чтобы отклонить ихъ опустопительныя набыти на сосыднихъ съ ними христіанъ. Притомъ мало вероятно, чтобы Мораване сочинили такой фактъ; не объясняется ли этимъ подкупомъ и то нъсколько странное обстоятельство, что Угры на своемъ походѣ въ Италію не встрѣтили никакого сопротивленія въ Панноніи? Увъренія самихъ Нъмцевъ, что они желали итти на помощь итальянскому народу и что Мораване имъ помещали въ этомъ, конечно не заслуживаютъ никакой веры, какъ явная ложь, такъ какъ въ это самое время Баварцы опустощали Моравію. Скорте могло бы говорить противъ подкупа то, что Угры на обратномъ пути изъ Италіи подвергли жестокому опустошенію и самую Паннонію, но и это соображеніе не довольно сильно, чтобъ подорвать в роятность обвиненія Н мцевъ Мораванами<sup>2</sup>). Въ свою очередь нѣмецкое духовенство, оправдывая

<sup>1)</sup> Theophan. Contin. (Lib. I, c. 20, p. 31) свидътельствуетъ о подобномъ же договоръ, заключенномъ по языческому обычаю между императоромъ Львомъ Армениномъ и Болгарами: χύνας μέν, καὶ οῖς τὰ ἄιομα ἔθνη θύουσιν, ἐχρῆτο μάρτυσι τῶν πραττομένων... etc.

<sup>2)</sup> Во 1-хъ Угры вообще мало соображались съ договорами и нарушали ихъ очень легко; во 2-хъ можетъ быть тутъ подъ Панноніей разумъются только моравскія владънія.

своихъ соотечественниковъ, выступаетъ передъ папой съ подобнымъже обвинениемъ противъ Мораванъ. Оно утверждаетъ, что последніе приняли къ себе множество Угровъ, брими себю головы по мадыярскому обычаю, и сами вмёстё съ Уграми, которыхъ подстрекали къ набъгамъ, совершали опустошительныя вторженія въ предълы немецкой державы и производили въ ней жесточайшій грабежь. Это свидетельство очень любопытно, и къ нему нельзя отнестись безъ вниманія. Сообщенная при этомъ подробность относительно бритья головъ придаеть ему характеръ еще большей достовърности и невольно заставляеть върить не только тому, что Мораване призывали къ себъ на помощь Угровъ, но и обратно — участію Мораванъ и вообще дунайскихъ Славянъ въ угорскихъ набъгахъ на западъ. Не будь этой подробности, еще можно было бы предположить тутъ просто желаніе оклеветать Славянъ, но такой фактъ, какъ подражаніе Уграмъ въ способъ носить волосы на головъ, явно съ цълью не быть узнанными среди мадьярскихъ полчищъ, не могъ быть сочиненъ Нѣмцами: онъ очевидно былъ на лицо и въ немъ они успѣли тогда уже воочію удостов фриться.

По показанію нѣмецкихъ епископовъ, первою и главною жертвою неистовыхъ набѣговъ Угровъ, съ которыми въ сообществѣ были отчасти и Мораване 1), была Паннонія, эта «maxima nostra provincia», какъ они ее называютъ. Въ ней, по ихъ выраженію, не оставалось болѣе почти ни одной церкви, «о чемъ могли бы засвидѣтельствовать посланные папой епископы, убѣдившіеся въ ея запустѣніи во время своихъ странствованій». Мы нисколько не сомнѣваемся, что здѣсь идетъ рѣчь именно о послѣдствіяхъ для Панноніи угорскихъ набѣговъ, а не объ опустошеніи ея Святополкомъ въ 882 и 883 годахъ, какъ утверждаетъ Дюмлеръ и за нимъ повторяють другіе 2). Это послѣднее опустошеніе уже было

<sup>1)</sup> Мораване руководились при этомъ конечно чувствомъ мести къ Нѣмцамъ, а въ этомъ отношени они могли найти исходъ этому чувству и въ разгромъ Панноніи, гдѣ были уже тогда очень многочисленныя нѣмецкія колоніи.

<sup>2)</sup> Dümmler, Südöstl. Mark., S. 62; cps. Dudik, I, S. 341.

тогда старой исторіей, и въ теченіе слідующих в 10 літь, до угорскаго набъга 894 года, Ланнонія имъла время оправиться и подняться въ отношеніи благосостоянія. Очевидно въ посланіи разумьются быдствія отъ самыхъ послыднихъ угорскихъ вторженій; притомъ очень возможно, что они и преувеличены. Доводъ Дюмлера, что туть не межеть имъться въ виду Нижняя Паннонія, такъ какъ папскіе легаты не могли-де направить черезъ нее свой путь изъ-за техъ опасностей, которыя она представляла, не выдерживаеть критики. Организуя моравскую церковь, эти легаты должны были напротивъ заглянуть и въ паннонскія владенія Моравіи и действительно могли убъдиться въ ихъ плачевномъ состояніи. Точно также не противоръчить нашему взгляду и выражение «nostra maxima provincia», на которое ссылается Дюмлеръ, какъ на доказательство, что туть идеть рычь не о Нижней Панноніи, еще принадлежавшей Мораванамъ. Дъло въ томъ, что въдь эти слова исходять изъ усть немецкаго духовенства, а оно, какъ мы видели, смотрить въ разбираемомъ посланіи и на Паннонію, и на Моравію, какь на части своей нѣмецкой державы не въ одномъ только церковномъ отношеніи... Следовательно выраженіе «nostra provincia» въ устахъ Зальцбургскаго архіепископа не даеть еще права рѣшительно ни къ какимъ заключеніямъ.

Наконецъ есть и еще пункть, въ которомъ нѣмецкіе епископы старались набросить тѣнь на Мораванъ и представить ихъ какъ можно болѣе виновными передъ папскимъ престоломъ. По ихъ увѣренію, Мораване хвастали, что достигли посредствомъ большой суммы денегъ присылки папскихъ легатовъ и новой организаціи своей церкви (т. е. попросту подкупили папскій дворъ). Это обвиненіе имѣстъ уже характеръ злостнаго доноса и тяжкаго обличенія самого папы, если въ немъ дѣйствительно есть доля правды. Но въ настоящемъ случаѣ оно можетъ быть также злобной клеветой, съ цѣлью съ одной стороны возстановить папу противъ Мораванъ, съ другой—и главнымъ образомъ—представить ему, что его церковнымъ мѣрамъ въ Моравіи придается весьма неблаговидный и нечистый оттѣнокъ, и такимъ путемъ

побудить его оставить свое предпріятіе: вѣдь это же и было главною цѣлью посланія.

Подкупъ папы Моравскимъ княземъ кажется намъ неправдоподобнымъ, ибо дело это (предпринятое имъ въ Моравіи) вполне согласовалось съ папскими интересами и было только продолженіемъ прежней, столь намъ изв'єстной политики римскаго престола по отношенію къ моравской церкви. А если не было подкупа, то и хвастовство имъ является невъроятнымъ и безсмысленнымъ. Съ другой стороны, если бы что-нибудь подобное было, то неужели Мораване стали бы этимъ хвастаться и такимъ образомъ открыто компрометировать папу и свое дело? Это было бы съ ихъ стороны слишкомъ неполитично и наивно. Одно, что могло подать поводъ къ клевет в немецкаго духовенства, - это то, что папскіе легаты предприняли путешествіе и пребывали въ Моравіи въроятно на счетъ Мораванъ 1), но между этимъ обстоятельствомъ и подкупомъ нътъ, разумъется, ничего общаго. Нъмецкому духовенству надо было во что бы то ни стало очернить Мораванъ въ главахъ папы и отвлечь последняго отъ задуманнаго дела, и вотъ они придумывають наиболье вырное средство, чтобы задыть самолюбіе и гордость папы, — пускають въ ходъ мысль о подкупъ. Такая выходка должна была тъмъ болъе подъйствовать на него, что папская курія вообще не отличалась безкорыстіемъ въ своихъ делахъ и отношеніяхъ и очень радела о своихъ матеріальных благах установленіем различных сборовь и налоговъ съ христіанъ въ свою пользу; на это есть указаніе и въ настоящемъ посланіи, именно въ извиненіи Зальцбургскаго архіепископа, что онъ изъ-за угорскаго набъга на Италію во-время не могь доставить пап' приходящихся на его долю сборовъ.

Изо всего этого видно, что есть въ разобранномъ документъ и такія показанія, которыя заслуживаютъ полнаго вниманія, освіщая современныя обстоятельства и отношенія нісколько боліве,

<sup>1)</sup> Dudik, I, S. 332 n 337 (прим.).

чёмъ то могуть сдёлать сухія летописныя свидетельства. Это касается по преимуществу отношенія Німцевъ и Мораванъ къ той новой силь, которая, придвинувшись къ самымъ границамъ ихъ владеній, все ощутительнее давала себя знать и чувствовать, все болье и болье поглощала внимание, возбуждала тревогу и опасенія запада. Посл'є итальянскаго разгрома всёми уже предвиделись кровавые расчеты съ Мадьярами, съ той и другой стороны являлись попытки къ смягченію врага (подкупомъ) и къ сдълкамъ съ нимъ, послъ чего следовали взаимныя обвиненія. осужденія, клеветы и проч. Что касается судьбы и результатовъ посланія зальцбургскаго духовенства къ папъ, то намъ они, къ сожальнію, остаются совершенно неизвыстны. Письмо было написано въ такомъ ръшительномъ тонъ и затрогивало такіе жгучіе вопросы, что едва-ли могло бы остаться безъ всякихъ последствій для моравскаго церковнаго вопроса при нормальномъ теченін дёль 1); были ли однако въ действительности какія-либо последствія и въ чемъ они заключались, мы не знаемъ и даже имбемъ право сомнъваться въ нихъ на томъ основаніи, что обстоятельства сложились повидимому весьма неблагопріятно для этого дела. Посланіе, какъ видно изъ словъ, что Италія уже освободилась тогда отъ Угровъ (quia dei gratia liberata est Italia), было отослано не ранве осени 900 года, следовательно оно уже не могло застать въ живыхъ папу Іоанна IX (умершаго въ іюль 900 г.), къ которому было адресовано 2). Какъ отнесся къ нему его преемникъ - неизвъстно. Впрочемъ самый вопросъ этотъ теряеть свое значение въ виду того решительнаго

<sup>1)</sup> Надо замѣтить, что существуеть еще другое одновременное посланіе жъ папѣ архіспископа Майнцскаго Гаттона, подтверждающее жалобы и притязанія Зальцбургскаго духовенства и повторяющее его въ главныхъ пунктахъ (см. Erben, Regesta, № 55, стр. 24—25), но такъ какъ на подлинность этой грамоты набросана тѣнь (Dūmmler, Sād.-Ö. М., S. 78—79) и вообще она не представляетъ ничего новаго, то мы и не сочли нужнымъ особенно останавливаться на ней. Дудикъ (I, S. 343) впрочемъ не раздѣляетъ подозрѣній Дюмлера.

<sup>2)</sup> На это обстоятельство указаль уже Dümmler, Gesch., II, S. 512.

оборота, который приняли вскор'є зат'ємъ политическія событія и международныя отношенія на среднемъ Дуна ванъ. И для Мораванъ, и для Н'ємцевъ — церковный вопросъ и церковные интересы естественно отошли на задній планъ, когда пришлось думать только о самозащит в напречь встебо силы, чтобы такъ или иначе умтрить тяжесть ударовъ, которые наконецъ последовательно направила на нихъ мадьярская орда, пользуясь благопріятными политическими условіями.

4.

Угры въ Панноніи. Набъги Угровъ въ нъмецкія и моравскія владънія 900—904 г. Коварный поступокъ Нъмцевъ. Общее настроеніе на среднемъ Дунаъ. Раффельштетенскій торговый договоръ.

Еще въ 900 году Нъмцамъ пришлось имъть значительное дъло съ Уграми. Эти событія разсказываются довольно обстоятельно Фульденскою летописью и въ немногихъ словахъ ждаются некоторыми другими анналами (Alamann. 900; Heriman. Augiens. 900; Liudprandi Antapodos.). Вернувшись изъ итальянскаго похода, Угры отправили къ Баварцамъ пословъ какъ бы съ просьбой о мирь, въ сущности же съ цьлью развыдокъ и ознакомленія со страною 1). Болье чемъ вероятно, что посольство Угровъ действительно имело между прочимъ и эту цель; такія предварительныя разв'єдки были совершенно въ характер'є в нравахъ Угровъ; возраженіе, что послідніе уже и безъ того хорошо знали мъстности и что имъ нечего было болъе разузнавать, не выдерживаеть критики 2), такъ какъ не Паннонія на этоть разъ была цёлью задуманнаго ими военнаго предпріятія, а край, лежащій далье на западь и прежде всего Восточная

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 900: Missos illorum sub dolo ad Baioarios pacem optando, regionem illam ad explorandam transmiserunt.

<sup>2)</sup> Gfrörer (Byz. Gesch.), II, S. 395, cm. Dudik, I, 347.

марка и окрайны Баваріи, т. е. містности, еще вовсе неизвістныя Уграмъ. Но кромъ этой цъли есть основание предположить и другую. Императоръ Арнульфъ умеръ въ то время, когда полчища Угровъ были въ Италіи. Допустимъ ли мы или неть его подстрекательство въ этомъ последнемъ ихъ походе, темъ не менье останется фактомъ едва-ли подлежащимъ сомнънію, что онъ въ последній годъ находился въ некоторой сделке съ ними и съ помощью денегь или другихъ подарковъ отвращалъ ихъ вторжение вглубь своихъ владений. А въ такомъ случае естественно, что Угры, узнавъ о смерти Арнульфа, хотъли проведать, какъ къ нимъ относится его преемникъ, и вообще новыя немецкія власти, и нельзя ли и съ нихъ взять побольше денегъ и подарковъ, нодъ видомъ новаго мирнаго договора. Изъ последующаго видно, что они ничего не достигли и вернулись съ пустыми руками, ибо немедленно по возвращении ихъ быль ръшенъ набъть на нъмецкія владънія, въ предълы самой Баварів, и быстро, въ томъ же 900 году, приведенъ въ исполнение. Не дать врагамъ приготовиться, застать ихъ врасплохъ, вообще не терять ни минуты времени было главнымъ условіемъ условіности предпріятія и потому одною изъ самыхъ характерныхъ черть угорскихъ набъговъ. Съ неимовърною быстротою прослъдовавъ черезъ Восточную марку и достигнувъ р. Энжи, Угры перешли ее и неудержимымъ потокомъ ринулись въ цвътущій край Баваріи (Traungau), гдѣ занялись безпощаднымъ грабежомъ и опустошениемъ. Такое быстрое появление ихъ посреди нѣмецкихъ владъній свидьтельствуеть, что ихъ военныя силы находились въ тотъ моментъ уже очень не далеко отъ границъ Марки. Едва-ли мы ошибемся, если предположимъ, что Угры по возвращеній изъ Италіи избрали главнымъ мѣстомъ пребыванія своихъ военныхъ полчищъ уже окончательно брошенную на произволь судьбы Паннонію (въ ея низменныхъ частяхъ) и что туда къ нимъ перекочевала съ лъваго берега Дуная и нъкоторая часть ихъ семействъ. Явнымъ подтвержденіемъ этого могутъ служить слова все той же Фульденской летописи, что Угры

съ похода въ Баварію вернулись назадъ «къ своимъ въ Пан-нонію»  $^{1}$ ).

Быстрота, съ которою Угры рыскали по баварской территоріи, какъ ее характеризуеть ятописець, была такова, что въ одинъ день они успѣвали пробѣгать и опустошать пространство въ 50 римскихъ квадратныхъ миль. Когда же Баварцы собрали войско и готовы были встретить Угровъ, последніе уже успели забрать добычу и съ такою же быстротой вернуться въ Паннонію. Баварское войско не могло ихъ настигнуть. Между тімь другая шайка Угровь совершала опустопительный наб'ёгъ вдоль лѣваго берега Дуная и тоже проникла довольно далеко вглубь нъмецкой территоріи. Узнавъ объ этомъ, маркграфъ Люитпольдъ съ другими баварскими военачальниками и въ сопровожденіи епископа Пассовскаго (Рихара) съ праваго берега Дуная, гдв уже нечего было делать, переправился на левый и успель настигнуть (неизвъстно, гдъ именно) Угровъ. Въ сраженіи, происшедшемъ здесь, перевесъ оказался сразу на стороне Немцевъ: имъ удалось разбить взятую вфроятно врасплохъ мадьярскую шайку, изъ которой 1200 человъкъ, по свидътельству Фульденскихъ анналовъ, погибло отъ меча или утонуло въ Дунат <sup>2</sup>). Радость Немцевъ после этой первой одержанной надъ Уграми побъды была велика: они торжественно и громко возблагодарили Бога за нее и, вернувшись къ своимъ товарищамъ по оружно, немедленно затымъ занялись постройкою сильной пограничной крвпости на берегу р. Энжи (около стараго мъстечка Лорка) 3), извъстной подъ именемъ Эннсбурга (Anesipurch), которая долж-

<sup>1)</sup> Ungari..... redierunt, unde venerunt, ad sua in Pannoniam. Ann. Fuld., ibid.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 900, ibid; также Herimann. Augiens. an. 900: Ungarii Baoariam ingrediuntur et plus mille ex eis occiduntur; Ann. Alamann. 900: Norici cum Ungris pugnaverunt et partem ex eis occiderunt.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 900: Tandem laeti post tantam victoriam, ad socios unde venerant regressi sunt, et citissime in id ipsum tempus pro tuicione illorum regni validissimam urbem in littore Anesi fluminis muro obposuerunt.

на была отнынѣ служить защитой противъ нашествій восточныхъ варваровъ <sup>1</sup>).

Послъ дерзкаго и жестокаго набъга Угровъ въ предълы Баваріи сознаніе великой опасности, которой подвергались всѣ земли, сосъднія съ жилищами новыхъ пришельцевъ, впервые пробудилось серіозно и у Нъмцевъ, и Мораванъ, все еще до тъхъ поръ ослепленныхъ взаимной враждой. И те и другіе поняли, вь тотъ моментъ по крайней мъръ, свое критическое положеніе; къ выходу изъ котораго могли служить лишь прекращеніе распри и единодушное противодъйствие врагу. Такое настроение выразилось уже въ началь следующаго 901 года въ миръ, заключенномъ между Людовикомъ и Мойміромъ-первоначально въ Регенсбургъ и затъмъ закръпленномъ въ Моравіи. Хотя починъ въ этомъ деле шель со стороны Мораванъ, можно всетаки полагать, что сознание опасности отъ мадьярской грозы руководило при этомъ еще болье Германской державой. Не забудемъ, что въ теченіи трехъ леть сряду (898, 899 и 900) Моравія подвергалась опустошительнымъ вторженіямъ Нѣмцевъ. Послъ этого конечно ей, глубоко потрясенной и внутри и извиъ, было вполнъ естественно и необходимо просить пощады и мира; гораздо менъе естественно было согласиться на него Нъмцамъ, которые уже предвидели близкое осуществление своей заветной мечты, окончательнаго разгрома Моравскаго княжества. Еще нъсколько энергическихъ и искусно направленныхъ ударовъ, -- и по всей въроятности оно должно было бы склонить голову и отдаться въ руки несравненно сильнъйшаго противника. Между тыть этого не случилось; ибо Нымпы были очевидно вынуждены согласиться на мирныя предложенія Мораванъ, такъ какъ въ виду такого врага, какимъ явились Угры, имъ необходимо было пріобръсти союзника въ сосъдъ, который въ противномъ случать могь бы только увеличить силы и безъ того страшнаго врага.

<sup>1)</sup> Этотъ городъ былъ подаренъ въ 901 году имп. Людовикомъ, по ходатайству епископа Рихара и другихъ, *Флоріанскому* монастырю, владѣнія котораго особенно пострадали отъ Угровъ.

Послы Мораванъ явились съ просьбой о мирѣ въ началѣ 901 года въ Регенсбургъ, гдф въ то время было собрание высшихъ сановниковъ. По разсказу Фульденской летописи (которая, кстати заметить, къ сожаленію прекращается на описаніи начала этого именно года), на просьбу Мойміра послідовало согласіе, но Нѣмцы не удовольствовались заключеніемъ мирнаго договора въ Регенсбургъ, и отправили съ тою же цълью въ Моравію посольство, состоявшее изъ двухъ сановниковъ — Пассовскаго епископа Рихара и швабскаго графа Удальриха. Передъ ними самъ Мойміръ клятвенно подтвердиль условія мира 1). Это вторичное закрыпленіе мира доказываеть, въ какой мыры Нёмцы имъ дорожили, какъ они искренно желали теперь укрѣпить свои связи съ Моравскимъ княземъ. Не лишено въроятія и предположение Дудика, что нахождение въ посольствъ епископа Рихара было не даромъ, что мирныя условія должны были коснуться и церковныхъ отношеній<sup>2</sup>), по которымъ еще не могло состояться решенія въ Регенсбурге безъ согласія Мойміра. Въ чемъ однако заключалось это решеніе - мы положительно не можемъ сказать, такъ что утвержденіе Дудика, что этимъ миромъ были парализованы папскія распоряженія относительно новой церковной организаціи Моравіи, кажется намъ слишкомъ смѣлымъ 3). Миссія Рихара могла пить целью лишь вынужденное миромъ объяснение по дъламъ церкви и улажение этихъ церковныхъ отношеній, въроятно, не безъ взаимныхъ уступокъ.

На томъ же Регенсбургскомъ собраніи произошло примиреніе императора съ графомъ Исанрихомъ, которому было про-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 901: Generale placitum Radisbona civitate habitum est; ibi inter alia missi Moravorum pacem optantes pervenerunt. Quod mox ut pecierunt, et juramento firmatum est. Inde ab hoc ipsum Richarius episcopus et Udalricus comes Marahaha missi sunt, qui eodem tempore, ut in Baioaria firmatum fuit, ipsum ducem et omnes primates ejus eandem pacem se servaturos juramento constrinxerunt. Tome Herimann. Augiens. 901: eodem anno Moymirius dux Marahensium..... cum Ludowico rege pacificati sunt.

<sup>2)</sup> Dudik, I, S. 346.

<sup>3)</sup> Ibid., S. 349.

щено его возмущеніе, въроятно вслъдствіе изъявленія имъ самимъ раскаянія и покорности <sup>1</sup>). Ему дъйствительно не оставалось ничего болье, какъ смириться, когда нельзя было уже расчитывать на Моравію, бывшую ему до сихъ поръ опорою во всъхъ предпріятіяхъ.

Между тёмъ, пока Нёмцы мирились съ Мораванами, Угры не оставались въ бездёйствіи и совершили изъ своей Панноніи опять набёгъ на западъ, и именно въ предёлы Карантаніи 2). Извёстіе объ этомъ набёгё еще попало въ Фульденскую лётопись, но чёмъ онъ кончился, изъ нея не видно 3). Изъ одного позднёйшаго источника мы узнаемъ, что Угры потерпёли неудачу и были обращены въ бёгство (11-го апрёля, въ великую субботу 4). Въ томъ же 901 году, если вёрить нёкоторымъ западнымъ анналамъ, повторился, набёгъ Угровъ на сёверную Италію 5), куда дорога имъ уже была хорошо извёстна съ 899 года и куда они въ послёдствіи еще не разъ возвращались. О результатё его мы ничего не знаемъ. Вообще съ началомъ

<sup>1)</sup> Мы виділи раніве, какть Исанрихъ, убіжавть изъ пліна, снова съ помощью Мораванть овладіль частью Восточной марки. Со вступленіемъ на престолъ Людовика, онъ кажется здісь не удержался и опять укрылся вт. Моравіи. Такть по крайней мірів можно заключить изъ извістія о его примиреніи: Въ Herimann. Aug. Chron. a. 901 читаемъ: eodem anno Moymirius dux Marahensium et Isanricus Noricus comes, qui ad ipsum transfugerat, cum Ludowico rege pacificati sunt. Послів этого объ Исанрихів нівть боліве извістій.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 901: Interdum vero Ungari australem partem regni illorum (т. е. очевидно Нѣмцевъ, а не Мораванъ) Caruntanum devastando invaserunt. Дудикъ явно ошибается, разумъя подъ illorum — Мораванъ и стараясь поправкой текста объяснить являющуюся отъ такого пониманія несообразность, (что Карантанія выходитъ моравскимъ владѣніемъ). См. В. І, S. 348, прим. Ранѣе, на стр. 260 онъ даже прямо заключаетъ изъ этого извѣстія, что Карантанія составляла часть Моравіи, что уже совсѣиъ непонятно.

<sup>3)</sup> Dümmler (Südöst. M., S. 65) объясняетъ это тѣмъ, что Фульденскіе анналы не доведены до самой пасхи, такъ какъ они кончаются извѣстіемъ, что Людовикъ только отправился въ Алеманнію, чтобы тамъ справить ее.

<sup>4)</sup> Herimann. Aug. 901: Ungarii Carentanum petentes (in sabbato) commissa pugna victi caesique fugerunt.

<sup>5)</sup> Ann. Alamann. 901 (и ann. Laubacenses): Iterum Ungari in Italiam. У Регинона итальянскій походъ тоже подъ 901; но кажется здёсь слёдуетъ разумёть походъ 899 г

Х вѣка (именно съ прекращеніемъ Фульденскихъ анналовъ) наши свѣдѣнія о событіяхъ на среднемъ Дунаѣ, о предпріятіяхъ Угровъ и о борьбѣ съ ними Нѣмцевъ и Мораванъ сильно скудѣютъ и сокращаются, такъ что изслѣдователю приходится прибѣгать къ ряду предположеній и догадокъ, чтобы сколько-нибудь уяснить себѣ этотъ темный и однако самый интересный періодъ времени до окончательнаго торжества Угровъ надъ Нѣмцами въ 907 году и сцѣпленіе событій и обстоятельствъ, которыя какъ-то безъ всякаго шума, незамѣтно и безслѣдно прекратили существованіе уже давно надломленнаго Моравскаго княжества и создали на его мѣстѣ новый политическій порядокъ, а отчасти (именно въ Панноніи) и новыя этническія отношенія.

Но хоть и скудны летописныя известія объ этомъ періоде мадьярскаго погрома, изъ нихъ можно всетаки заключить съ достовърностью, что съ 900 года набъги Угровъ въ сосъднія западныя земли следовали безпрерывно, одинь за другимъ, нерѣдко по нѣскольку разъ въ годъ, предпринимались однако не сообща всеми силами, а врозь, отдельными шайками, такъ что въ первое время бывали даже случаи, что они кончались несовсъмъ удачно для самихъ Мадьяръ. Этимъ маленькимъ неудачамъ нельзя впрочемъ придавать никакого значенія въ общемъ ходъ событій, въ которомъ Угры брали все большій и большій перевъсъ надъ своими противниками, постепенно все ширились на западъ и съ каждымъ годомъ проникали въ своихъ набъгахъ все глубже и глубже — въ самое сердце западной Европы. Занесенные въ летопись два, три случая, когда перевесъ можетъ быть действительно склонился на сторону Немпевь или Моравань, были конечно разглашены последними, какъ решительныя побъды; имъ придавалась большая важность, какой они разумъется вовсе не имъли, а лътописцы спъшили тщательно занести ихъ на страницы своихъ лътописей, чтобы уберечь ихъ отъ забвенія, между тыть какъ многочисленные факты торжества Угровъ надъ Нъмпами отмъчались ими не особенно усердно, а неръдко и совершенно умалчивались. Не будь этого, мы конечно знали

бы больше объ угро-нѣмецкой и угро-моравской борьбѣ до 907 года.

Главный вопросъ, на которомъ сосредоточивается для насъ весь интересъ этихъ первыхъ годовъ Х въка, касается, разуивется, судьбы Моравіи и заключается въ совершенно загадочномъ для насъ окончательномъ разрушении княжества, загадочномъ — вследствіе отсутствія всякихъ прямыхъ известій объ этомъ событіи и данныхъ для точнаго опредёленія его времени. Изследователь принужденъ искать разрешенія этого вопроса единственно въ сопоставлении и разборъ тъхъ немногихъ отрывочныхъ и краткихъ показаній западныхъ лётописцевъ, которыя имъются у насъ относительно мадьярскихъ набъговъ въ періодъ времени отъ 901 до 907 года, т. е. года окончательнаго торжества Угровъ и вмъсть самаго крайняго срока, къ которому считается возможнымъ относить паденіи Моравіи. Поразительное отсутствіе свидітельствь объ этой катастрофів, завершившей собою полную смуть и борьбы жизнь Моравскаго политическаго союза, можеть быть объяснено только темъ, что какъ вскоре потомъ весь западный міръ, такъ уже тогда німецкіе літописцы, которые одни могли сохранить для потомства хоть краткую повъсть объ этомъ событи, были слишкомъ поглощены и озабочены критическимъ положеніемъ отечества и переживаемыми имъ тяжелыми испытаніями, чтобы заниматься еще дёлами и участью чуждыхъ имъ состдей, несчастія которыхъ представлялись имъ конечно совершенно второстепенными въ сравнении съ ихъ собственными бъдствіями. Само собой разумьется, что гибель Моравін не прошла бы не отміченной ими, еслибъ ихъ самихъ не удручали великое горе о родинъ и опасеніе еще большихъ бъдъ впереди.

Мы вид'али, что Н'ємцы впервые пришли къ н'єкоторому сознанію важности положенія, созданнаго поселеніемъ Угровъ въ дунайской равнин'є, лишь послів вторженія послівнихъ въ Баварію 900 года. Но сознать свою слабость и страхъ передъ безпорядочными толпами какихъ-то варваровъ-язычниковъ—было для нихъ настолько тяжело и непривычно, что первая малѣйшая удача въ столкновени съ этими хищниками естественно не могла не подъйствовать на ихъ настроение и не замѣнить мрачныхъ опасений близкой бѣды чувствами надежды и новой увѣренности въ своихъ силахъ. Такъ по всей вѣроятности и было, въ особенности послѣ удачнаго отражения (по лѣтописному извѣстію) еще небольшой мадьярской шайки въ 901 году въ Карантаніи.

Такимъ образомъ и въ слѣдующіе затѣмъ годы Нѣмцы всетаки продолжали быть еще въ заблужденіи относительно истинной опасности и не принимали никакихъ чрезвычайныхъ мѣръ для приведенія себя въ надежное оборонительное положеніе. Съ своей стороны и Угры все еще продолжали дѣйствовать разрозненно, безпокоили своихъ сосѣдей частными нападеніями небольшими отрядами и не сосредоточивали своихъ силъ. Въ этомъ образѣ дѣйствій впрочемъ сказывалась ихъ осторожность и осмотрительность. Они еще не рѣшались предпринимать слишкомъ дальнихъ походовъ и подвергать явной опасности и себя и своихъ (остававшихся въ Панноніи), не изучивъ напередъ мѣстности и удобныхъ путей и не ознакомившись съ силами и средствами враговъ. Къ болѣе рѣшительнымъ и общимъ предпріятіямъ, они, какъ увидимъ, были вызваны неосторожностью самихъ Нѣмцевъ.

Подъ 902 годомъ мы находимъ въ западныхъ анналахъ два извъстія о набъгахъ Угровъ и притомъ на этотъ разъ не въ нъмецкія владънія, а въ Моравію. По одному изъ нихъ, Угры, напавъ на Мораванъ, потерпъли пораженіе и были обращены въ бъгство 1); другое (въ Ann. Alamann.), менъе опредъленное и ясное, довольно глухо говоритъ о войнъ съ Уграми въ Моравіи: «bellum in Maraha cum Ungaris et patria victa» 2). Послъднее

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herinann. Augiens. 902: Ungarii Marahenses petunt pugnaque victi terga verterunt.

<sup>2)</sup> Ann. Alaman. 902 (Pertz., SS., I, 54). Въ Ann. Ratisbonn. (SS. XVII, 583) подъ 902 годомъ есть извъстіе: interfectio Ungarorum magna, но оно, какъ справедине полагають, относится къ событію 904 года. См. Dümmler, Gesch. II, S. 527.

выраженіе понимается обыкновенно въ томъ смысль, что Ньмцы были побыждены въ Моравіи 1). Такъ ли это однако — еще вопросъ. Изъ этихъ извыстій видно только, что въ 902 году цылью угорскихъ предпріятій была Моравія, а насколько она отъ нихъ пострадала и дыйствовали ли заодно съ Мораванами Нымцы, — это остается неяснымъ. Въ слыдующемъ 903 году дыйствія, повидимому, опять были перенесены на нымецкую территорію: ты же анналы двумя словами отмычають «войну Баварцевъ съ Уграми» 2), но исходъ этого столкновенія остается точно такъ же неизвыстнымъ.

Къ 904 году относится событіе, которое должно было оказать рѣшительное вліяніе на послѣдующія предпріятія Угровъ. Къ сожалѣнію нѣмецкіе анналы отмѣчаютъ и его только въ нѣсколькихъ краткихъ словахъ. Событіе это состояло въ томъ, что Баварцы пригласили Угровъ (т. е. ихъ вождей, конечно) къ себѣ на пиръ и тутъ коварнымъ образомъ умертвили главнаго вождя Хуссала и всю его свиту (Ungari in dolo ad convivium a Baugauriis vocati; Chussal dux eorum suique sequaces occisi sunt)<sup>3</sup>). Этотъ жестокій и вѣрломный посту-

<sup>1)</sup> Dümmler, Südöstl. M., S. 66; Gesch., II, S. 527.

<sup>2)</sup> Ann. Alamann. 903: bellum Bauguariorum cum Ungaris.

<sup>3)</sup> Ann. Alamann, (cod. 8,4) 904. Въ двухъ другихъ кодексахъ техъ же анналовъ это извъстіе въ еще болье краткомъ видъ помъщено, по ошибкъ, подъ 902 годомъ: Ungares a Baioariis ad prandium vocati plures occiduntur. Отсюда въроятно взято и извъстіе Ann. Sangallenses Major. тоже подъ 902 г.: Agareni (r. e. Ungari) a Baioariis ad brandium vocati, ubi rex eorum Chussol occisus est, et alii quam plurimi cum eo. Выше замъчено, что сюда же должно быть отнесено свидетельство въ Ann. Ratisbonn. 902 г.: interfectio Ungarorum magna. Въ виду всёхъ этихъ ясныхъ свидётельствъ, попытка (когдато сдъланная Прайемъ) истолковать это извъстіе совершенно иначе, предложивъ чтеніе proelium вм. prandium, теряетъ всякое значеніе. — О вождѣ Хуссаль мы никаких других извъстій не имъемъ. Скоръе всего это былъ одинъ изъ племенныхъ мадьярскихъ вождей; главнымъ вождемъ еще былъ тогда, какъ кажется, Арпадъ, котя утверждать этого нельзя: Отнесение смерти Арпада къ 907 г. основано на показаніи Анонима, следовательно за достоверное принято быть не можетъ. Константинъ Багрянородный не даетъ хронодогическихъ свъдъній о первыхъ мадьярскихъ вождяхъ. Зато у него есть довольно подробное сообщение о ближайшихъ и современныхъ ему потом-

покъ со стороны Намцевъ не удивляеть насъ, такъ какъ онъ вполна согласуется съ характеромъ, политикой и взглядами Нъмцевъ на варваровъ-язычниковъ, по отношенію къ которымъ не было ничего преступнаго, чего бы они не считали для себя позволительнымъ, особенно, если того требовали политическіе цели. Есть известіе, что немецкіе вожди прибегали къ темъ же безчеловечнымъ мѣрамъ и въ войнѣ съ Полабскими Славянами 1). Гораздо болѣе удивляеть насъ въ этомъ случат легкомысліе и недальновидность Нѣмцевъ 2), которые въ свою очередь служать прекраснымъ доказательствомъ, что еще и тогда, въ 904 году, Нъмцы продолжали обольщать себя на счеть Угровъ и степени представлявшейся отъ нихъ опасности: имъ вероятно казалось возможнымъ и самымъ легкимъ — посредствомъ умерщвленія нѣсколькихъ главныхъ мадьярскихъ вождей запугать всю ихъ орду и остановить ся набъги въ баварскіе предълы. Угры же еще не имъли до техъ поръ случая узнать немецкое коварство, и легко поддались на ловушку, расчитывая в роятно опять получить денегь и подарковъ, какъ они привыкли къ тому при Арнульфъ. Надо пола-

καχъ Арпада. Въ концѣ 40 гл. De adm. imp. (р. 174—5) онъ говоритъ: «Арпадъ великій царь Туркіи имѣяъ четырехъ сыновей: πρῶτον τὸν Ταρχατζοῦν, δεύτερον τὸν Ἰέλεχ, τρίτον τὸν Ἰουτοτζάν, τέταρτον τὸν Ζαλτάν. — Старшій сынъ Арпада Таркацусъ родилъ сына Τεβέλη, второй Елехъ родилъ Έζέλεχ, третій Ютоцасъ родилъ Φαλίτζιν — нынѣшняго царя, четвертый Залтанъ родилъ Ταξίν. — Всѣ сыновья Арпада умерли, но живы его внуки Φαλῆς и Τασῆς и ихъ племянникъ Τάξις. — Тебелесъ умеръ, но есть у него сынъ Τερμαζούς, δ άρτίως ἀνελθών, φίλος μετὰ τοῦ Βουλτζοῦ τοῦ τρίτου ἄρχοντος καὶ καρχᾶ Τουρκίας. Бульцусъ карханъ — сынъ кархана Καλὴ, а Καλἡ есть имя собственное, карханъ же — должность, какъ и гиласъ который больше кархана». Срв. Вüdinger, Oesterr. Gesch., S. 394, Anm. 3.

<sup>1)</sup> Widukind, Res gestae Saxon. L. II, с. 20. Здѣсь разсказывается о поступкѣ маркграфа Геро саксонскаго: Ipse (Gero) dolum dolo praeoccupans, convivio claro delibutos ac vino sepultos ad triginta fere principium barbarorum (Slavorum) una nocte extinxit.

<sup>2)</sup> По всей втроятности это было совершено безть втдома нтмецкаго императора, который съ марта 904 г. пребывать въ западной части государства. Въ январт 905 г. онъ вернулся въ Баварію, а въ февратт было большое собраніе баварскихъ сановниковъ въ Регенсбургт, по всей втроятности, для обсужденія политическихъ дтлъ.

гать, что это приглашеніе послѣдовало за какимъ-нибудь удачнымъ угорскимъ предпріятіемъ.

Самый факть избіенія угорскихъ вождей въ 904 году имѣеть для насъ значеніе и по отношенію къ вопросу о Моравіи. Онъ намъ даеть право сказать почти съ увѣренностью, что въ этомъ году Моравія не только еще не была завоевана, но представляла еще нѣкоторую военную силу, на которую расчитывали Нѣмцы. Въ противномъ случаѣ они едва-ли рѣшились бы на такой важный и во всякомъ случаѣ очень рискованый шагъ.

Понятно, какое впечатлѣніе должно было произвести на Угровъ нѣмецкое коварство; разумѣется, оно не только не могло остановить ихъ набѣговъ, но напротивъ должно было возбудить въ нихъ еще большую отвагу и ярость. Нѣсколько удивительно поэтому, что это обострившееся враждебное настроеніе Мадьяръ проявилось въ отношеніи къ Нѣмцамъ не тотчасъ послѣ катастрофы, а лишь спустя довольно значительный промежутокъ времени. Ниже мы постараемся показать, гдѣ слѣдуетъ искать разгадку этого явленія, а теперь остановимся еще на нѣкоторыхъ извѣстіяхъ, служащихъ къ характеристикѣ положенія дѣлъ на Дунаѣ въ то время и свидѣтельствующихъ о довольно спокойномъ еще настроеніи нѣмецкаго общества около 904 года.

Такимъ наиболѣе характернымъ свидѣтельствомъ является грамота, составленная на собраніи въ Раффельштетть, состоявшемся по волѣ императора Людовика для пересмотра и установленія торговыхъ пошлинъ на Дунаѣ—именно около 904 года. Мы не знаемъ въ точности срока этого собранія, но имѣемъ данныя для приблизительнаго опредѣленія его. До 903 года оно не могло быть, такъ какъ дѣйствующимъ лицомъ является въ немъ епископъ Пассовскій Бурхардъ, смѣнившій Рихара лишь въ концѣ 902 года. Точно также едва-ли оно могло происходить послѣ 904 г., ибо вышеупомянутое избіеніе мадьярскихъ вождей, какъ увидимъ, совершенно измѣнило политическія обстоятельства на Дунаѣ.

Собраніе въ Раффельштеттент 1) было созвано по поводу жалобъ баварскаго духовенства и графовъ на элоупотребленія при взиманіи пошлинь съ товаровь. Маркграфу Арибо и другимъ сановникамъ было поручено въ присутствіи императорскихъ уполномоченныхъ, архіепископа Тэотмара, епископа Пассовскаго Бурхарда и графа Оттокара изследовать дело, привести въ ясность прежнія постановленія и сдёлать ихъ вновь обязательными. Если такимъ образомъ въ то время нѣмецкіе торговые люди хлопотали о своихъ матерьяльныхъ интересахъ и о соблюденіи закономъ установленныхъ порядковъ, а нѣмецкій императоръ и власти нашли нужнымъ устроить особое собраніе для разбора дёль и пресёченія злоупотребленій на будущее время, то ясно, что положение дълъ еще не считалось критическимъ и на угорскіе наб'єги смотр'єли какъ на временное зло, не представлявшее чрезвычайной опасности, и борьба съ которымъ не должна была отвлекать государственную власть оть текущихъ внутреннихъ дёлъ, практическихъ интересовъ и народныхъ нуждъ.

Въ раффельштеттенскомъ документь 2) любопытны для насъ особенно ть правила о торговой пошлинь, которыя касаются Славянь, съ одной стороны моравскихъ и чешскихъ, а съ другой — жившихъ въ нъмецкихъ владъніяхъ, т. е. въ Восточной маркъ и Карантаніи. Вообще же эта грамота представляетъ драгопънный источникъ для исторіи торговли и международныхъ торговыхъ отношеній на Дунать въ ту эпоху. Изъ нея выясняется общій характеръ и направленіе мъстной производительности и торговли. Пошлинныя правила защищали вообще интересы мъстной торговли въ Восточной маркъ, не давая слишкомъ боль-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Мѣстечко гдѣ-то на Дунаѣ, между устьями рѣкъ Энжи и Трауна, см. Pritz, Gesch. d. Land. ob der Enns, I, S. 360.

<sup>2)</sup> Erben, Regesta, подъ № 58; Monumenta Boica, XXVIII, II, р. 203, № 4. См. о ней: Kurz, Oesterreichs Handel in älter. Zeiten, Linz, 1822, S. 5—8; Dümmler, S.-Ö. M., S. 68—69; Gesch, II, S., 529—531; Riezler, Gesch. Baierns. I, S. 273 etc.; Dudik, M. A. G. I, S. 381—382; Kaemmel, Anfänge des deutsch. Lebens, Leipz. 1879, S. 286—291. Первое критич. и исправное изданіе Меркеля «Leges Portorii» въ Мол. G. Legg. III, 480.

шихъ правъ купцамъ другихъ имперскихъ областей (напр. Баваріи) и въ особенности иностраннымъ. Главная статья, о которой идеть рачь въ нашемъ документа, есть пошлина на соль 1); въ этомъ отношеніи поощрялась торговля містною солью (изъ обл. Траунгау) и затруднялась конкуренція съ нею привозной (баварской) соли: за последнюю плателась ввозная пошлина, тогда какъ соляныя барки изъ Траунгау не платили ничего <sup>2</sup>). Только для собственнаго потребленія, въ чемъ требовалось клятвенное удостовъреніе, жители Баваріи могли ввозить съ собою нъкоторое количество соли. Нарушение этихъ постановлений наказывалось очень строго, причемъ степень наказанія была разная для свободнаго и для раба. Нѣсколько иначе было съ другими продуктами и въ торговле рабами: ввозъ всего этого изъ Баваріи быль облегчень 3). Затёмъ поощрялся сбыть мёстныхъ продуктовъ (victualia), рабовъ, лошадей и предметовъ домашняго обихода (suppellex) Баварцамъ и тамошнимъ Славянамъ, причемъ пошлина взималась только на рынкахъ. Съ другой стороны раффельштеттенскія постановленія ограждали интересы м'єстныхъ торговыхъ людей въ Восточной маркъ отъ невыгодной для нихъ конкуренцій съ иностранными купцами изъ земель славянскихъ (Чехін и Моравін). Эти славянскіе купцы, желавшіе сбывать

<sup>1)</sup> Зальцбургская и вообще баварская соль играла немаловажную роль не только въ чисто-торговомъ, но и въ политическомъ отношеніи. Запрещая ея вывозъ къ тёмъ или другимъ сосёдямъ, Нёмцы наносили имъ значительный ущербъ. Поэтому замёчаніе, что и вліяніе Зальцбургскаго архіепископа отчасти обусловливалось его соляными богатствами, имёсть полное основаніе. См. Hunfalvy, Ethn. v. U., S. 125.

<sup>2)</sup> Naves vero quae ab occidentibus partibus, postquam egressae sint silvam Pataviam etc... donent pro theloneo semidragmam; idem scoti, id est, si inferius ire voluerint ad Lintzam, de una navi reddant III semimodos, idem III scafilos de sale.—Carrae autem salinariae, quae per stratam legitimam Anesim fluvium transeunt ad Urulam, tantum unum scafil plenum exsolvant, et nihil amplius exsolvere cogantur. Sed ibi naves, quae de Trungowe sunt, nichil reddant, sed sine censu transeant.

<sup>3)</sup> De mancipiis vero et ceteris aliis rebus ibi nichil solvant, sed postea licentiam sedendi et mercandi habeant usque ad silvam Boemicam ubicunque voluerint.

свои товары по берегамъ Дуная (и на южномъ и на сѣверномъ) должны были напр. отдавать изъ количества воска, составляющаго поклажу вьючнаго животнаго, двѣ мѣрки (massiola), а изъ количества, носимаго однимъ человѣкомъ, — одну мѣрку; продавая рабовъ или лошадей, они платили за рабыню, равно какъ за жеребца, по 4 денарія (1 tremissa), за раба и за кобылу по 1 денарію (1 saiga). Въ то же время Баварцы и туземные Славине (т. е. нѣмецкіе подданные) торговали въ тѣхъ же мѣстахъ тѣми же товарами — безпошлинно 1). Наконецъ былъ нѣсколько стѣсненъ вывозъ товаровъ въ Моравію: купецъ, отправлявшійся туда, платиль извѣстную пошлину, но былъ отъ нея избавленъ при возвращеніи 2).

Таковы главныя фактическія данныя изъ этого любопытнаго документа <sup>8</sup>). Помимо его важнаго содержанія для исторіи собственно торговаго дѣла и современныхъ культурныхъ отношеній, и вышеупомянутаго значенія его для характеристики общественнаго настроенія того момента, онъ останавливаєть на себѣ вниманіе ученыхъ еще одною подробностью: однимъ встрѣчающимся въ немъ загадочнымъ именемъ. Имя это представляетъ спорный географическій вопросъ, который и донынѣ остается нерѣшеннымъ и обойти молчаніемъ который и мы не считаемъ возможнымъ. Въ грамотѣ говорится между прочимъ о Славянахъ «qui de Rugis vel de Baemanis mercandi causa exeunt». Первое изъ

<sup>1)</sup> Sclavi vero, qui de Rugis vel de Baemanis mercandi causa exeunt, ubicumque juxta ripam Danubii, vel ubicumque in Rotalariis vel in Reodariis loca mercandi optinuerint, de sagma una de cera duas massiolas, quarum uterque scoti unum valent. De onere unius hominis massiola una ejusdem pretii. Si vero mancipia vel cavallos vendere voluerint, de una ancilla tremissam I, de cavallo masculino similiter, de servo saigam unam, similis de equa. Bawari vero vel Sclavi istius patriae ibi ementes vel vendentes nichil solvere cogantur. О мѣрахъ и деньгахъ, гдѣсь упоминаемыхъ, см. Каеттеl, ibid, S. 291.

<sup>2)</sup> Si autem transire voluerint ad mercatum Moravorum..... exsolvat solidum unum denarium et licenter transeat; revertendo autem nichil cogantur exsolvere legitimum mercatorem.

<sup>3)</sup> См. Dümmler, Gesch. II, S. 529 — 530, и особенно Kaemmel, ibid, S. 286—291.

этихъ названій (de Rugis) и представляетъ камень преткновенія для ученыхъ, изъ которыхъ одни находять возможность разуитьть здіть именно Ругово сіверныхъ, жившихъ тогда гдіть то на берегу Балтійскаго моря, другіе Моравію, какъ страну занятую нівкогда Ругами и будто-бы сохранившую за собою это географическое названіе, третьи наконецъ — Русскихъ, ошибочно названныхъ Ругами.

Если для окончательнаго решенія этого вопроса и не имется достаточно данныхъ, все-же наши сведенія и соображенія могутъ установить большую вероятность за темъ или другимъ изъ приведенныхъ мненій. Что касается перваго изъ нихъ, т. е. предположенія о сіверных Ругахь 1), то оно положительно наименте правдоподобно, ибо вообще наши свтденія и представленія о существованіи въ ту эпоху племени Ругова на съверъ (о жителяхъ остр. Рюгена (Руянахъ — Ранянахъ) здёсь едва-ли можеть быть рычь) весьма неопредылены и смутны; а о какихълибо сношеніяхъ подунайскихъ народовъ съ отдаленною страною Руговъ мы не имъемъ ровно никакихъ извъстій или даже намёковъ, не говоря уже о томъ, что самый фактъ такихъ непосредственныхъ торговыхъ сношеній Восточной марки съ жителями Балтійскаго побережья, будь они Руги или Славяне, представляется болье чымъ сомнительнымъ. Впрочемъ раффельштеттенскій документь ясно говорить именно о Славянах купцахъ, приходившихъ «отъ Руговъ и отъ Чеховъ» (Sclavi, qui de Rugis vel de Baemanis exeunt), такъ что Руги можеть быть принято скоръе какъ чисто географическое понятіе, чъмъ какъ племенное названіе. Изъ двухъ другихъ митий ученые въ последнее время решительно склонились къ последнему, т. е. видять въ выраженій «de Rugis» Русь й Русских», имя которых в подверглось здёсь нъкоторому искаженію 3). Одно изъ основаній, служащихъ опо-

<sup>1)</sup> Büdinger, Oesterr. Gesch., S. 157.

<sup>2)</sup> Въ пользу этого толкованія высказалась: Giesebrecht, Gesch. I, S. 22; Dümmler, Gesch. II, S. 530; Waitz, IV, S. 61; Riezler, Gesch. Baierns, I, S. 274. Срв. также Погодинъ, Изслъдов., Замъч. и Лекція, М. 1846, т. III, стр. 267; Бестужевъ-Рюминъ, Р. И., стр. 261.

рой въ данномъ случав, заключается въ томъ, что Русскіе называются Ругами еще въ одномъ источникъ Х в., именно въ лътописи Продолжателя Регинона, гдъ между прочимъ св. Адальбертъ Пражскій названъ епископомъ Руговъ «Rugis episcopus ordinatus» 1). Вообще это предположение можно назвать довольно правдоподобнымъ, ибо фактъ захожденія русскихъ купцовъ на средній Дунай въ началь X в. самъ по себь можеть быть допущень, хотя другихъ современныхъ извёстій о столь отдаленныхъ путешествіяхъ купцовъ изъ Руси и не имбется. Намъ изв'єстно, что на нижній Дунай (въ болгарскій Переяславецъ) русскіе купцы во 2-й пол. Х в. являлись торговать (кожей, воскомъ, медомъ и челядью) 3); по Дунаю же они могли проникать конечно и далье; Кіевъ быль уже и ранбе этого значительнымъ торговымъ центромъ, а купцы изъ русскихъ Славянъ отличались всегда предпріимчивостью; но дело въ томъ, что въ конце IX-го и въ началь Х-го выка путешествія торговыхы людей вверхы по Дунаю были очень затруднены и должны были сопровождаться великими опасностями вследствие безпрерывнаго рысканья хищныхъ угорскихъ шаекъ по берегамъ Дуная. Поэтому купцы изъ Руси едва-ли отважились бы предпринимать въ то время далекія путешествія по Дунаю; если уже допустить, что они доходили до самыхъ границъ Баваріи, то следуетъ предположить, что путь ихъ лежалъ черезъ другія страны, положимъ черезъ Галицію и Карпатскіе проходы въ Моравію, Восточную марку и Чехію<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Contin. Regin. M. SS. I, 625; тамъ же (624) Руссы называются gens Rugorum, а русская княгиня Ольга (Helena) regina Rugorum.

<sup>2)</sup> Лѣтоп. Нестора по Лаврент. сп. (Спб., 1872) подъ 969 г.: «Рече Святославъ:... хочю жити въ Переяславци на Дунаи,..... яко ту вся благая сходятся: отъ Грекъ злато, паволоки, вина, овощеве разноличныя, изъ Чекъ же, изъ Угоръ сребро и комони, изъ Руси же скора и воскъ, медъ и челядъ». По словамъ нашего документа, Славяне изъ Чехіи и отъ Руговъ торгуютъ также воскомъ, конями, рабами.

<sup>3)</sup> Объ учорских Русских (какъ предполагаетъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Р. И. стр. 261) тутъ потому не можетъ быть рѣчи, что Славяне русской вѣтви, жившіе на сѣверѣ Угріи и въ Трансильваніи, въ ту эпоху (Х в.) во всякомъ случаѣ не могли еще носить имени Руссовъ.

И въ этомъ, надо признаться, нътъ ничего невъроятного, но, не имъя основанія положительно отвергать этого объясненія имени Руговъ, мы въ то же время считаемъ заслуживающимъ не меньшаго вниманія еще и другое предположеніе. Мы сказали, что нікоторые ученые понимали подъ землей Руговъ Моравію, им'тя въ виду, что еще въ ту эпоху могло жить георафическое название земли, въ которой некогда обиталь этотъ народъ, т. е. такъ называемый Rugiland. Этого же митнія держался сперва и Дюмлерь 1), изм'внившій его однако впосл'єдствій на томъ основаній, что о Мораванахъ и безъ того говорится въ грамотъ особо, гдъ они и названы своимъ именемъ (ad mercatum Moravorum), такъ что невероятно, чтобы ихъ страна въ другомъ месте была названа другимъ именемъ, въ сущности ей чуждымъ. Такое соображение действительно заслуживаеть внимания и нельзя не согласиться, что отождествлять выражение de Rugis съ выраженіемъ de Moravis (Marahis) слишкомъ произвольно. Такое отождествление невозможно прежде всего потому, что Моравское княжество вовсе не совпадало географически съ старымъ Рушаандом который, насколько возможно опредёлить его, только отчасти заключаль въ себъ территорію Моравіи. Но отръшиться отъ отождествленія земли Руговъ съ Моравіей еще не значить отказаться отъ самой мысли ставить въ связь этихъ Руговъ съ извъстнымъ Ругиландомъ и считать ихъ имя въ данномъ случаъ чисто-географическими понятіемъ, которое должно быть пріурочено къ какой-нибудь определенной местности, сохранившей за собой, какъ это иногда бываеть, название своихъ древнихъ обитателей. Вотъ почему мы считаемъ вполнѣ возможнымъ пріурочить этотъ географическій терминъ къ містности между южными пограничными чешскими горами и Дунаемъ, т. е. къ съверной части нын шняго эрцгерцогства Австрійскаго, приблизительно отъ р. Энжи до р. Моравы, однимъ словомъ къ странъ,

<sup>1)</sup> Dümmler, Südöstl. M., S. 69, какъ и Dudik, M. G. I, S. 350, 381—382. Также Pritz, I, S. 397.

гдъ именно было когда-то средоточіе Ругиланда 1). Это намъ кажется тымь болые выроятнымь, что самое упоминание имени Руговъ въ нашемъ источникъ рядомъ съ именемъ Чехіп (de Baemanis) какъ-бы даеть указаніе на сопредёльность этихъ странъ. Нътъ ничего невозможнаго, что къ вышеупомянутой мъстности еще примънялось иногда въ оффиціальномъ языкъ географическое название русской земли, и притомъ именно въ дълъ торговыхъ сношеній и въ язык' торговыхъ актовъ. Къ этой, можеть быть и несколько смелой догадке насъ приводить вопервыхъ то обстоятельство, что есть историческое указаніе на торговыя сношенія жителей древнихъ подунайскихъ городовъ (Пассовы) съ Ругами и на оживленную торговую дъятельность у последнихъ 2), а во-вторыхъ то соображение, что составители раффельштеттенскаго акта, какъ мы знаемъ, руководствовались встить, что было извтестно о торговых с сношениях и понымнахъ въ прежнее время. Имя ругской земли еще продолжало можеть быть жить рядомъ съ преданіями о процветавшей тамъ въ старину торговле. Итакъ на нашъ взглядъ возможность решенія вопроса о Ругахъ въ последнемъ смысле — не можеть быть отвергаема <sup>8</sup>). Окончательное же заключение пока еще невозможно.

Возвращаясь къ ходу событій и къ политическому положенію на Дунат около 904 года, намъ остается замѣтить, что кромѣ

<sup>1)</sup> Zeuss, Die Deutschen, S. 485.

<sup>2)</sup> Изъ житья св. Северина (написан. Евгиппомъ) мы узнаемъ, что Пассовскіе жители просили святаго мужа ходатайствовать у царя Руговъ о позволеніи имъ торговать въ предёлахъ нынёшней Нижней Австріи. Eugippii vita S. Severini (Pez, T. I. p. 79): Interea beatum virum cives oppidi memorati (Battabini) suppliciter audierunt, ut pergeret ad Febanum Rugorum Principem, mercandi eis licentiam postulare. Тамъ же говорится о многихъ рынкахъ въ вемлё Руговъ и о ихъ оживленномъ посёщени: р. 70; cum nundinis frequentibus interesset; р. 72: cuidam praecepit transvadare Danubium et hominem ignatum in nundinis (ярмарка) quaerere barbarorum см. Кигz. Oesterr. Handel, S. 4.

<sup>3)</sup> Предположеніе, что подъ «Rugis» можно понимать еще *Ракус*» (Ракоусы, Ракусы—Австрія) (Первольфъ, рец. на Гедеонова и Забълина, Ж. М. Пр. 1877 г., іюль, стр. 93, прим. 2) мало правдоподобно.

выше разобраннаго торговаго договора имфются и другіе коекакіе признаки еще не выбитой изъ своей колеи общественной жизни и еще не нарушеннаго политическаго порядка въ нѣмецкихъ областяхъ на среднемъ Дунав. Такъ изъ современнаго упоминанія нікоторых графовь съ ихъ владініями въ Карантаніи, Восточной марк'в и даже Верхней Панноніи можно заключить, что эти области принадлежали еще всецьло и мещеному императору. Кром'в главных управителей Люитпольда и Арибо, упоминаются графы Гюнтеръ (владълецъ земли между Энжей н Эрлафомъ) 1), Валтило, Кадалохъ, Оттокаръ, владъвшій землей въ свверной Карантаніи<sup>2</sup>). Въ то же время, т. е. въ 903-904 г. епископъ Мадальвинъ заключаеть договоръ съ Пассовскимъ епископомъ Бурхардомъ, по которому уступаетъ Пассовской церкви свою библіотеку (56 книгъ) и некоторыя земли въ графствъ Арибо (между Энжей и Урломъ) и въ Панноніи, въ заивнъ чего получаетъ въ полную собственность некоторыя ленныя пассовскія владенія въ старо-баварскихъ округахъ. Руководствовался ли онъ при этомъ обмѣнѣ возраставшею опасностью отъ угорскихъ набъговъ -- сказать очень трудно, особенно въ виду того, что два изъ вновь пріобретенныхъ именій лежали всетаки по сю сторону Вѣнскаго лѣса 3).

5.

Моравія въ рукахъ Угровъ. Какъ пало Моравское княжество? Дальнѣйшія предпріятія Угровъ. Торжество надъ Нѣмцами въ битвѣ 907 года и его слѣдствія.

Мы выше замѣтили, что послѣ коварнаго умерщвленія мадьярскаго вождя и его свиты Нѣмцами (904 г.) можно было ожидать немедленнаго мщенія со стороны Угровъ, но что сверхъ

<sup>1)</sup> Mon. Boic. XXVIII, 32.

<sup>2)</sup> Dümmler, S.-Ö. M., S. 67-68; Gesch. II., S. 528.

<sup>3)</sup> Budinger, S. 221; Dummler, Gesch., II, ibid.

ожиданія Н'ємцы понесли кару за свое в'єроломство лишь спустя довольно значительный промежутокъ времени (907 г.). Что же было тому причиной, куда были направлены вниманіе и силы Угровъ до рокового 907 года?

Вст соображенія и сопоставленія немногихъ имтющихся объ этомъ времени извтестій приводять изследователя къ заключеню, что къ этому именно промежутку времени, отъ 904 до 907 года, следуеть отнести окончательное паденіе Моравскаго княжества, — это загадочное по отсутствію прямыхъ извтестій событіе, оставшееся совершенно не отмтеченнымъ въ нтымецкихъ летописяхъ и занесенное только спустя полстольтія императоромъ Константиномъ Багрянороднымъ въ его замтительное сочиненіе «Объ управленіи имперіей», и притомъ въ весьма краткихъ и общихъ выраженіяхъ, на точномъ и буквальномъ пониманіи которыхъ было бы слишкомъ смтло и неосновательно строить какіе-либо выводы о характерт и ближайшихъ результатахъ катастрофы, постигшей Моравію, какъ это дтлають большинство ученыхъ 1).

Императоръ-историкъ въглавѣ 41-ой упомянутаго сочиненія, посвященной Моравіи, заключаетъ свой разсказъ о Святополкѣ Моравскомъ и о раздѣленіи имъ власти между сыновьями слѣдующимъ образомъ: «по смерти Святополка послѣ того, какъ одинъ годъ былъ проведенъ въ мирѣ, и когда затѣмъ начался раздоръ и междоусобная война, явились Угры, совершенно истребили ихъ (т. е. сыновей Святополка) и покорили ихъ страну, въ которой и нынѣ живутъ. Оставшіеся изъ народа разсѣялись и убѣжали къ сосѣднимъ народамъ, къ Болгарамъ, Туркамъ (Уграмъ), Хорватамъ и другимъ» 2). Воспроизводить на основанів

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dümmler, S.-Ö. M., S. 67; Gesch., S. 531; Dudik, S. 353; Kaemmel, S. 300.

<sup>2)</sup> De Adm. Imp. c. 41, p. 176: Μετά δε την τελευτήν τοῦ αὐτοῦ Σφενδοπλόχου ενα χρόνον εν εἰρήνη διατελέσαντες, εριδος καὶ στασεως εν αὐτοῖς ἐμπεσούσης, καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐμφύλιον πόλεμον ποιήσαντες, ἐλθόντες οἱ Τοῦρκοι τούτους παντελῶς ἐξωλόθρευσεν, καὶ ἐκράτησαν την αὐτῶν χώραν, εἰς ῆν καὶ ἀρτίως οἰκοῦσι. καὶ οἱ ὑπολειφθέντες τοῦ Λαοῦ διεσκορπίσθησαν προςφυγόντες εἰς τὰ παρακείμενα εθνη, εἰς τε τοὺς Βουλγάρους καὶ Τούρκους καὶ Χρωβάτους καὶ εἰς τὰ Λοιπὰ ἐθνη.

этихъ последнихъ словъ картину разгрома Моравскаго княжества, его опустения и бетства всего населения — было бы столь же странно, какъ заключать изъ этого свидетельства о заселении всей Моравіи Мадьярами!... Какъ наши историческія изв'єстія противор'єчатъ мысли о подобномъ заселеніи, такъ точно наши соображенія и критика не позволяють намъ принять на в'єру изв'єстіе Константина объ участи, постигшей все населеніе Моравіи. Ниже мы еще вернемся къ этому изв'єстію, а теперь обратимся къ выясненію изъ современныхъ свид'єтельствъ самаго факта политической смерти Моравіи.

Съ 901 года Мораване находились въ формальномъ миръсъ Намцами и наравна съ посладними подвергались время отъ времени опустошительнымъ набъгамъ угорскихъ шаекъ. Судя по дошедшимъ до насъ лътописнымъ отмъткамъ, Моравія, какъ мы видёли, была цёлью набёговъ Угровъ въ особенности въ 902 году. Неожиданность и быстрота, съ которой последніе совершали свои на взды, не давали возможности противной сторонъ сосредоточить свои силы и во-время оказать имъ надлежащій отпоръ. Темъ менее могли Немцы и Мораване соединить свой силы для дружнаго сопротивленія: они не могли знать, куда Мадьярамъ вздумается направить свой ударъ въ следующій разъ, а потому и тъ, и другіе оставались у себя дома — защищать свою родину, свои семейства, свое имущество. Къ тому же формальное примиреніе Мораванъ съ Німцами, вызванное общею опасностью, не могло же всетаки погасить въ нихъ чувство взаимной вражды и нерасположенія другь къ другу, и мы едва-ли ошибемся, если предположимъ, что и тъ, и другіе втайнъ влорадствовали, когда несчастіе обрушивалось на союзника. Такъ было по крайней мёрё до 904 года, пока набёги Угровъ имёли еще характеръ частныхъ предпріятій, сравнительно небольшими отрядами, и далеко еще не повергли въ отчаяніе ни Мораванъ, ни Нъмцевъ.

Въроломный поступокъ Баварцевъ въ 904 году съ угорскимъ вождемъ Хуссаломъ и его свитой долженъ былъ сразу

измѣнить положеніе дѣль и дать ему рѣшительный и роковой обороть. Думать, что Угры могли не придать этому случаю важнаго значенія, и что онъ могъ остаться безъ особеннаго вліянія на ихъ дальнъйшія предпріятія — значило бы совершенно не брать въ расчетъ въ высшей степени впечатлительнаго и истительнаго характера хищныхъ восточныхъ выходцевъ. Не можетъ быть ни мальйшаго сомнынія, что Угры, узнавь объ участи своихъ начальниковъ, решились во что бы то ни стало отомстить за нихъ и не отложили своего ръшенія. Если поэтому исторія не отмътила ихъ столкновенія съ Нѣмцами ни въ 905, ни въ 906 году, то очевидно, что Угры начали свое разрушительное дело не съ баварскихъ владеній, а съ ближайшей къ нимъ Моравіи; справиться съ нею напередъ имъ казалось необходимымъ, чтобы обезпечить себя съ тылу и такимъ образомъ темъ вернее достигнуть успеховъ въ борьбъ съ нъмецкой державой, которая хотя и дорожила союзомъ съ Моравіей, но конечно не стала бы проливать нѣмецкую кровь для ея спасенія. Такая политика совершенно понятна и согласна съ обычнымъ осмотрительнымъ образомъ дъйствія Угровъ. Были вероятно и другія соображенія, которыми они руководились въ этомъ случать. Они понимали, что до глубины потрясенная Моравія не въ состояніи оказать значительнаго сопротивленія и что овладіть ею не составить для нихъ особеннаго труда; имъ не безызвъстны были также отношенія Мораванъ и вообще Славянъ къ Нъмцамъ, такъ какъ эти отношенія не разъ уже обнаружились на дёлё участіемъ добровольныхъ славянскихъ отрядовъ въ угорскихъ предпріятіяхъ на западъ, о чемъ свидътельствуеть немецкое духовенство въ известномъ своемъ посланій къ пап' 900 года. Итакъ рышивъ покорить Моравію, Угры расчитывали между прочимъ пріобрести въ Мораванахъ, если не пособниковъ въ борьбъ съ западомъ, то по крайней мъръ подвластное населеніе, которое въ тяжеломъ, безвыходномъ положеній легче примирится съ своей судьбою подъвліяніемъ чувства ненависти и злобы къ властолюбивому сосъду-угнетателю. Многое заставляеть насъ думать, что Угры не ошиблись въ

своемъ расчетъ и что именно въ этихъ отношеніяхъ Мораванъ къ Уграмъ послъ разгрома ихъ княжества и такъ сказать въ общности ихъ интересовъ надо искать объясненія той какой-то тайнственности, которая характеризуетъ прекращеніе политической жизни Моравіи и внезапное исчезновеніе самого имени ея изъ современныхъ историческихъ источниковъ.

Дъйствительно, не предположивъ такого легкаго со стороны Мораванъ примиренія съ своею участью и полнаго, отчасти какъбы добровольнаго подчиненія мадьярской власти, трудно было бы объяснить, какимъ образомъ разрушение Моравскаго княжества не оставило въ современныхъ извъстіяхъ никакихъ слъдовъ последней его борьбы за существованіе, последняго напряженія силъ для защиты своей свободы. Какъ ни потрясена и ни ослаблена была Моравія, она могла бы еще в'троятно затянуть борьбу на нѣкоторое время, ибо мы знаемъ, что тактика Славянъ постоянно состояла въ томъ, чтобы укрываться и защищаться въ укрѣпленныхъ городахъ, а Мадьяры были именно слабы въ дълъ осады и взятія укръпленій. Но если о подобной борьбъ съ Мораванами нетъ ровно никакихъ известій, то очевидно остается только предположить, что ея вовсе и не было и что первый дружный и сильный натискъ Мадьяръ решиль дело, убедиль Мораванъ въ невозможности успъшнаго сопротивленія и спасенія своей политической самостоятельности и заставиль ихъ предпочесть свободное подчинение дикой силь-безполезному отстаиванію своей независимости, не столько въ собственныхъ интересахъ, сколько въ интересахъ немецкаго запада, передъ которымъ пришлось бы всетаки скоро преклонить голову, и невыносимый гнетъ котораго уже былъ достаточно ими испытанъ.

Въ такомъ свътъ представляется намъ паденіе Моравскаго княжества, и на этомъ основаніи мы конечно не можемъ находить въ вышеприведенномъ разсказъ Константина Багрянороднаго о разгромъ Моравіи и разсъяніи ея населенія въ земли сосъднихъ народовъ върную и правдоподобную картину этого знаменательнаго событія. По нашему мнѣнію, рушился только

тотъ политическій организмъ, который мы называемъ Моравскимъ княжествомъ, а народъ моравскій (въ своемъ цёломъ) не погибъ и не разбъжался, а продолжаль жить на своемъ мъстъ, раздъляя участь другихъ славянскихъ подданныхъ мадьярской орды, выражая свою зависимость платою дани и свободно принимая большее или меньшее участие въ последующихъ военныхъ предпріятіяхъ Угровъ на западъ. Извъстіе же Константина Багрянороднаго, какъ намъ кажется, находить себъ удовлетворительное объяснение въ его смутномъ и неопредъленномъ представлении о географическомъ положеніи Моравскаго княжества: поселеніе Мадьяръ въ Нижней Панновіи, нъкогда части Моравскаго союза, дало ему поводъ сказать, что «Мадьяры покорили страну Мораванъ, въ которой и нынѣ живутъ» 1), а бъгство нѣкоторой части подунайскаго населенія, жившаго на пути мадьярскаго движенія отъ самаго нижняго Дуная, въ сосъднія земли Болгаръ, Хорватовъ и Славянъ свверо-угорскихъ было применено имъ къ Моравіи, о действительныхъ размёрахъ и границахъ которой онъ не имёлъ вёрнаго и опредъленнаго понятія 3).

Но въ этомъ темномъ вопросѣ паденія Моравіи есть одинъ наиболѣе темный пунктъ, для рѣшенія котораго уже вовсе не существуеть данныхъ. Мы разумѣемъ участь Моравскаго князя Мойміра. Палъ ли онъ въ послѣднемъ столкновеніи съ Мадьярами, защищая свою родину, покорился ли имъ вмѣстѣ съ своимъ народомъ, сложивъ съ себя власть, или наконецъ бѣжалъ къ Нѣмцамъ, надѣясь можетъ быть съ ихъ помощью спасти дѣло

<sup>1)</sup> Такое представленіе о томъ, что Мадьяры поселились въ Моравім, высказано имъ и въ другихъ мѣстахъ: с. 88, р. 170: ἐλθόντες ἀπεδίωξαν ούτοι τοὺς τὴν μεγάλην Μοραβίαν κατοικοῦντας, καὶ εἰς τὴνγῆν αὐτῶν κατεσκήνωσαν, εἰς ἣν νῦν οἱ Τοῦρκοι μέχρι τῆς σήμερον κατουκοῦσιν; с. 42, р. 177: καὶ κατοικοῦσιν μέν οἱ Τοῦρκοι πέραθεν τοῦ Δανούβεως ποταμοῦ εἰς τὴν τῆς Μοραβίας γῆν.

<sup>2)</sup> Если же Константинъ разумѣлъ и здѣсь подъ Моравіей опять-таки собственно древнюю Паннонію (что также возможно), то его свидѣтельство о разгромѣ ея и разсѣяніи жителей совершенно справедливо, такъ какъ такова была дѣйствительно участь опустошенной и разоренной Уграми Панноніи.

родины, и затѣмъ палъ (какъ думаютъ нѣкоторые <sup>1</sup>) въ рядахъ Нѣмцевъ въ роковой битвѣ 907 года—отвѣчать на этотъ вопросъ рѣшительно не представляется возможнымъ.

Что касается собственно времени этого политическаго переворота на среднемъ Дунаъ, то оно можетъ быть приблизительно опредълено съ одной стороны (какъ мы видъли) съ помощью техъ летописныхъ данныхъ, которыя даютъ возможность возстановить общій ходъ событій съ первыхъ годовъ Х віка, съ другой — путемъ еще нъкоторыхъ хронологическихъ соображеній. Мы сказали, что отсутствіе всякихъ извістій о походахъ Угровъ въ предълы нъмецкой державы вскорт послт 904 года служить намъ основаніемъ для отнесенія къ этому именно сроку, т. е. къ 905 году ръшительнаго движенія Угровъ на Моравію. Не допуская продолжительной борьбы съ послёдней, мы такимъ образомъ готовы признать тоть же 905 годь-годомъ прекращенія ея политическаго существованія и подчиненія ея новой возникавшей на среднемъ Дунат политической силь. Въ пользу такого опредъленія говорять еще и следующія соображенія, справедливо принятыя въ расчетъ уже прежними изследователями а). Во-первыхъ у лътописца Регинона, закончившаго свою хронику 906 годомъ, записано подъ 894 годомъ, что сыновья Святополка несчастиво управляли книжествомъ недолюе время 8). Изъ этого очевидно следуеть, что ни Мойміра, ни вообще кого-либо изъ сыновей Святополка уже не было на моравскомъ престолъ, когда Регинонъ дописывалъ свою хронику, т. е. въ 906 или 907 году. Другое обстоятельство, указывающее на то же время, состоить въ томъ, что въ 906 году, какъ единогласно свидътельствуютъ многіе западные анналы, Угры совершили первый наб'єгь въ

<sup>1)</sup> Pray, Annal. veter. p. 34—7: Improbalibe non est, eodem pretio, quod illius memoria nuspiam deinceps occurrat, Moymirum quoque occubuisse. Того же митнія Шафарикъ (Сл. Др. т. II, кн. 2, стр. 307) и Палацкій (Dějiny Nár. Česk., 1862, 2 seš., s. 170).

<sup>2)</sup> Dummler, Sudostl. M., S. 66; Gesch. II, S. 531; Dudik, S. 851-352.

<sup>3)</sup> Regino, 894: Regnum filii ejus (Святополка) pauco tempore infeliciter tenuerunt, Ungaris omnia usque ad solum depopulantibus.

землю Саксовъ черезъ землю полабскихъ Сербовъ, будучи призваны съ этою цёлью однить изъ наиболе воинственныхъ племенъ последнихъ, Гломачами или Далеминцами 1), какъ ихъ называли Нёмцы 2). Проникнуть же въ этотъ отдаленный отъ Панноніи край, къ полабскимъ Сербамъ и въ землю Саксовъ, Угры могли только однимъ путемъ, и именно черезъ Моравію, что разумется предполагаетъ совершенно свободный для нихъ проходъ черезъ нее, а следовательно и полную ея покорность. Притомъ же самое обращеніе Полабскихъ Славянъ за помощью къ Уграмъ, если оно действительно было, свидетельствуетъ о томъ, что угорскія шайки по всей вероятности появлялись уже въ ту пору въ северныхъ окрайнахъ Моравіи и даже можетъ быть въ Чехіи 3). Гломачи заявляли себя не разъ успешною борьбой съ Немцами и въ то время повидимому стояли во главе соседнихъ славянскихъ племенъ.

Саксонскій герцогъ Оттонъ, самъ не разъ воевавшій съ ними, послалъ противъ нихъ въ 906 году своего сына Генриха (впоследствіи знаменитаго немецкаго короля). Гломачи, боясь одни не выдержать натиска Немцевъ, позвали себе на помощь противъ нихъ Угровъ, которые произвели страшное опустошеніе въ Саксоніи и вернулись съ громадной добычей 4). То, что при-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. Corbejens. 906: Ungari in Saxoniam venerunt; Hildesheimens. 906; Ottenburani 906; Ann. Saxo 906; Widukindi I, 17, 20; Lamberti Hersfeld. Ann. 906; Ann. Palidens. 906.

<sup>2)</sup> Thietmar I, 2, 3:... provinciam quam nos tentonice Deleminci vocamus Slavi autem Glomaci appellant.

<sup>3)</sup> Есть какое-то смутное извъстіе о подчиненіи и Чеховъ Уграмъ въ то время. См. Dobner, Annal. III, 397 у Дудика, Gesch., I, S. 352.

<sup>4)</sup> Widukindi, L. I, 17: Pater (Оттонъ).... reliquit ei (filio Heinrico) exercitum et militiam advertus Dalamantiam, contra quos diu ipse militavit. Dalamanci vero impetum illius ferre non valentes conduxerunt adversus eum Avares, quos modo Ungarios vocamus, gentem belli asperrimam, c. 20: Praedictus igitur exercitus Ungariorum a Slavis conductus, multa strage in Saxonia facta, et infinita capta praeda, Dalamantiam reversi etc.; Ann. Palidens. 906: Ungarii fines Saxoniae vastantes multos occidunt, mulierum quoque ingentem turbam nobilium, liberarum et ancillarum per crines veluti loris connexam, nudam et mamillis perforatam secum cum puerulis duxere captivam.

бавляеть къ этому разсказу саксонскій лѣтописецъ Видукиндъ, будто-бы Угры, вернувшись, встрѣтили другой отрядъ своихъ соплеменниковъ, которые грозили отомстить Славянамъ за то, что они призвали не ихъ, а другихъ Мадьяръ, —будто Саксонія подверглась затѣмъ вторичному набѣгу, между тѣмъ какъ первый отрядъ оставался все время въ землѣ Гломачей и довелъ ея населеніе до величайшей нищеты 1)—все это, хотя и не можетъ считаться достовѣрнымъ въ своихъ подробностяхъ 2), должно всетаки имѣтъ какое-нибудь историческое основаніе и можетъ поэтому служить доказательствомъ по крайней мѣрѣ того, что угорская помощь была призвана не издалека, а что шайки Угровъ уже рыскали тогда гдѣ-нибудь по близости.

Для насъ чрезвычайно интересенъ и важенъ самый фактъ призванія Угровъ Полабскими Славянами для борьбы съ Нѣмцами. Онъ бросаетъ свётъ на опредѣлявшіяся уже тогда отношенія славянства къ Уграмъ, съ варварствомъ которыхъ оно поневолѣ примирялось и въ которыхъ не безъ основанія ожидало найти естественныхъ союзниковъ въ борьбѣ съ западомъ. Если можно допустить такое сознательное побужденіе у Полабскихъ Славянъ, прибѣгшихъ къ угорской помощи, то тѣмъ болѣе мы имѣемъ право думать, что такимъ взглядомъ на роль Мадьяръ и на послѣдствія союза съ ними должны были проникнуться моравскіе Славяне, которыхъ непосредственными сосѣдями они стали и которые первые могли сдѣлаться жертвою ихъ хищныхъ инстиктовъ и жестокости. Это тѣмъ понятнѣе, что Мадьяры выступили грозною силою на среднемъ Дунаѣ въ самый критическій для Моравіи мо-

<sup>1)</sup> Widukindi, ibid., c. 20.

<sup>2)</sup> Гильфердингъ (Исторія Балтійскихъ Славянъ, Спб. 1874 г. стр. 311—312) справедливо сомнѣвается въ точности этого разсказа. «По всей вѣроятности, замѣчаетъ онъ, мы читаемъ тутъ у лѣтописца народное преданіе Саксовъ, смыслъ котораго былъ тотъ, что вторженіе Венгровъ въ ихъ землю, хотя совершившееся съ помощью Славянъ, и можетъ быть вызванное ими, обошлось самимъ Славянамъ почти также дорого, какъ ихъ врагамъ. Нѣмцы можетъ быть дѣйствительно утѣшали себя этимъ, но безъ сомнѣнія преувеличивали потери Славянъ.

ментъ, когда борьба приняла уже гибельный для нея оборотъ и когда взаимная народная ненависть достигла крайняго напряженія. Если сначала страхъ, внушенный Уграми, а съ другой стороны надежда спасенія заставила враговъ (Нѣмцевъ и Славянъ) наружно помириться и сблизиться изъ чувства самосохраненія, то это не могло долго продолжаться: какъ только Мораване убѣдились въ невозможности успѣшнаго сопротивленія и прошелъ первый невольный страхъ, въ нихъ пробудилась съ новой силою вражда къ Нѣмцамъ и они стали смотрѣть на пришлую орду уже иными глазами 1).

Итакъ покореніе Моравіи Уграми должно быть отнесено къ 905 и отчасти пожалуй къ 906 году. Увлекшись гребежомъ и жаждой добычи, нѣкоторыя шайки послѣднихъ проникли довольно далеко на сѣверъ, чѣмъ и воспользовалось племя Гломачей, чтобы указать имъ путь и направить ихъ въ землю Саксовъ.

Между тыть главныя силы Угровь, заручившись покорностью моравскихъ Славянъ, не могли не обратить наконецъ своихъ жадныхъ взоровъ на богатыя области немецкой державы. Пришла очередь и Намцевъ поплатиться за свое коварство. Они, не безъ злорадства смотръвшіе прежде на бъдствія Мораванъ, теперь только, послѣ паденія Моравій, сознали всю опасность своего собственнаго положенія, сділавшагося рішительно критическимъ, когда не стало славянскаго княжества, отчасти служившаго имъ оплотомъ противъ страшныхъ кочевниковъ, отчасти отвлекавшаго силы последнихъ. Пришлось серіозно подумать о принятіи энергическихъ міръ для защиты своихъ уже значительно пострадавшихъ владеній, и мы видимъ действительно, что нъмецкія власти встрепенулись наконецъ въ 907 году. Они надъялись сосредоточениемъ всёхъ своихъ силъ и рёшительнымъ, дружнымъ наступленіемъ сразу нанести пораженіе Уграмъ и остановить ихъ набъги въ свои земли: очевидно они еще не могли

<sup>1)</sup> Справедливыя замічанія объ отношеніяхъ Славянъ къ Мадьярамъ и обратно см. у Hunfalvy, Ethnogr., S. 300—301.

разстаться съ слѣпою увѣренностью въ превосходство своихъ силъ. Однако событія не замедлили показать, что они спохвативись уже слишкомъ поздно...

Какъ кажется, въ іюнѣ 907 года Нѣмцы выступили въ походъ противъ Угровъ, а въ началѣ іюля ¹) произошло роковое столкновеніе ихъ войска съ Уграми, которые на этотъ разъ встрѣтили ихъ повидимому въ весьма значительномъчислѣ.

Къ сожальнію, объ этой великой по своимъ посльдствіямъ битвь исторія не сохранила намъ почти никакихъ достовърныхъ и подробныхъ извъстій. Только самыя краткія льтописныя показанія сообщають о рышительномъ и жестокомъ пораженіи баварскаго войска и о гибели самого предводителя, многихъ епископовъ и графовъ и массы народа 2). Гдь именно произошла эта несчастная для западной Европы битва, мы также не знаемъ; можно только догадываться, что гдь-то въ самыхъ восточныхъ окрайнахъ ньмецкой территоріи, а можетъ быть еще повосточные, внь ея предъловъ, что подтверждается и однимъ выраженіемъ

<sup>1)</sup> Разнорвчивыя извъстія о времени этой битвы даютъ нѣкоторыя метрическія книги и некрологіи (Necrolog.: Merseburg., Wizenburg., Salzburg., Frising.; также Frising. Martyrol., см. у Дюмлера). По болье древнимъ изъ нихъ и заслуживающимъ большаго довърія, эта битва падаетъ на 5 или 6 іюля. Dümmler, Gesch., II, S. 545.

<sup>2)</sup> Ann. Alam. 907 (A): Baiovariorum omnis exercitus ab Ungaris occiditur, (B): Item bellum Baugauriorum cum Ungaris insuperabile, atque Liutbaldus dux et eorum supersticiosa superbia occisa, pauci qui christianorum evaserunt, interemptis multos episcopis comitibusque. (Отсюда и Ann. Laubac.); Ann. Augiens. 907: Baioarii et.... ab Ungariis interficiuntur; Ann. Sangall. Major. (908); Ann. Salisburg. 907: bellum pessimum fuit; S. Emmeram. 907; Contin. Reginonis 907: Bawarii cum Ungariis congressi multa caede prostrati sunt, in qua congressione Liutbaldus dux occisus est; срв. далъе Ann. Corbejens. (907), Hildesheim. (908), Herimann. Aug. (907), Ann. Admunt. Auct. Garst. 906: Dietmarus Salzburgensis archiepiscopus occiditur ab Ungaris cum Utone et Zacharia aliis duobus episcopis; Ann. Ratispon. 907. См. подробнъе Dümmler. Gesch., II, S. 544—5. Неправдоподобный разсказъ Авентина объ этой битвъ (Annales Bojorum, ed. Gundling, р. 449 etc.) былъ подвергнутъ строгой критикъ и отвергнутъ, какъ основанный на очень сомнительныхъ источникахъ, Дюмлеромъ въ Südöst. Магк., Anhag IV, S. 82—85.

(in Oriente) фрейзингенскаго мартирологія X вѣка <sup>1</sup>). Мы знаемъ только, что въ этомъ сраженіи погибли маркграфъ Люитпольдъ, въ то время самая крупная и замѣчательная личность въ баварской администраціи, и многія другія сановныя лица Баваріи, свѣтскія и духовныя. Между послѣдними пали самъ архіепископъ Зальцбургскій Тэотмаръ, епископы Уто Фрейзингенскій и Захарій Себенскій (Säben) и другіе <sup>2</sup>).

Понятно, какое ужасное и подавляющее впечатлѣніе должно было произвести это событіе на всю Германію и вообще на весь европейскій западъ, куда не замедлили проникнуть о ней слухи, по всей вѣроятности еще преувеличенные и прикрашенные.

Битва 907 года имѣла несомнѣнно огромное вліяніе на дальнѣйшій ходъ событій, на успѣхи мадьярской орды и на роль, которую Угры вскорѣ затѣмъ пріобрѣли среди европейскихъ народовъ. Ея историческій смыслъ обусловленъ не столько важностью и военнымъ (т. е. стратегическимъ) значеніемъ самой побѣды Угровъ, сколько впечатлѣніемъ, произведеннымъ ею на современниковъ и совершившимся вслѣдствіе того переворотомъ въ настроеніи обѣихъ борющихся сторонъ. Въ нѣмецкомъ обществѣ и въ представителяхъ власти сразу исчезла прежняя самоувѣренность, гордость <sup>8</sup>) и самообольщеніе и уступили мѣсто чувству

<sup>1)</sup> III Non. (Iulii) bellum Baioariorum (cum) Ungariis in Oriente. Dümmler, Gesch., II, S. 545.

<sup>2)</sup> У Авентина есть перечень 19 убитых баварских графовь. Можеть быть, онъ взять изъ достовърнаго источника (метрических книгъ), но дознанное фантазёрство этого автора бросаетъ твнь и на это свидътельство Dümmler S.-Ö. M., S. 85. Было высказано предположеніе, что въ этой битвъ и Мораване оставили свои лучшія силы (Успенскій, С. М., стр. 103). Можно-бы допустить развъ только то, что Моравскій князь, бъжавшій изъ Моравім при ея разгромъ, приняль въ ней участіе. Гораздо въроятнъе, что въ угорскомъ войскъ были славянскіе добровольцы.

<sup>3)</sup> Аламаннскій літописецть не даромъ выразняся о Баварцахъ, что этою битвою «было сломлено ихъ суев'трное высоком ріе»: et eorum supersticiosa superbia (crudeliter) occisa (Ann. Alamann. 907, Pertz, SS. I, 54). Если это выраженіе можетъ быть и не совстви ясно и точно, то всетаки не трудно понять, что разуміль авторъ, и потому его нельзя назвать западочнымо и необъяснимым (räthselhaft und unerklärt), какъ это ділаеть г.Дюмлеръ, Gesch. II, S. 545.

непреодолимаго страха, преувеличеннаго сознанія своего безсилія и даже чувству отчанія. Напротивъ, въ Уграхъ этотъ успѣхъ удвоилъ самоувѣренность, жажду добычи, предпріимчивость и отвагу; они не замедлили воспользоваться выгоднымъ для себя впечатлѣніемъ первой своей большой побѣды и рѣшили безпрерывными, ежегодными набѣгами не давать опомниться западноевропейскому обществу, не дать ему собраться съ силами.

Только такимъ переворотомъ въ общемъ настроеніи воюющихъ народовъ могутъ быть объяснены съ одной стороны та неслыханная дерзость, съ которой Угры въ своихъ опустопительныхъ набъгахъ проникали все дальше и дальше на западъ, въ самые отдаленные его концы, не щадя ничего на своемъ пути и принося съ собой всюду гибель и разореніе, съ другой стороны — та всеобщая паника и то отчаяніе, которыя господствовали вездѣ, куда-бы ни являлся страшный врагъ, и которыя до того овладѣли народомъ и правительствомъ, что они оказывались совершенно безсильными и безпомощными передъ хищными угорскими шайками и не имѣли мужества противопоставить имъ сколько-нибудь энергическое сопротивленіе.

Итакъ въ 907 году совершился рѣшительный поворотъ въ исторіи международныхъ отношеній на среднемъ Дунаѣ. Мы не скажемъ конечно, что собственно катастрофа 907 года рѣшила дальнѣйшую судьбу Славянъ, Нѣмцевъ и Мадьяръ на Дунаѣ; ихъ судьбу рѣшили событія послѣдующей эпохи грозныхъ предпріятій Мадьяръ на западъ и ихъ дѣятельности у себя дома; но суть въ томъ, что событія этой эпохи являются прямыми послѣдствіями побѣды Мадьяръ въ 907 г. Торжество Угровъ надъ Нѣмцами не только установило въ занимающихъ насъ странахъ новыя политическія отношенія, но неизбѣжно должно было создать совершенно новый порядокъ вещей въ этнографическомъ и культурномъ состояніи всей средне-дунайской территоріи, гдѣ нѣмецкая власть или нѣмецкое вліяніе смѣнились господствомъ хищной мадьярской орды, поставившимъ мѣстное населеніе совершенно въ иныя условія жизни и культурнаго развитія. На-

ступила роковая развязка той борьбы, политической и культурной, которую Германская держава въ теченіе стольтія такъ настойчиво и посльдовательно вела въ своихъ дунайскихъ маркахъ изъ-за водворенія своего господства у сосьднихъ славянскихъ племенъ, изъ-за интересовъ германизаціи.... Угры изъ далекихъ восточныхъ степей принесли съ собой эту развязку и своимъ поселеніемъ на равнинъ средняго Дуная дали новое направленіе исторіи не однихъ только придунайскихъ земель, но и всей западной Европы. До 907 года германскій міръ еще не отдаваль себъ отчета въ совершившемся переворотъ. Только битва 907 года со своими бъдственными послъдствіями обнаружила настоящее положеніе дъль и быстро повела за собой событія къ окончательной развязкъ.

Здесь кстати будеть привести слова, въ которыхъ одинъ новъйшій нъмецкій историкъ формулируетъ результаты мадьярской поб'єды 907-го года 1). «Трудно найти, говорить онъ, другое событіе въ древней німецкой исторіи, которое сравнялось бы по своему пагубно-роковому значенію съ этой іюньской (іюльской?) битвой 907 года. Навсегда быль положенъ конецъ тому первенствующему положенію, которое до тьхъ поръ удерживала Баварія въ Восточно-франкской державъ. Потеряно было все, что въ течени болъе 100 лътъ пріобрели немецкой родине мечь и плугь главнымъ образомъ баварскаго племени, потеряны были Восточная марка и Паннонія. Німецкая власть была отброшена назадъ за р. Энжу, даже Карантанія была въ опасности; собственная родная страна предана опустошительнымъ вторженіямъ варварскихъ полчищъ, политическія и церковныя узы съ нёмецкими насажденіями по ту сторону Энжи разорваны, самыя же эти насажденія уничтожены и обречены на гибель. Никогда эта потеря не была вполнъ возмъщена. Только небольшая частица этихъ земель была вновь пріобрѣтена въ X и XI вѣкѣ, но никогда, со времени образова-

<sup>1)</sup> Kaemmel, въ назван. сочин., стр. 301-302.

нія Угорской державы, не удавалось возвратить древнюю Паннонію въ руки нѣмецкой власти и нѣмецкой народности; только отдѣльными небольшими колоніями Нѣмцы проникли туда впослѣдствіи. Еслибъ не вмѣшались Мадьяры и не было битвы 907 года, то по человѣческимъ расчетамъ границы сплошной чисто-нѣмецкой территоріи были бы нынѣ не на верхнемъ Раабѣ, а на нижней Савѣ....».

Не думаемъ, чтобы кто-нибудь, вникнувъ безпристрастно въ политическое положение дѣлъ на среднемъ Дунаѣ въ послѣдней четверти IX и началѣ X вѣка, могъ найти этотъ взглядъ преувеличеннымъ. Читатель знаетъ, насколько этотъ взглядъ согласуется съ результатами нашего изслѣдованія этой эпохи. Мы не только не считаемъ его преувеличеннымъ, но полагаемъ скорѣе, что въ немъ даже еще не въ полной мѣрѣ оцѣнена роль Мадьяръ, какъ оплота западныхъ Славянъ противъ Нѣмцевъ. Въ нижеслѣдующихъ страницахъ мы изложимъ вкратцѣ наши заключенія.

# Общія заключенія о перевороть произведенномъ Мадьярами на среднемъ Дунаъ.

Въ последнее десятилетие IX века, когда Угры, будущие обладатели средне-дунайской равнины, находились на пороге своей новой родины, территорія средняго Дуная представляла въ общихъ чертахъ въ этническомъ и политическомъ отношеніяхъ приблизительно следующую картину.

Центральная часть степной, нынѣ угорской распины по обѣ стороны р. Тиссы, на востокъ до отроговъ горъ трансильванскихъ, на западъ до средняго Дуная, имѣла видъ почти безлюдной пустыни. Только сѣверныя и восточныя ея окрайны, тамъ, гдѣ низменность начинаетъ терять свой исключительно степной характеръ, разнообразясь холмами, долинами и лѣсами, да равнина верхняго теченія Тиссы были заселены, хотя вѣроятно и не густо, мирными земледѣльцами — Славянами. Въ самую же степь славянскіе поселенцы въ старину никогда не углублялись — съ одной стороны потому, что пустынныя, безлѣсныя, крайне однообразныя мѣстности не могли быть благопріятны для ихъ земледѣльческой жизни, съ другой, и всего чаще, изъ страха передъ хищными кочевниками, которые повидимому до

самаго прихода Мадьяръ не совсѣмъ перевелись на этой незамѣнимой для нихъ почвѣ. Мы видѣли, что остатки аварской орды укрылись сюда отъ грознаго германскаго завоевателя. Здѣсь ихъ никто не преслѣдовалъ и не тревожилъ, и они могли еще довольно долго влачить въ такихъ условіяхъ свое существованіе, перекочевывая съ мѣста на мѣсто и не имѣя болѣе силы серіозно угрожать ближайшему осѣдлому населенію. Такимъ образомъ и къ концу IX вѣка, какъ мы полагаемъ, могли еще сохраниться въ дунайской степи кое-какіе скудные обломки этихъ Аваровъ.

Этническое состояніе центральной тиссо-дунайской равнины обусловливало и ея политическую роль. Владеніе ею не представило никаких особенных выгодь, ни политических ни матерыяльных а потому мы и не видимь, чтобы на эту пустынную территорію распространила свою власть одна изъ сосёдних славянских державь, Болгарская или Моравская; владенія ихъ нигде не соприкасались другь съ другомъ на этомъ пространстве: по всей вероятности и на севере и на юге ихъ границы политическія совпадали съ этнографическою чертою славянской народности, за которою (вглубь равнины) уже прекращалось вообще осёдлое населеніе.

Изъ великой угорской равнины переходимъ на правый берегъ Дуная. Здъсь въ древней Панноніи, и въ верхней и нижней ея частяхъ, населеніе не отличалось густотою: были туть въроятно значительныя пространства, еще вовсе не воздъланныя и не колонизованныя. Мъстность около Блатенскаго озера, центръ въкогда процвътавшей области князей Прибины и Коцела, была сравнительно болье заселена. Однако къ концу ІХ въка процентъ нъмецкихъ поселенцевъ въ Панноніи долженъ быль возрасти уже до почтенной цифры. Рука объ руку съ политическимъ господствомъ Нъмцевъ и съ церковной пропагандой шла усердная колонизаціонная дъятельность, которой въ Нижней Панноніи было положено основаніе, какъ мы знаемъ, еще при князѣ Прибинъ. Въ Верхней Панноніи систематическая нъмецкая колонизація

уже достигла рѣки Рааба. Постепенное ослабленіе Моравскаго союза и его безсиліе отстаивать свои нижне-паннонскія владѣнія, которыя формально числились за Моравіей еще въ исходѣ ІХ вѣка, обѣщало дальнѣйшій успѣхъ дѣлу германизаціи Панноніи. Чѣмъ далѣе на западъ, тѣмъ естественно возрасталъ въ своемъ количествѣ и силѣ нѣмецкій элементъ населенія, достигая въ Восточной маркѣ уже весьма значительныхъ размѣровъ.

Восточная марка и «Карантанія» въ отношеніи къ составу населенія представляли не одинаковую картину, и это потому, что славянское населеніе распредёлилось первоначально въ той и другой весьма неравном трно и въ различныхъ пропорціяхъ. Въ то время какъ въ Восточной маркъ, особенно въ съверныхъ ея частяхъ, славянская колонизація была вообще довольно слаба, въ Карантаніи, и преимущественно въ нынѣшней Каринтіи, напротивъ, она достигла весьма видныхъ результатовъ. Сообразно съ этимъ и нъмецкая колонизація, будучи поставлена здъсь и тамъ въ различныя условія, не могла развиваться въ одинаковой степени, такъ что къ концу ІХ въка каждая изъ этихъ областей въ составъ своего населенія и во взаимномъ отношеніи составныхъ элементовъ представляла нъчто особое, оригинальное. Въ Восточной маркъ нъмецкія поселенія по численности достигли решительнаго преобладанія, такъ что дело германизація шло впередъ успѣшнѣе чѣмъ гдѣ-либо; въ Карантаніи, несмотря на сильный притокъ нёмецкихъ колонистовъ и на энергическую дъятельность. Нъмцевъ-въ смыслъ захвата земли въ свои руки и порабощенія Славянъ, эти последніе всетаки своимъ числен. нымъ перевъсомъ придавали населенію страны и особенно нъкоторыхъ ея частей славянскую окраску, хотя во всёхъ отношеніяхъ были подавлены новыми німецкими порядками. Такимъ образомъ, въ этническомъ состояніи Карантаніи Восточной марки въ исходъ IX въка было существенное различіе, то оно стушевывалось тыми общими политическими и культурными условіями, которыя истекали изъ политическаго господства Нъмцевъ, и тъми общими мърами, которыя германская

власть неуклонно, со времени завоеванія этой территорія, принимала по отношеній къ туземному населенію съ цѣлью его скорѣйшаго онѣмеченія. Въ теченіе цѣлаго столѣтія, съ конца VIII до конца IX вѣка, нѣмецкая администрація, гражданская и церковная, крупные нѣмецкіе землевладѣльцы (свѣтскіе и духовные), наконецъ многочисленные Нѣмцы-колонисты имѣли возможность сильно подвинуть впередъ это дѣло. Оно шло чѣмъ далѣе, тѣмъ успѣшнѣе и быстрѣе, по мѣрѣ того, какъ слабѣла и изнемогала политически Моравія подъ ударами тѣхъ же Нѣмцевъ, лишившись той внутренней опоры, которую для нея представляла самостоятельная національная церковь и единая сильная княжеская власть.

Эта перковная самостоятельность, соединенная съ развитіемъ просвъщенія и національнаго самосознанія, и эта сильная народнымъ довъріемъ и любовью, единая княжеская власть были тыми основами, которымъ Моравія много была обязана своимъ политическимъ возвышениемъ и разцибтомъ. Уничтожение этихъ основъ вело къ неминуемому разрушенію державшееся ими зданіе. Мы видели, чемъ была эта Моравія въ последніе годы IX века. Оставленная сосъдями-единоплеменниками (Чехами и Полабскими Славянами), своими естественными союзниками, окруженная со вськъ сторонъ врагами, потерявшая внутреннее политическое единство раздёленіемъ княжеской власти, терзаемая раздорами и открытымъ междоусобіемъ князей, она безсильно поддавалась всякимъ внъшнимъ вліяніямъ и интригамъ своихъ злъйшихъ враговъ. Можно смело сказать, что еслибъ последніе действовали съ большимъ единствомъ, и еслибъ у нихъ у самихъ не было дома несогласій и смуты, Моравія была бы осилена уже ранбе дружнымъ ихъ натискомъ, можетъ быть еще при жизни Арнульфа и безъ вмѣшательства Угровъ.

Богъ знаетъ, что было бы послѣ опустошительныхъ походовъ на нее Баварцевъ въ 898, 899 и 900 годахъ, еслибъ особенныя политическія соображенія, вызванныя набѣгами Угровъ и ихъ возраставшею дерзостью, не привели къ миру 901 года.

Предположимъ, что Мораване и могли еще нѣкоторое время отбиваться, котя мы и не видимъ, чтобы они оказали какое-нибудь сопротивленіе въ 898—900 г., но что же дальше? Гдѣ былъ выходъ изъ критическаго положенія? въ чемъ могла быть надежда на спасеніе? Безпристрастный историкъ едва-ли станеть колебаться отвѣчать рѣшительно, что въ тотъ моментъ ни извнѣ, ни внутри Моравскаго княжества не было никакихъ сколько-нибудь благопріятныхъ признаковъ, которые могли бы оправдывать надежду на благополучный для него исходъ дѣла. Нельзя же допустить, чтобы Нѣмцы, поставивъ своего врага въ такое бѣдственное и безпомощное состояніе, вдругъ опустили руки, не доведя до конца того дѣла, къ достиженію котораго были направлены всѣ ихъ усилія въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій, и помогли бы Моравіи снова оправиться, укрѣпиться и приготовиться къ новой борьбѣ!

И воть въ такое-то критическое для Славянъ время, когда политическая организація и свобода однихъ (въ Моравіи) шла быстрыми шагами къ окончательному паденію, когда народность и личная свобода другихъ (въ Панноніи, Восточной маркѣ, Карантаніи) постепенно гибла въ могучемъ потокѣ германизма, въ такое-то время выступаетъ на европейскую сцену мадъярская орда и располагается на среднемъ Дунаѣ, куда её бросаетъ судьба послѣ продолжительнаго странствованія и невзгодъ и гдѣ она находитъ свою вторую родину.

Появленіе этой новой некультурной силы, жившей одной войной, однимъ грабежомъ и разрушеніемъ, однимъ удовлетвореніемъ своей неутолимой жажды добычи, не могло не произвести большого переворота въ этнологическихъ, политическихъ и культурныхъ отношеніяхъ тёхъ странъ и того населенія, среди которыхъ расположился этотъ всёмъ чуждый страшный врагъ. Онъ засталъ здёсь международную распрю, и естественно рёшеніе, развязка этой распри очутилась въ его рукахъ, ибо и сильнёйшая изъ воюющихъ сторонъ, занятая борьбой и внутренними неурядицами у себя дома, не была въ состояніи оказать над-

лежащаго отпора; ему суждено было разрешить вопрось о томъ, кому преобладать на среднемъ Дунаћ и создать здёсь новый порядокъ вещей. И дъйствительно, мадьярская орда на многіе въка решила этотъ вопросъ и создала этотъ новый порядокъ. Своимъ поселеніемъ въ великой угорской равнинѣ и своими хищными, полвъка длившимися набъгами на западную Европу она измънила карту дунайскихъ земель, перевернула политическія и этнографическія отношенія на среднемъ Дунав, предотвратила роковой, но естественный исходъ національной борьбы германства съ еще не окрыпшимъ, не созрывшимъ, политически слабымъ дунайскимъ славянствомъ, остановила находившійся въ полномъ ходу процессъ германизаців центральной средне-дунайской территоріи; наконецъ — для себя самихъ Мадьяры обезпечили не только національное бытіе среди народовъ Европы, но и политическое значение (которое впрочемъ нынъ обусловливается исключительно политикой враждебнаго славянству евронейскаго запада).

Таковы великіе результаты мадьярскаго погрома. Для насъ на первомъ планѣ стоитъ, конечно, вопросъ о его значеніи въ исторіи дунайскаго и вообще западнаго славянства. Представленный нами разборъ политическихъ отношеній на среднемъ Дунаѣ, непосредственно предшествовавшихъ вторженію Мадьяръ, отвѣчаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и на вопросъ о ближайшихъ послѣдствіяхъ этого вторженія для дунайскихъ Славянъ. Каковы же были эти послѣдствія?

Вторгнувшись въ средне-дунайскую равнину и раскинувъ здѣсь свои жилища, Угры только отчасти заняли территорію, уже до нихъ населенную Славянами. Здѣсь разумѣется съ одной стороны Паннонія, съ другой сѣверныя и восточныя окрайны тиссо-дунайской низменности. Несомнѣнно, что на этихъ именно мѣстностяхъ и на ихъ жителяхъ отозвались прежде всего и самымъ чувствительнымъ образомъ бѣдствія угорскаго погрома. Внезапное появленіе кочевыхъ хищниковъ, сопровождавшееся безпощаднымъ грабежомъ и насиліями, не могло не произвести общаго смятенія и паники въ населеніи, и значительный процентъ

его, конечно, искаль спасенія въ бітстві. Такимь образомь нікоторая часть Славянъ (Угорскихъ) была оттеснена къ северу въ горную область Карпатовъ и къ востоку въ горы Трансильваній, нікоторая (изъ Панноній) къ западу въ защищенные края восточно-альпійской горной системы. Тѣ же, которые были застигнуты врасплохъ и не успъли бъжать (а такихъ было также не мало-при той неожиданности, съ которой появлялись мадьярскія шайки), были покорены и должны были работать на своихъ новыхъ повелителей. Положение этихъ покоренныхъ было, впрочемъ. - мы убъждены въ этомъ - всетаки легче, чъмъ положение Славянъ-рабовъ и безземельныхъ работниковъ подъ властью Нъмцевъ; въ последнемъ случае Славяне-поселенцы не только были, большею частью, лишены земельной собственности и обращены въ совершенно зависимый, угнетаемый классъ, но еще къ матерыяльному гнёту надъ ними присоединялся болье тяжелый гнёть нравственный, служившій орудіемъ германизаціи. Съ другой стороны, напротивъ, подъ властью Мадьяръ славянскіе поселенцы оставались попрежнему владетелями и хозяевами своей земли и платили дань безъ сомнънія продуктами, слъдовательно только физическимъ трудомъ: они разумъется теряли, но теряли почти только въ одномъ своемъ матерьяльномъ благосостояніи. Неудивительно поэтому, что когда прошель первый страхъ и миновали первыя бъдствія погрома, особенно когда Славяне увидъли, что грозное мадьярское нашествіе неминуемо должно обрушиться и на въковыхъ ихъ враговъ и утъснителей, то они отнеслись спокойнъе къ постигшему ихъ несчастью и не только покоренные примирились съ своею участью, но, по всей в роятности, очень многіе б'єглецы возвратились изъ горъ на свои родныя пепелища, предпочитая данническую зависимость отъ Мадьяръ тяжелой неволь у Нъмцевъ. Притомъ же уроженцы и жители равнины чувствовали себя стесненными среди условій горной природы и готовы были при первой возможности, при мало-мальски сносныхъ условіяхъ, вернуться къ прежней обстановкѣ и образу жизни.

Между тымь, чымь далые Мадьяры проникали на западь, тымь сильные ихь влекло туда. Познакомившись разь съ богатствами и матерьяльнымь благосостояніемь нымецкихь областей, они уже не могли преодольть своихь хищныхь инстинктовь и ничто не могло удержать ихь оть предпріятій въ воздыланные края культурнаго запада. Территорія ближайшихь къ нимь славянскихь поселеній уже не удовлетворяла ихь: они искали болые привлекательной добычи. Избравь средоточіемь своихь жилищь Паннонію (какъ ныкогда Авары), они направили свои набыти въ Восточную марку, Карантанію и въ глубь Моравіи. Мы видыли, что до 904 г. эти набыти еще не имыли рышительнаго и дружнаго характера, и потому населеніе этихь странь все еще не хотыло допустить существованіе серіозной опасности. Наконець въ 905 г. Мадьяры, возбуждаемые жаждою мести, развернули повидимому всь свои силы: они начали съ Моравіи.

Участь этой несчастной страны намъ извъстна; немыслимо было ей одной, ослабленной и потрясенной, вынести этоть тяжелый ударъ, когда его не могла, отразить Германія въ своихъ твердоорганизованныхъ и сравнительно хорошо защищенныхъ маркахъ. Моравское княжество рушилось, и несомивно въ его лиць нанесень быль сильный ударь всему дунайскому славянству. Но каковъ быль этотъ ударъ, отозвался ли онъ безусловно гибельно на внутренней жизни и народномъ развитіи славянства, и можетъ ли поэтому мадьярскій погромъ считаться великимъ, непоправимымъ для него несчастіемъ, вотъ вопросъ, на который безпристрастный и тщательный анализъ фактовъ, какъ могли уже убъдиться читатели, не позволяеть намъ отвъчать утвердительно, т. е. согласно съ господствовавшимъ донынъ въ славянской исторіографін взглядомъ. Покоривъ Моравію, Мадьяры съ удвоенной силой и увъренностью въ успъхъ устремились въ пределы измецкихъ владеній и въ 907 году нанесли Нъщамъ пораженіе, далеко оставившее за собой по своему роковому значенію тѣ бѣдствія, которымъ подверглись два года передъ тъмъ Славяне въ Моравін. Дъло Нъмцевъ на среднемъ

Дуна в было въ кори и надолго подорвано. Д в т ствительно, стоить взглянуть на результаты окончательнаго торжества Угровъ на Дуна в для Н в мцевъ и ихъ культурно-политическихъ интересовъ, и тогда сопоставление этихъ результатовъ съ одной стороны съ т в мъ, что потеряло славянство отъ мадьярскаго погрома, съ другой стороны—съ т в мъ, что его ожидало, еслибъ не явились Мадьяры, само собой должно привести всякаго къ правильной оц в не великаго переворота, совершившагося на территор и ны н в начал в Хв в ка.

Ближайшимъ и непосредственнымъ следствіемъ пораженія Нъмцевъ въ 907 г. была потеря Восточной марки и распространеніе владеній Угровъ до самой реки Энжи, т. е. до того же преділа, до котораго когда-то господствовали Авары. Такимъ образомъ дъйствительно было потеряно все, что съ такими усиліями перешло въ руки Нѣмцевъ со времени завоевательнаго движенія Карла Великаго на востокъ. О Восточной маркѣ съ 907 г. въ теченіе 60 леть слишкомъ не встречается упоминанія. Съ водвореніемъ въ ней мадьярской власти, она должна была прійти въ величайшее запустьніе и разгромъ. Разцвытавшіе плоды немецкой культуры подверглись безпощадно разоренію в грабежу, а довольно уже многочисленные нъмецкіе поселенцы были частью истреблены, частью уведены въ пленъ, а частью искали спасенія въ б'єгств'є за Энжу, на сос'єднюю нівмецкую территорію, предоставивъ врагамъ свои опустывнія жилища. О немецкихъ насажденияхъ въ Паннони здесь уже не можетъ быть ръчи, такъ какъ они были сметены гораздо раньше первыми набъгами Мадьяръ въ Паннонію и окончательнымъ ихъводвореніемъ въ ней.

Еслибъ побѣдой 907 г. ограничились всѣ успѣхи мадьярской орды въ борьбѣ съ западомъ, то конечно тяжелое положеніе дѣлъ въ тотъ моментъ отнюдь не было бы еще непоправимо и безнадёжно, но въ томъ-то и заключается сущность мадьярскаго погрома, что первый важный успѣхъ Угровъ открылъ собою цѣлую полувѣковую эпоху ихъ безпрерыв-

ныхъ опустошительныхъ набъговъ на западную Европу, противъ которыхъ европейскія державы не могли даже собрать своихъ силь, хотя-бы для энергической самозащиты, если ужъ не для наступленія. Такому бъдственному положенію много способствовала сравнительная слабость Германів, упадокъ въ ней государственной власти и отсутствіе внутренняго политическаго единства, которыми характеризуется царствование Людовика Дитяти. Населеніе, не видя, чтобы принимались разумныя и рышительныя мыры противы жестокаго врага, думало только о своемъ спасеній и скрывалось со своимъ имуществомъ за ствнами городовъ и укрвпленій, или въ непроходимыхъ лесахъ и неприступныхъ горахъ. Характеръ угорскихъ набъговъ былъ также причиной того, что не было оказываемо никакого общенароднаго сопротивленія, и силы оставались несплоченными. Угры внезапно нападали, грабили и немедленно удалялись, такъ что причиненное ими бъдствіе было всегда только мъстнымъ, имъло лишь частное, локальное значеніе. Другое дёло были вторженія Норманновъ и Сарадинъ: первые постоянно располагались на территоріи враговъ, такъ что въ борьбъ съ ними приходилось отстанвать самую землю; войны съ Сарадинами имели кроме того еще религіозный характеръ: - и здёсь и тамъ, слёдовательно, защищались интересы всеобщіе, а не частные.

Такимъ образомъ Угры, нигдѣ не встрѣчая дружнаго отпора, становились годъ отъ году болѣе дерзкими, безнаказанно разоряли находившіяся въ сравнительно цвѣтущемъ положеніи края западной Европы и приводили ихъ населеніе въ самое бѣдственное, безпомощное состояніе. Постоянный страхъ за свою жизнь и имущество, народное смятеніе и безпорядокъ парализовали всякую дѣятельность и нормальныя отправленія жизни, препятствовали развитію и успѣхамъ промышленности и торговли, уже не говоря о томъ, что всѣ внѣшніе политическіе и національные вопросы (какъ напр. германизація Славянъ, колонизація восточныхъ марокъ, тамошнія церковныя дѣла и проч.) невольно отошли на задній планъ.

Конечно, чѣмъ ближе къ востоку, тѣмъ положеніе было труднѣе и невыносимѣе, и ничто не могло уже болѣе привлекать Нѣмдевъ въ восточныя окрайны ихъ владѣній по Дунаю. Уже въ царствованіе Людовика Дитяти вся Германія до Рейна испытала дикую
жестокость угорскихъ шаекъ. При его преемникѣ они переступили и этотъ предѣлъ. И такимъ-то неистовымъ образомъ безпрепятственно хозяйничали Угры въ западной Европѣ цѣлые полвѣка, до знаменитой битвы при Аугсбургѣ на Лехѣ 955 г., когда императоръ Оттонъ нанесъ имъ рѣшительное пораженіе и положилъ
конецъ ихъ набѣгамъ. Достаточно, кажется, самаго бѣглаго взгляда
на эту тяжелую для Европы эпоху, чтобы вѣрно оцѣнитъ гибельныя
послѣдствія мадьярскаго погрома для германскаго міра и въ
особенности для ихъ интересовъ на славянскомъ востокѣ.

А что же Славяне: каковы были ихъ положение и роль во все это время? Моравія покорилась въ 905 — 906 году; жители ея последовали примеру других в дунайских в Славянъ, помирившись съ своею участью, и продолжали свою прежнюю земледѣльческую жизнь, только подъ верховною властью Угровъ, которымъ конечно платили дань. Съ тъхъ поръ, въ течение долгаго времени, мы не знаемъ ни о какихъ столкновеніяхъ этихъ Славянъ съ Уграми и скоръе имъемъ основание предполагать существование между ними взаимныхъ дружественныхъ отношеній. Войнъ съ Чехами, ставшими послъ паденія Моравіи непосредственными сосъдями угорскихъ владъній, также повидимому не было. Угры, предпринимая набъги на Саксонію, Тюрингію и другія среднегерманскія страны, какъ-то всегда миновали Чехію, а если в проходили черезъ нее, то не причиняли ей, повидимому, никакого вреда. Нельзя поэтому не предположить существованія въ тотъ періодъ времени какого-то мирнаго договора между Чехами и Уграми. Въ пользу такого союза говорять совместныя ихъ предпріятія позже противъ Саксовъ 1), а также внутреннія дѣла

<sup>1)</sup> Adami Bremens. gesta Hammab. eccl. pont. I, 54; Chron. breve Bremense Pertz, SS., VII, 391). См. у Дюмлера, Südöstl. M., S. 67.

и отношенія Чеховъ (въ началѣ X вѣка), не заключающія въ себѣ и намека на бѣдствія ихъ отъ мадьярскихъ набѣговъ. Справедливо замѣчено, что союзъ съ Мадьярами доставилъ Чехамъ выдающуюся и значительную роль по отношенію къ нѣмецкой державѣ и создалъ вообще выгодныя условія для усиленія Чехіи и для развитія въ ней внутренняго политическаго единства 1). Этому конечно какъ нельзя болѣе благопріятствовало ослабленіе и бѣдственное состояніе Германіи. Быстрое объединеніе и укрѣпленіе политическаго организма Чехіи доказываетъ, что она дѣйствительно сумѣла возпользоваться столь счастливо сложившимися для нея обстоятельствами. Съ водвореніемъ Мадьяръ на Дунаѣ политическій и культурный центръ тяжести всего западнаго славянства переносится въ Чехію, которая съ тѣхъ поръ все болѣе крѣпнетъ, расширяетъ границы своихъ владѣній и сферу своего политическаго вліянія.

Итакъ послѣ паденія Моравскаго княжества вся тяжесть мадьярскаго погрома обрушилась на западную Европу и въ особенности на германскій міръ. Славяне же, напротивъ, силою вещей должны были сблизиться съ Мадьярами, такъ какъ одинаково-враждебныя отношенія къ западу дёлали ихъ интересы нъкоторымъ образомъ общими. Одни изъ Славянъ почти безъ сопротивленія покорились Мадьярамъ, другіе-вступили съ ними въ союзъ. Признавая существование такихъ взаимныхъ дружественныхъ отношеній подчинившихся дунайскихъ Славянъ къ Мальярамъ, основанныхъ не на одной только вынужденной покорности первыхъ и на военныхъ расчетахъ вторыхъ, но на дъйствительномъ взаимномъ сближени въ силу одинаковыхъ стремлений и національно политических интересовъ, мы считаемъ совершенно естественнымъ и даже логически необходимымъ допустить, что эта общность интересовъ выражалась въ чемъ-либо и на деле, а не ограничивалось однимъ пассивнымъ сочувствіемъ. Короче сказать, извъстное участіе дунайскихъ Славянъ въ последующихъ

<sup>1)</sup> Büdinger, Oesterr. Gesch, S. 304. Cps. также Hunfalvy, S. 299-300

предпріятіяхъ Мадьяръ на западъ едва-ли можеть подлежать сомнѣнію, хотя прямых извѣстій о такомъ участім и не дошло до насъ. Въ пользу этого предположенія уб'єдительно свид'єтельствуеть прежде всего то, что въ періодъ самыхъ первыхъ угорскихъ набъговъ на нъмецкія владьнія уже бывали случаи вступленія Славянъ въ ряды Угровъ (при чемъ Славяне даже брили себъ головы по обычаю послъднихъ), какъ о томъ говоритъ извъстное посланіе нъмецкаго духовенства къ папъ 900 года; наконецъ это участіе Славянъ въ походахъ Угровъ не можеть не показаться намъ еще болье естественнымъ, если мы припомнимъ аналогичный факть, а именно какъ въ ІХ веке Балтійскіе Славяне участвовали въ походахъ Норманновъ на Немпевъ. Въ 880 году, напримъръ, Норманны устремились между прочимъ въ Саксонію и нанесли страшное пораженіе Саксамъ. Изъ одного льтописнаго изв'єстія мы узнаемъ, что на сторон Норманновъ сражались и Славяне, по всей въроятности Бодричи и Лютичи 1). Если же Славяне, нисколько не зависимые отъ Норманновъ, оказывали имъ помощь противъ Намцевъ, то темъ более становится понятною помощь, оказанная Уграмъ — со стороны подчинившихся имъ дунайскихъ Славянъ 2).

Итакъ всё соображенія о ближайшихъ послёдствіяхъ мадьярскаго погрома для дунайскаго славянства сами собой неизбёжно приводять насъ къ выводу, прямо идущему въ разрёзъ съ мнёніемъ тёхъ, которые смотрять на мадьярскій погромъ въ ІХ вёкё, какъ на «величайшее изо всёхъ несчастій, въ теченіе вёковъ постигавшихъ славянскій міръ...» Наше заключеніе состоить въ томъ, что если Мадьяры своимъ вторженіемъ въ дунайскую равнину и поселеніемъ въ ней и нанесли глубокую рану Славянамъ и стали для

<sup>1)</sup> Въ этомъ сражение епископъ Маркварть быль убить именно Славянами: Chron. Hildesheim. (880 г.): Marcquardus episcopus...occisus est a Sclavis. Срв. Соб. соч. Гильфердинга, Исторія Балтійскихъ Славянь, стр. 309.

<sup>2)</sup> По вопросу о взаимныхъ дружественныхъ отношеніяхъ Славянъ и Угровъ см. упомянутую выше статью Елагина (Рус. Бес., 1858, I, стр. 131, 150, 157, 164—165 и слёд.).

нихъ причиной многихъ бъдствій и въ прошедшемъ и въ настоящемъ, зато своимъ своевременнымъ вмѣшательствомъ въ жестокую борьбу нъмецкой народности съ дунайскими Славянами и неизмъримымъ вредомъ, нанесеннымъ Германіи и всему западу, они въ концѣ концовъ дали благопріятный оборотъ славянскому дѣлу на Дунаѣ въ ІХ вѣкѣ и надолго остановили дальнѣйшій ростъ политическаго, культурнаго и всякаго вообще преобладанія Нѣмцевъ на среднемъ Дунаѣ, принимавшаго тогда уже весьма значительные размѣры и грозившаго дѣйствительно великимъ и роковымъ для всего западнаго славянства несчастіемъ.

Воть точка эрѣнія, съ которой мы считаемъ правильнымъ судить о значеніи мадьярскаго нашествія въ древней исторіи дунайскихъ Славянъ. Мы съ намѣреньемъ говоримъ древней, чтобы не подать повода ни къ какимъ недоразумѣніямъ и ложнымъ заключеніямъ. Мы отклоняемъ отъ себя здѣсь всякое сужденіе вообще о настоящей и грядущей роли мадьярской народности въ судьбахъ славянскаго міра, о современныхъ ихъ отношеніяхъ къ западному славянству, о томъ, что ожидаетъ еще впредь Мадьяръ и Угорскихъ Славянъ, однимъ словомъ о возможной развязкѣ мадьяро-славянскаго вопроса. Вопросъ этотъ труденъ и сложенъ: сама жизнь рѣшитъ его — мы твердо уповаемъ — не въ ущербъ славянству...

# **УКАЗАТЕЛЬ**

# ЛИЧНЫХЪ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ ИМЕНЪ.

#### A.

Аботриты, см. Бодричи. Авары, 2, 38—40, 48, 53—59, 65, 67—72, 76—79, 82, 88, 90, 94, 109, 151, 187, 189, 198, 236— 238, 242, 243, 268, 271, 289, 290, 309, 311, 312, 317, 322, 323, 337, 411, 417, 418. Авреліанъ, 28, 42, 52. Австрія Верхняя, 19, 64, 75. Австрія Нижняя, 22, 64, 75, Австро-Венгрія, 2, 4, 5, 22, 23, 59, 63, 141, 282, 418. Агаепрсы, 24. Агельтруда, 330. Адальбертъ Пражскій, 392. Адальвинъ, архіеп. Зальц., 118, **121**. Адальрамъ, еп. Зальцбург. 132, 143, 369. Адріанополь, 88, 96, 200, 226. Адріанъ II, папа 120. Адріатическое море, 18, 59, 64, 79, 80, 352, 353, 356.

Азія, 4, 33, 168, 169, 189, 190, 210. Азовское море, 208, 210, 211. Аквилея, 352, 353. Аланы, 33, 34, 53, 175. Александръ Македонскій, 323. Алеманнія, 381. Алеманны, 30, 364, 370. Алута (Олту), 10, 12, 307. **Альбіола** (Albiola), 356. Альмъ (Альмусъ), 182, 192, 203, 264, 270. Альпійская горная система, 4, Альпы, 8, 13, 14, 22, 31, 40, 60, **328**, 330, 353. Альпы Юлійскіе, 352. Альтинантій (Altinantium), г., 356. Альтъ-Бега, р., 310. Альфэльдъ, 6, 7, 13. Аміанъ, ост. 357. Аму-Дарья (Оксусъ) 255, 256. Анастасій, пос. виз. 329, 336. Ангеларій, 135. Андрей ап. 239. Андрей (III, кор. уг.), 182. Андроникъ, имп., 53.

Антоній, патр., 293. Анты, 56, 58. Арабы, 225, 287, 322. Арджисъ, 10. Арибо, 128 — 130, 329, 346 — 349, 388, 395. Арменія, 197. Арнульфъ, 90, 126, 128-130, 132—140, 282, 289, 291—295, 299, 301, 306, 322, 324—330, 333, 335—340, 342—351, 357— **359**, **368**, **377**, **386**, **413**. Арпадъ, 166, 194, 270, 284, 286, 296, 299, 319, 385, 386. Аскольдъ, 198, 261, 263—266. Атель (Волга у К. Б.), 192, 249; (общ. обозн. б. ръки) 253, 254, 257. Ателькузу, 11, 95, 194, 196, 214, 220, 221, 248—260, 263, 267— 269, 273, 275, 277—279, 281, 282, 287, 294, 297, 299, 306, 307, 310, 311, 315, 324, 341. Аттила, 35, 36, 156—158, 203, **302**. Аугсбургъ, 420. Африка, 34. Ахтумъ, 246. Б.

Баварія, 79, 80, 116, 127, 128-330, 367, 377, 378, 383, 386, 389, 392, 406, 408. Баварцы, 67, 70, 71, 76, 290, 343, 348, 350, 358, 370, 376, 378, 385, 388, 390, 397. Баджгардъ, 166, 224. Баконскій лъсъ, 4, 14. Балканскій полуостровъ, 42-45, 54, 56, 61, 64, 69, 86. 89, 96, 147, 281, 312. Балканскія горы, 42. Балтійскіе Славяне, 62, 141, 422. Балтійское море, 29, 170, 209, 391. Банатскія горы, 9, 12, 13. Банатъ, 27, 47, 75, 94, 325.

Барда (с. Кордила), 201. Баркаласъ, 287, 296. **Барухъ** (Βαρούχ), 195, 252, 254, **259**, **260**. Бассано (Bassano), 353. Башгирдъ, Башджардъ, Башджердъ, Башгартъ, 166. Башкирія (Pascatir, Bascardia), 178. Башкиры, 166, 167, 178, 179, 188, 192, 208. Бенедиктъ, еп. 360, 362. Бергамо, 355. Беренгаръ (Фріульскій герц. и кор. нтал.), кор. 328, 330, 353, 354, 357. С.-Бернардъ (Велик.), гора, 355. Бескиды, 15, 16. Бессарабія, 10, 224, 225, 248, 256, 260, 267, 281. Бессы, 42, 43. Бихарскій край, 75. Біярмія, 209, 210, 211, 280. Блатенское озеро (мад. Balaton, пъм. Plattensee), 14, 15, 73, 111, 113, 145, 411. Блатно, см. Мосбургъ. Богемія, см. Чехія. Бодричи, 91, 329, 422. Боинъ, 230. Бойи, 25. Бойская пустыня, 25. Болгарія, 44, 69, 85—89, 92, 94— 97, 130, 135, 139, 147, 203, 226, 229, 284, 285, 201, 296, 299, 301, 326, 336, 411. Болгарія Волжская, 155. Болгары, 40, 48, 53, 56, 58, 61, 67-69, 86-96, 114, 116, 119, 129, 137—139, 147, 148, 152, 189, 201, 204, 219, 224, 226-228, 231, 236—240, 255, 263, 268, 281, 284, 285, 287—290, 294, 295, 300, 301, 305, 307, 308, 313-315, 317, 322, 324, 326, 336-338, 371, 396, 400. Болгары Бълые (Камскіе и Волжскіе), 179, 180, 188, 208, 210, 211.

Болеславъ Польскій, 245. Бораны, 30. Борисъ, см. Михаилъ-Борисъ. Борисоенъ (Днъпръ), 259. Босфоръ, 210. Браничево, 91. Брацлавъ (Брячиславъ), 138, 338-340, 352, 357. Брента, 352—355. Бродники, 273. Броднинги, 273. Св. Брунонъ, 244. Брунонъ (Бонифацій Св.), 245, 246. Брутъ (Вообтос) — Прутъ, 195, 252, 254, 257. Брынскіе лъса, 212. Бугъ (южн.), 11, 209, 253, 256, 257, 259, 260, 275—278, 281. Буджакъ, 276. Буковина, 10, 26. 75, 209. Бульцусъ (Вουλτζούς), 386. Бурвиста, 25. Бургунды, 29, 34, 53. Бурхардъ, еп. 387, 388, 395. Бъла III, кор. 184. Бъла IV, кор. 155, 160, 184, 204. Бълахъ (Бъла), р., 143. Бълая Въжа, 212. Бълградъ, 210. Бълохорватія и Бълохорваты, 136, 237, 312.

# В.

Ваагъ, р., 4, 14. Валахи, 24, 41—47, 53—55, 68, 69, 75, 92, 96, 198, 236, 239, 240, 246, 312—314. Валахія, 3, 8, 10—12, 26, 33, 36, 43, 44, 56, 63—66, 68, 75, 83, 85, 87, 89, 90, 92, 94—96, 228, 267, 279, 307. Валахія Малая, 10, 12, 27, 47, 307. Валтило, гр.. 395. Вальдо, Фрейзинг. еп., 367. Вандалы, 29, 31, 32, 34, 53. Варяги, 197, 209, 216, 239.

Василій Македонянинъ, имп., 202, 226, 228, 229, 231. Вафа (или Вака), р., 255, 256. Везило (Vezzilo), 129. Велеградъ, 17, 106, 107. Великая Угрія, 155, 160, 172,175. Велико - моравское княжество, см. Моравское кн. Венеція, 355—357. Верингаръ (Werinhar), гр., 129. Верона, 354. Вестготы, 32—34. Византійская имперія, **35**, **38**, **55**, **56**, **64**, **72**, **228**, **279**. Византія, 11, 38, 54, 69, 70, 86, 88, 89, 118, 119, 134, 185, 201, 202, 226, 227, 232, 233, 242, 281, 282, 284, 289, 295, 297, 337, 345. Викингъ, еп. 132—135, 137, 140, 143, 327, 332, 359, 360, 363, 369. Виллахъ, 20. Вильгельмъ, маркгр. 122, 128, 327. Вильгельмъ, гр., 327. Винделиція, 26. Виндская марка, 70. Висла, 29, 56, 64, 170, 314. Владимірская губ., 169. Владиміръ, болг. ц., 201, 226, 229, 230, 282, 292, 293. Владиміръ, г., 203, 204. Владиславъ IV, кор. уг., 182. Властиміръ, 230. Влахи, см. Валахи. Влтава (нъм. Молдава), 18. Вогатисбургъ, 70. Вогулы, 153, 154, 162, 163, 165, 169—172, 176, 188. Волга, 33, 160, 169, 171, 190—192, 203, 206—2**13, 24**8, 249, 253, 255, 257, 280. Волохи, см. Валахи. Ворысъ, 328. Воронежская губ., 280. Воспорское царство, 235. Восточная имперія, см. Византійская имперія.

Восточная марка, 80, 101, 111, 115, 116, 124, 127—130, 133, 138, 143, 144, 147, 313, 314, 327, 329, 346, 350, 368, 376, 377, 381, 388, 389, 392, 395, 408, 412, 414, 417, 418.
Вотяки, 154, 165, 170—172, 188.
Вратиславъ, 335.
Вулканъ, прох, 12.
Въна (Vindobona), 22.
Вънскій лъсъ, 80, 395.
Вятка, р., 258.
Вятская губ., 176.

### F.

Галацъ, 296. Галиція, 43, 137, 183, 203, 392. Галичъ, 53, 204. Галлія, 34. Галлы, 24. Ганнонъ, еп. Фрейзинг., 121. Гаттонъ, арх. Майнц., 375. Гвидовъ Сполетскій, 328, 330. Генрикъ II, кор. нъм., 245. Генрихъ (с. Оттона Саксон.), 402. Гепилы, 29, 30, 32, 36—40, 53— **58**, **7**6, 83. Герберштейнъ, 160. Германія, 38, 39, 79, 114---116, 136, 232, 247, 322, 329, 367, 406, 417-421, 423. Германрихъ, еп. Пасс., 121. Германская (восточно - франкская) держава, 111, 117, 127, 138, **331**, 379, 408. Германцы, 15, 30—32, 36, 39, 40, **47**, **49**—**52**, **55**—**58**, **67**, **69**, **74**, **78**, **105**, **108**—**110**, **141**, **147**. Гернадъ-Бодрогская горн. группа (мад. Hegyallya), 15. Геро, маркгр. 386. Герулы, 30, 36, 38, 273. Герцино-Судетская горная система, 4, 16. Геты, 25, 47. Геэжъ, (Γεήχ, Янкъ), 192, 249. Гломачи, 402—404.

Гораздъ, св. 134, 135. Готы, 28—37, 47, 53, 54. Греки, 89, 95, 185, 197, 203, 209, 210, 217, 222—228, 235, 239, 242, 243, 249, 284, 285, 288—291, 296—301, 336—338, 392. Греція, 232. Гронъ, р., 4, 14, 110, 111. Гунны, 32—37, 48, 53, 54, 56, 78, 151, 152, 156—158, 187, 189, 227, 237, 268, 302, 311, 317, 322. Гюнтеръ, гр., 395.

## Д.

Даки, 25, 43, 47, 52 — 54, 68, 76, Дакія, 13, 24, 26—36, 39, 41—48, 51, 52, 55, 56, 66, 68, 69, 84, 86, 87, 92—96, 312, 313. Далеминцы, 402. Далмація, 58, 65. Даніилъ IV Галицкій, 204. Даніилъ, еп., 360, 362. Двина, съв., 170, 171, 176, 209. Дентумогеръ, 174. Дентумъ, 174, 216. Деръстръ, см. Дистра. Десна, 210, 212. Децебалъ, 26. Джейгунъ (Аму-Дарья), 196, 255. Джыла, 196, 223. Диръ, 198, 261, 263—266. Дистра (Дриста), 285, 288, 297. Діоклетіанъ, 31. Днъпръ, 11, 58, 63, 198, 206, 208—210, 212, 215, 216, 220, 225, 232, 233, 247, 253, 256— **260**, 273, 275—278, 280, 281. Диъстръ, 11, 35, 58, 63, 209, 224, 253, 255, 258—260, 275—278, 281. Домажлицы (Domažlice), 17. Донецъ, 216. Донъ, 32, 33, 191, 206, 208, 210-212, 214, 215, 220, 225, 247, 248, 250, 255, 280, 281. Доростолъ, см. Дистра.

Драва, 14, 18—21, 25, 26, 64, 72, 80, 91, 113, 144, 338-340. Древляне, 209, 276, 277. Дудлейна (Dudleipa), 126, 130, 338. Дуклянскій прох., 268. Дульбы, 126, 243. Дунай, 2, 4, 5, 8, 10 — 18, 21-23 и т. д., 198, 199, 202, 203, 209, 217, 224—226, 229, 232, 233, 236, 237, 239, 248—250, 252, 253, 256—258; 260, 267, 268, 270, 275—279, 281—289, 294, 296, 303 и т. д. Дымбовица, 10. Дыя, 108. Дъвинъ, 14, 106, 107, 116.

#### E.

Европа, 2, 4, 5, 8, 10, 23, 26, 33, 103, 141, 149, 152, 155, 169, 176, 186, 187, 189, 244, 291, 296, 312, 317, 322, 324, 325, 382, 405, 408, 415, 419—421. Европейцы, 318. Евстаоій, 285, 287. Екатеринославская губ., 214. Елехъ (Ἰє́λєх), 386.

#### Ж.

Желъзныя ворота, 8, 13, 268, 307, 325. Жиздра, 212.

#### З.

Залтанъ, 386. Зальца, 18—20. Зальцъ, 344. Зальцбургская обл., 19, 22, 25, 64, 70, 74, 75, 139. Зальцбургъ, 20, 125. Зальцкамергутъ, 22. Захарій, еп. Себенск., 367, 406. Звеница, 230. Зенонъ, ими., 56. Зоборъ, 334. Зульцгау (Sulzgau), 329. Зыряне, 165, 170, 171, 188.

Изонцо, 18.

#### И.

Иллиры, 32. Иллирія (Иллирикъ), 58, 65, 70. Ильмень, оз., 209. Ингельгеймъ. 232. Ингулецъ, 209, 215, 216, 276, 278. Ингулъ, 215, 216. Инновентій IV, папа, 160. Иннъ, 18, 19. Ипса, р., 143. Ираклій, имп., 58, 65, 198, 236— 238, **240—242**. Иртышъ, 171, 175. Исанрихъ, 346, 348—351, 380 381. Испанія, 34. Исполиновы горы, 18. Истрійцы, 25. Истрія, 352. Италія, 18, 20, 37 — 39, 50, 55, 58, **128**, **138**, **314**, **322**, **328**, **330**, 343, 351-355, 357, 365, 366, 369-371, 375, 377, 381. Итальянцы, 342. Итиль, 211; (ръка) 255.

#### I.

 Іоаннъ, архіеп., 360, 362.

 Іоаннъ VIII, папа, 121, 125, 131, 132.

 Іоаннъ IX, папа, 333, 340, 343 352, 359, 360, 375, Іорія (Joria), 174.

## K.

Кабарда, 273; (ръка) 274. Кабары, 195, 213, 267, 271—275, 281, 286, 349. Кавказъ, 208, 273.

Кадалохъ, гр., 395. Калмыки, 191. Калужская губ., 213. Калэ (Καλή), 386. Kana, 160, 171, 180, 192, 208—210, 212, 258, 280. Кангаръ (Κάγγαρ), 193, 249. Карантанія, см. Хорутанія. Карелы, 170. Каринтія, 19, 20, 25, 64, 72, 75, 104, 127, 128, 144, 310, 412. Каркинитъ (Каркина), 222. Карломанъ, 115—117, 121, 122, 124, 125, 127, 128. Карлъ Анжуйскій, 182, 184. Карлъ Великій, 68, 77, 78, 82, 84, 109, 128, 323, 418. Карлъ Лысый, 115, 128. , Карлъ (с. Люд. Нъм.), 117, 124, **128—130.** Каролинги, 127. Карпатская горная система, 4. Карпаты, 8, 10—12, 15, 16, 39, 51, 59, 64, 65, 67, 74, 85, 183, 203, 209, 255, 260, 262, 267, 268, 301, 306, 309, 312, 313, 392, 416. Карпаты Лъсные, 15. Карпаты Малые, 14, 15. Карпы, 30. Кархъ, 197, 222. Каспійское море, 169, 207, 208, **211,** 323. Квады, 28, 35, 37. Кельты, 25, 26, 32, 313. Кендећ, 196, 223. Кенигштеттенъ, 130. Кириллъ (Константинъ), св., 101, 106, 116, 118—120, 152, 199, 204, 234. Китай, 191, 213. Кіевъ, 183, 185. 197, 198, 203, 204, 205, 214, 234, 236, 243, 246, 250, 260—266, 280, 281, 289, 313, 392. Ki#, 197. Клагенфуртъ, 141. Климентъ, св., 135.

Климентъ, св. (папа), 234. Козьма, 284. Константинополь, см. Византія. Константинъ Философъ, см. Кириллъ. Кордилъ, 201, 226, 229. Корсунь, 234. Корчевъ (Пантикапея), 222. Костобоки, 30. Коцелъ, 15, 98, 113, 118, 120, 126, 145, 310, 339, 411. Крайна, 20, 21, 64. Кривичи, 209. Кринитъ, 284. Крисосъ (Коібод Кёрёшъ), 310. Крумъ, 68, 85, 87, 88, 94, 200, 201, 226, 229, 230, 233. Крымъ, 152, 208, 217, 222, 234, 235, 273, 280. Κυδή (Κουβού), 195, 152, 254, 259. 260. Кувратъ, 87. Кузу, 257. Кульпа, 21, 26. Кума, 151, 169. Куманія Бълая и Черная, 245. Куманы (Половцы), 172, 183, 184, 198, 203 = 205, 207, 260, 261,266, 267, 302, 303. Курсанъ (Κουρσάνη), 284, 296. Курская губ., 280. Кутригуры, 151. Кутургуры, 58. Куфисъ (Бугъ), 259. Куціагуры, 151. Кэрэшъ, 12, 310, 342.

#### Л.

Лаба (Эльба), 17, 18, 32, 39, 79, 136, 247. Лаврентій, св., 135. Ладины, 19. Ладожское озеро, 170. Лазарь (виз. пос.), 289, 335, 337, 345. Ламбертъ, 330. Лангобардія, 366.

Лангобарды, 37—39, 50, 56, 58. Лапландцы, см. Лопари. Лебединъ, 214—216. Лебединъ лъсъ (Черн. л.), 214. Лебедіасъ, 193, 194, 214, 217, 218, **223**, **237**, **251**, **269**, **270**. Лебедія, 193, 196, 206, 212, 214-218, 220, 221, 236, 245, 248, 250, 252, 253, 260, 262, 266, 267, 269, 277—281, 294. Лебедянь, 214, 215. Левъ Армянинъ, имп., 202, 228, 265, 371. Левъ (изъ р. Гомостовъ), 202. Левъ VI Мудрый, имп., 152, 282-284, 286—288, 291—297, 301, 329, 335, 336. Левъ (Хойросфактъ), 285, 286. Ледовитое море, 170. Лехъ, р., 420. Ливы, 170. Линцъ, 22. Литовцы, 209. Ліунтинъ, 270, 286, 296, 299. Ліютвардъ Верцельскій, еп., 355. Лопань, р., 216. Лопари, 170. Лорхъ, 378. Лужицкія горы, 18. Лужицы, 137. Лунгау (Lungau), 19. Людовикъ (Благочест.) имп., 232, Людовикъ Дитя, имп., 327, 351, 364, 365, 379, 381, 387, 419, 420. Людовикъ Младшій (сынъ Л. Нъм.), 116, 117, 124, 128. Людовикъ Нъмецкій, 79, 111 117, 122—127, 145, 247. Людовикъ IX, фр. кор. 160. Люнтпольдъ, 329, 330, 346, 350, 378, 395, 406. Лютичи, 422.

#### M.

Мадальвинъ, еп., 395. Маджаръ, г., 151. Мадьяры, см. Угры.

Мазары (? — Хазары), 192, 249. Македонія, 44, 201, 202, 228, 284. Македоняне, 201, 202, 226—229, Маламокко (Malamocco), ост., 356. Маломіръ, 230. Малороссія, 180. Марквартъ, еп., 422. Маркоманская война, 28, 50. Маркъ Аврелій, 29. **Мармарошъ, 15**, 90. Марошъ, 12, 310, 342. Марціанополь, 297. Матвъй Корвинъ, 160. Матра, 15. Маутернъ (Mautern), 351. Merepa (Μεγέρη), 152, 165, 167. Мегингозъ (Megingoz), гр., 129. Местре (Mestre), г., 353. Мещеряки, 208. Меөодій, арх., 17, 99, 101, 106, 116, **118—121**, **123**, **125—127**, **130**— 135, 140, 145, 331, 332, 340, 361, 368, 369. Мидяне, 158. Мизія, 37, 46, 47. Михаилъ-Борисъ, болг. ц., 201, 226, 229 — 232, 282, 290, 293, 300, 337. Михаилъ II Бальба, имп., 202, 228. Михаилъ III, имп., 119, 226. Модена, 355*.* Моджгаръ, 152, 167, 179. Мойміръ I, 97, 107, 111, 112, 119. Мойміръ II, 333, 346, 349, 350, 359, 360, 379, 380 400, 401. Молдавія, 10, 11, 24, 26, 32, 39, 43, 44, 56, 63, 65, 68, 75, 94, 209, 225, 246, 248, 260, 267, 281. Монголы, 151, 183. Морава, болг. обл., 102. Морава, р., 14, 15, 22, 38, 98, 108, 110. Морава (южн.), р., 91. Мораване, 79, 80, 90, 92, 97-104, 109—112, 114, 117, 118, 123,

127, 136, 139, 141, 148, 291, 292, 299, 329, 340, 341, 343 — 348,

351, 358, 361—363, 368, 369— 379, 380—382, 384, 393, 397— 400, 404, 414. Моравія, 2, 14—18, 26, 39, 64, 68, 70, 74, 78, 82, 97—140, 147, 291, 295, 306, 310, 324—329, 331-336, 338—340, 343—351, 358-361, 363, 368, 369—374, 379— 384, 385, 387, 389—404, 412-414, 420. Моравское (Велико-Моравское) квяжество, 3, 17, 82, 84-86, 92, 93, 97—99, 106, 115, 123, 127, 132, 135, 136, 141, 142, 146, 147, 149, 194, 314, 325, 329, 360, 368, 396-400, 411, 414. Мордва, 162, 165, 170, 171, 177, 208. Mopececъ (Moρήσης),= Марошъ, 310. Мортагонъ (Омортагъ), ц. болг., 203, 228—230, 232, Мосбургъ (Блатно), 113. Московская губ., 169. М удагра (Мундрага), 286, 297. Мункачъ, 204. Муръ (Mypa), 18—21.

# H.

Наумъ, св., 135. Нейзидлерское оз., 14. Никита Склиръ, 284. Никифоръ Фока, 285, 296, 297. Нитра, 107, 111, 132, 303, 369. Нитра, р., 4, 14. Нитранское княжество, 14, 111, Hордгау (Nordgau), 329. Новгородъ, 173. Нонантульскій мон., 355. Норикъ, 21, 26—28, 31. 35, 59, 66, **75, 82, 367.** Норманны, 138, 210, 217, 322, 419, 422. Нъмцы, 2, 11, 19, 22, 62, 67, 71, 73, 81, 82, 90, 99, 110, 112, 114, 117—127, 130—135, 137—149, 153, 158, 290, 294, 314, 328, 334, 338, 341, 343—345, 348, 352, 358, 359, 361, 369—372, 375—389, 395—398, 400—409, 411—413, 416—418, 420, 422, 423.

#### O.

Обры, см. Авары. Объ, р., 171, 176. Огуры (Огоры), 151. Одеръ (Одра), 26, 56, 64, 136. Одоакръ, 37. Ока, 206, 208, 210—214. Оксусъ см. Аму-Дарья. Октавіанъ, 26. Олегъ, 198, 199, 236, 243, 263, 264, 277, 278. Ольвія, 210. Ольга, 392. Олъминъ дворъ, 199, 261. Омортагъ см. Мортагонъ. Омунтесбергъ, 137, 326. Онежское озеро, 170. Орсова, 89. Остготы, 33, 36—38, 56. Остяки, 153, 155, 162, 163, 165, 170-172, 175, 176. Оттокаръ, гр., 388, 395. Оттонъ I, имп., 420. Оттонъ (Сакс. герц.), 402.

#### П.

Пабо (Pabo), гр. 129. Павелъ Анконскій, еп., 121, 125. Павія, 353. Палочи, 267. Паннонія, 2, 14, 21, 26—38, 51, 58, 59, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 80, 82, 91, 98, 101, 104, 108, 111, 113, 114, 120, 125, 127-**131, 136, 137, 143, 145—147, 170,** 264, 267, 295, 302, 174, 203, 325, 329, 308-310, 314, 815, 339, 340, 357, 358, 366, 368. 371—373, 376—378, 381—384, 395, 400, 402, 409, 411—418,

**Панн**онія Верхняя, 395, 411. Паннонія Нижняя, 338 - 340373, 440, 411. Панноиское (Блатенское) княжество, 102, 109, 112, 120, 126, 145. Пареяне, 158. Пассова, 394. Певкины, 30. Перекопскій переш., 235. Переяславецъ, 392. Пермская губ., 176, 210. Пермяки, 165, 170—172, 188. Персія, 193, 195, 237, 245, 251, 255, 281. Персы, 238, 241. Петръ, Венец. дожъ, 356. Петтау (Pettau—Petovio), 21. Печенъги, 53, 159, 172, 189, 190, 193—198, 205, 207—212, 214, 219, 224, 225, 233, 236, 245, 246, 248—257, 260—263, 269, 271, 273, 276—279, 281, 282, 286, 291, 298—301, 305, 307, 287, 311, 313—315 325, 327. Печора, 171. Пештъ, 90. Піаве, 18. Піаченца, 355. Піеве-ди-Сакко (Pieve di Sakko), г., 353. Плано-Карпини, 160. No, p., 355. Подивинъ, г., 108. Полабскіе Славяне, 62, 124, 141, **386, 402, 403, 413**. Половцы, см. Куманы. Польша, 161. Поляки, 137. Поляне, 209, 239, 277. Понтъ, см. Черное море. Прага, 18. Предеславъ, 334. Премыслъ, 108. Пресбургъ, 4, 14, 108, 303. Преслава (Великая), 286, 297. Пресьямъ, 230—232. Прибина, 15, 73, 98, 102, 111—115, 120, 126, 145, 411.

Проня, р., 210. Прутъ, 10, 254, 258, 259, 281. Пустерталь, 19.

Р. Раабъ, р., 4, 14, 72, 73, 80, 143, 146, 409, 412. Рабницъ, р., 4. Радимичи, 277. Ракусъ (Ракоусы), 394. Ратбодъ, 111, 115. Раффельштеттенъ, 139, 387, 388. Регенсбургъ, 120, 122, 143, 328, 335, 351, 379, 380. Регенъ, р., 345. Реджіо, 355. Репнъ. 26, 420. Реты, 25, 26. Реція, 26, 27. Римляне, 24, 26-32, 35, 37, 43, 47, 51, 53, 60, 313. Римская имперія (Западная), 5, 26, 34, 50, 51, 55, 56. Римъ, 11, 26, 28—30, 99, 119, 120, 121, 131, 133—135, **330, 367**. Рисбахъ, 360. Рихаръ, еп., 360, 367, 378—380. Ріальто (Rialto), ост., 356. Романцы, 43—46, 48, 52—54, 68, **75**, 83. Россія, 8, 10, 32, 33, 58, 63, 152, **154, 160—163, 165, 168—170, 176**, **177**, **180**, **183**—**185**, **188**, **192**, **199**, **203**—**209**, **214**—**216**, **220**— 222, 235, 237, 239, 243, 246—248, 251, 265, 277, 279, 280, 294, 321, 391, 392. Ростиславъ (Моравскій), 97, 99, 112, 114—119, 121, 122, 247. Ротертурмскій проходъ (Красная Въжа), 10. Рубруквисъ (Ryïsbrock), 160. Руги, 37, 38, 391—394. Ругиландъ (Rugiland), 38, 393, 394. Рудныя горы (въ Трансильванів), Рудныя горы (въ Чехіп), 17.

Рудпертъ, гр., 327. Румыны, см. Валахи. Русскіе, 55, 65, 473, 190, 197, 203, 208, 209, 215, 219, 224, 232, 233, 246, 275, 280, 391, 392. Русь, см. Россія. Руяне (Раняне), 391. Рюгенъ, ост., 391. Рязанская обл., 210.

## C.

Саала (Сала), 39. Сабартой асфалы (Σαβαρτοιά σφαλοι), 193, 216, 251. Сабиры, 151, 217. Сава, р., 4, 18, 20, 21, 25, 26, 64, **74**, 80, 91, 338, 340, 350, 409. Савва, св. 135. Cabia (Savia), 21, 56, 80, 90, 138. Саксонія, 402, 403, 420, 422. Саксы, 124, 402—404, 420, 422. Сакулаты, 302. Сала, р. (въ вост. Угрін), 111, 113. Cалаваръ (Szalavár), 113. Салмуцесъ (Σαλμούτζης), 194. Самарская лука, 208. Самбатасъ (= Кіевъ), 214, 265. Самватесъ (Симбатесъ), 265. Само, 67, 68, 70, 71. Самосъ, 287. Самошъ, 12. Сарагуры, 151. Сарацины, 133, 322, 419. Саркелъ, 211, 212. Сарматы, 15, 31, 32, 40, 47, 49. Свевы, 34. Святобой, 333. Святополкъ I (Моравскій), 97, 100, 101, 111, 121—140, 142, 145—147, 282, 310, 326—329, 331—335, 338, 339, 343, 344, 347, 349, 363, 369, 372, 396, 401. Святополкъ II, 333, 346, 350. Сегеста (нын. Сиссекъ), 26. Седмиградія, см. Трансильванія. Секлеры, 10, 156, 157, 244, 255, 302, 303.

Сербія, 232, 325. Сербскія горы, 9, 13. Сербы, 58, 65, 70, 74, 231. Серетъ, 10, 195, 252—254, 258, 259, **2**81. Сибирь, 161—163. Силезія, 18, 137. Силистрія, 89, 297. Симеонъ, болг. ц., 201, 226, 229, 230, 249, 282—286, 288, 291, **294**—**301**. Сингулъ (Σιγγούλ), 215. Спрміумъ (Сремъ), 120. Сиссекъ (др. Сегеста), 26. Сицилія, 302. Скандинавія, 38. Скиеія, 203. Скиоы, 24, 198, 236, 238—240. Склавинія, 80. Скордиски, 25. Славитатъ (Sclauitag, Славитъхъ), 115. Славоміръ (Sclagamar), 123. Славонія, 21. Словаки, 14, 55, 64, 74, 98—100, 102, 110, 111, 137, 209, 237, 312. Словене (русск. пл.), 209. Словенцы, 64, 66, 75, 99, 104, 111, **1**36. Словинцы, см. Хорутане. Солунь, 201, 226, 229, 231, 232, 284. Сорбы (Сербы полабскіе), 117, 344, 345, 402. Сосновыя горы, 17. Спитигнъвъ, 335. Сремъ, 37, 90, 91, 130, 310. Ставракій, 284. Стефанъ Св., кор. уг., 94, 244, **245**, 313. Стефанъ VI, папа, 133, 134, 138, **3**69. Стефанъ, патріархъ, 288, 292, 293. Судеты, 8, 16, 64. Суздаль, 183, 203, 204. Суоми, 170. Съверяне, 277. 28

#### T.

Тавриски, 25. Tacecъ (Тασης), 386. Таксисъ (Τάξις), 386. Тайя, р., 17. **Тамбовская губ.. 214, 215.** Тамерланъ, 151. Тангатъ (Tangat) — Иртышъ, 175. Ταρκαμγου (Ταρκατζούς), 386. **Т**ассило I, герц., 70. Татары, 160, 175, 203, 204, 253, 266, 276, 302. Тироль, 11, 17, 19, 39, 64, 70, 74, **7**5. Тирасъ (Диъстръ), 209. Тимочане, 91. Тимесесъ (Τιμήσης, нын. Темешъ), p., 310. Тиверцы, 209, 275—278, 281. Термазусъ (Τερμαζούς), 386. Теодорихъ, 37. Темешъ, 310, 342. Темешскій Банатъ, 6, 44. Тебенъ (Theben), 14, 107. Тебелесъ (Тεβέλης), 386. Татры, 15. Тисса, р., 6, 12, 13, 15, 25, 26, 28, 31-33, 36, 64, 69, 72, 75, 76, 84, 88, 91, 137, 147, 268, 306, 309, 310, 315, 325, 329, 342, 410. Тисская Болгарія, 86, 87. Тифлисъ, 197. Тобольская губ., 176. Toraта (Togata), р., 174, 175. Торготы (калмыцк. пл.), 191, 213. Трансильванія, 2, 3, 10—13, 17, 24, 26, 27, 32, 36, 39, 40, 43, 44-54, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 82, 84, 85, 90, 92, 94—97, 156, 157, 209, 244—246, 302, 303, 312-314, 341, 416. Трансильванскіе (Семиградскіе) Альпы, 12, 75. Траунгау (Traungau), 377, 389. Траунъ, р., 18, 388. Троянъ, 24, 26, 52, 313.

Труллъ (Τροῦλλος), р., 195, 252, 254, 258.

Турки (какъ племя), 178, 187, 189, 219, 224, 251, 253, 254, 259.

Турки (у внз.)—Мадьяры, см. Угры Турки-Османы, 172.

Турлу (— Дивстръ), 254, 259.

Тутесъ (Τούτης, нын. Бега?), р., 310.
Тюринги, 424.
Тюрингія, 420.
Тэотмаръ, архіеп. 360, 362, 367, 388, 406.
Тэрцбургъ, прох., 42.

## У.

Угличи, 209, 275—277. Угорская держава, 409. Угорскіе Славяне, 400, 416, 423. Угорское Градище, 17, 106, 107. Угорьское, м., 198, 260, 261, 264. Угра, 154, 212, 213, 216. Угринъ, р., (въ кн. Б. Ч.), 154, 216. Угрія, 2, 6, 10—15, 21, 26, 44, 45, 54, 55, 59, 63, 64, 68, 74, 75, 83, 85, 88, 90, 92, 94-97, 100, 110, 156, 157, 160, 182, 183, 185, 203, 204, 209, 245, 246, 262, 266 **—** 268, 302, 303, 311, 341. Угрія Бълая, 244—246. Угрія Черная, 244*—*246. Угры, 6, 11, 13, 17, 23, 44, 53, 61, 69, 78, 84, 93—95, 97, 99—101, 138, 139, 141, 148, 149 и т. д. Угры Бълые, 197, 198, 236—240, 243, 246, 313. Угры Черные, 198, 217, 236—238, 243, 245, 246. Удальрихъ, графъ, 380. Уды, р., 216. Узу (== Днъпръ), 253, 257. Узы, 159, 193, 207, 211, 225, 249. Уйгуры, 167. Ульцы (Уличи), 209, 275 — 278, 281. Унгваръ, **204**. Унугуры, 150, 151. Упа, р., 214.

Уралъ (горн. хр.), 162, 166, 168— 171, 176, 209, 210, 212, 237. Уралъ (Яикъ), р., 171, 190, 192, 210, 249. Ураъ, р., 395. Уругунды, 30. Утигуры, 151. Уто, Фрейзинг. еп., 406. Утургуры, 58.

#### Φ.

Фалесъ (Φαλης), 386. Фалицисъ (Φαλίτζις), 386. Фельфэльдъ, б, 13. Финаяндія, 170. Финны, 155, 160—162, 165, 170, **171**, **188**, **190**, **207**, **208**, **212**, **239**. Флоріанскій мон., 379. Формозъ, папа, 328, 330. Форхгеймъ, 124. Франки, 2, 30, 69—73, 76—79, 82, 88, 90—92, 109, 112, 113, 122, 142, 295, 309, 314, 330, 364, 368, Франкохоріонъ (Francochorion), Франкская держава, 93, 104, 113, 115, 119, 308. Франція, 322. Фрейштадтъ, 22. Фріуль, 352, 353.

#### X.

Фріульская (Фурлянская) марка, 80.

Фугрская земля, 93.

Χαρьκοθεκαя губ., 214—216, 280. Χμαμας (Χιδμάς), 193, 214, 215. Χμηγυρούς), 193, 214—216. Χοзαρίя, 185, 193, 212, 271. Χοσαρίη, 185, 172, 175, 185, 192—195, 197, 199, 204—206, 208, 211—215, 217—223, 225, 234, 235, 237—241, 248, 249, 264, 269, 271, 272, 274, 275, 280, 281, 284. Χοσροή ΙΙ, μ. περε., 198, 236, 240—242.

Хорватія, 21. Хорваты, 58, 65, 70, 74, 276, 313, 314, 396, 400. Хорутане (Словинцы), 64, 99, 100. Хорутанія (Карантанія, Хорутанская марка), 20, 70, 80, 98, 101, 113, 126, 143, 144, 147, 329, 381, 384, 388, 395, 408, 412, 414, 417. Хуссаль, 385, 397. Хюттенбергъ, 20.

# Ц.

Цанцесъ (Τζάντζης), 201. Цвентибальдъ (с. Арнульфа), 328. Цилли (Cilli—Celeija), 21.

## Ч.

Чанадъ (Csanad), 246. Чергедъ (Czerged), 92. Черемисы, 162, 165, 170, 171, 188. Черкесы (Черкасы), 273. Черное море, 5, 10, 12, 29, 31, 36, 185, 196, 204, 207, 220, 221, 223-225, 233, 247, 250, 255, 256, 258, **275, 280**. Чехи, 80, 100, 101, 103, 108, 109, 117, 124, 136, 329, 333, 344—347, 358, 413, 420, 421. Yexis, 11, 13, 16—18, 22, 25, 26, 39, 64, 69, 70, 74, 78, 82, 100, 103, 108, 127, 136, 329, 335, 389, 392, 394, 402, 420, 421. Чехо - Моравская возвышенность, 16, 18. Чешскій Лъсъ, 17. Чуваши, 162, 179, 180. Чудь, 161, 169.

# Ш.

Швабы, 330. Шварцава, 17. Швеція, 161, 162, 170. Шиль, р., 10. Штирія, 19—22, 25, 64, 72, 73, 75, 104, 144, 310. Штирійскія горы, 75, 146. Шумава, см. Чешскій Л'ёсъ. Э.

Эгеръ, 18. Эденбургъ, 303. Эзелехъ (Έζελεχ), 386. Эльба, см. Лаба. Элэдъ (Elöd), 218. Эммерамъ, св., 327. **Энгильдэо, гр., 32**9. Энгильмаръ, еп., 359. Энгильскалькъ, маркгр., 122, 128, **12**9, 327. Энгильскалькъ, гр. (млад.), 327. Энжа (Enns), 18, 20, 38, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 144, 377, 378, 388, 393, 395, 408, 418. Энисбургъ, 378. Энравота, 230. Эримбертъ, гр., 348. Эрлафъ, р., 143, 395. Эрхенбальдъ (еп. Эйхстедтскій), 367. Эсегель, 196, 254. 255, 303. Эсты, 170. Этиль (= Волга), 203. Эчь, 18, 19.

# Ю

Югра, 153, 165, 168, 173, 175, 188, 210—212, 280. Югричи, 153. Югъ, р., 171, 176. Юліанъ, мон. домин., 155, 160. Юстиніанъ, 38, 58. Ютоцасъ (Ἰουτοτζάς), 386.

## A.

Яломица, 10. Языги, 25, 26, 28, 31, 32, 35. Яикъ, см. Уралъ.

#### $\Theta$

Өеодора, имп., 226. Өеофилъ, имп., 201, 202, 226, 228, 232, 233. Өессалоника, см. Солунь. Өракійды, 24, 42, 53, 96. Өракія, 96.

# опечатки.

| Стран      | . <i>c</i> | трока.   | Напечатано:                     | Читай:          |
|------------|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| 10         | сверху     | 17       | б <b>е</b> рущіе                | берущій         |
| 24         | снизу      | 12       | йонжи                           | книжной         |
| 28         | D          | 3        | учлеченныя                      | увлеченныя      |
| <b>3</b> 0 | сверху     | 5        | Аллеманны                       | Алеманны        |
| 42         | »          | 2        | сожаленію                       | сожальнію       |
| 51         | снизу      | 11       | оне Кчно                        | Конечно         |
| <b>54</b>  | D          | 18       | о <b>ставленное</b>             | оставленные     |
| 56         | <b>»</b>   | 7        | Остотговъ                       | Остготовъ       |
| <b>5</b> 8 | сверху     | 16       | Аваръ                           | Аваровъ         |
| 8 <b>3</b> | снизу      | <b>2</b> | Волько                          | Только          |
| 97         |            | 1        | кап <b>тал</b> ьн <b>ьйшимъ</b> | капитальнёйшимъ |
| 119        | свержу     | 10       | епар <b>х</b> ія                | эпархія         |
| 120        | снизу      | 5        | 892 r.                          | 862 г.          |
| 158        | n          | 11       | турецскую                       | турецкую        |
| 170        | D          | 15       | нлемени                         | племени         |
| 222        | n          | 2        | Паптикапея                      | Пантикапея      |
| 231        | n          | 6        | Прсьяма                         | Пресьяма        |
| 326        | »          | 5        | въ <b>те</b> ченіи              | въ теченіе      |
| 345        | »          | 2        | традиціонный                    | традиціонной    |
| 385        | сверху     | 19       | върдомный                       | вѣроломный      |

7.7 .

Presented by D. 9. Fortes

8/x / 13

# моравія и мадьяры

съ половины IX до начала X въка.

R. H. TPOTA.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ПМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. (Вас. Остр., 9 лип., № 12.)
1881.

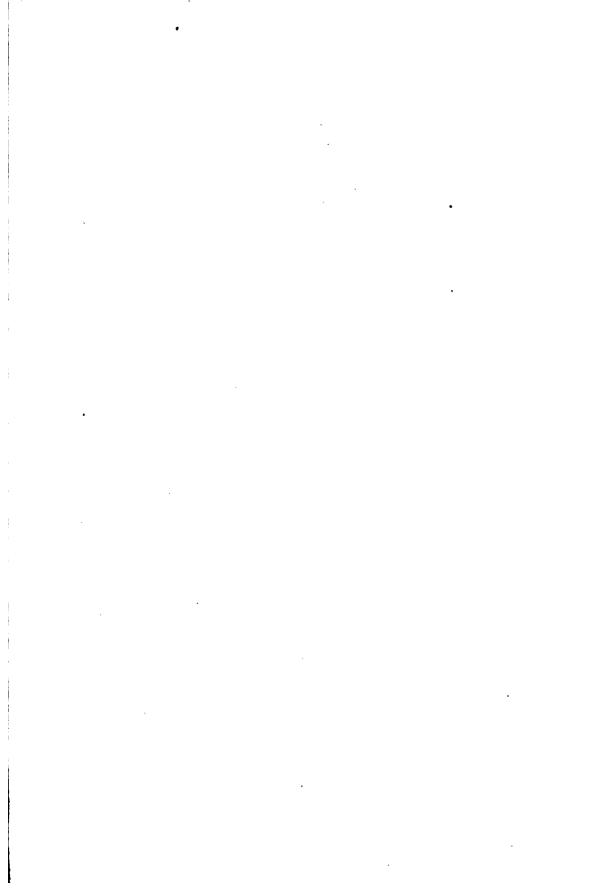

•



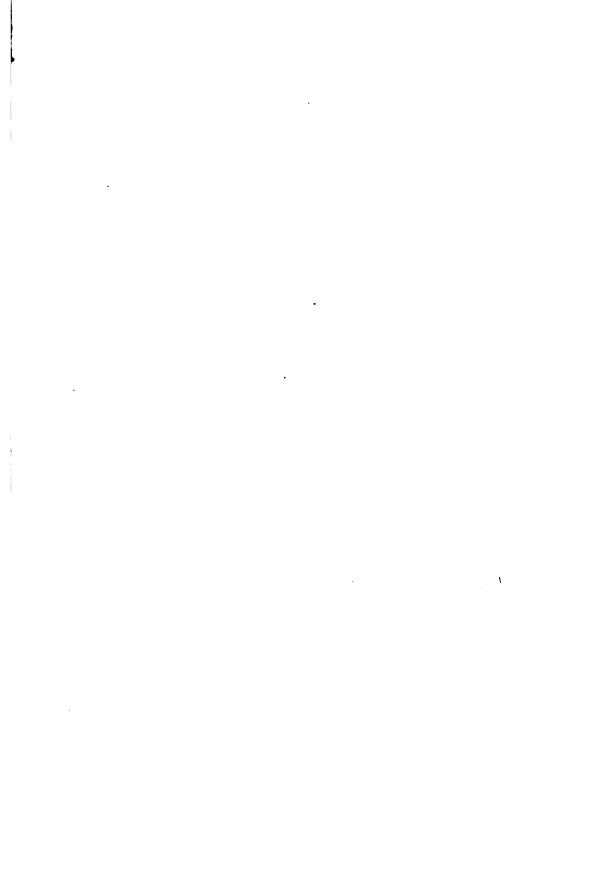

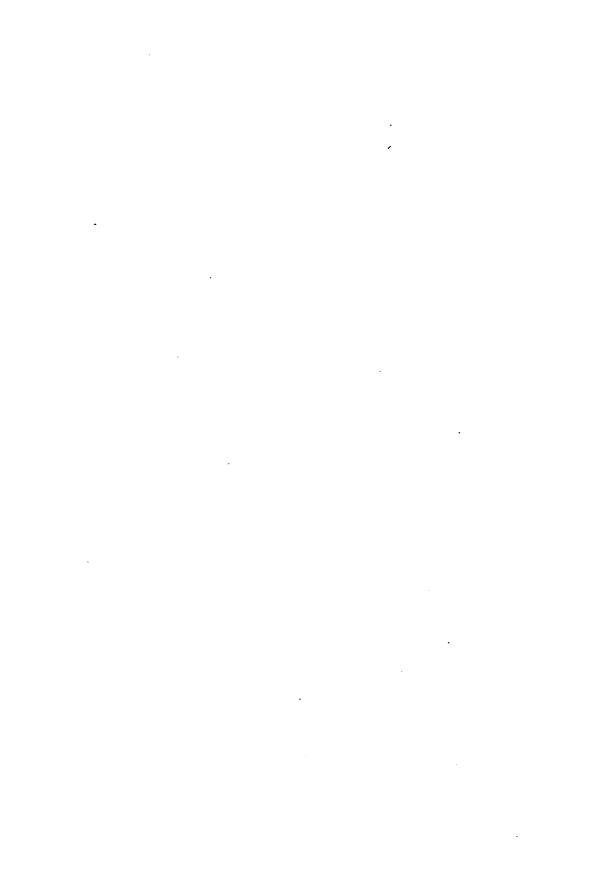



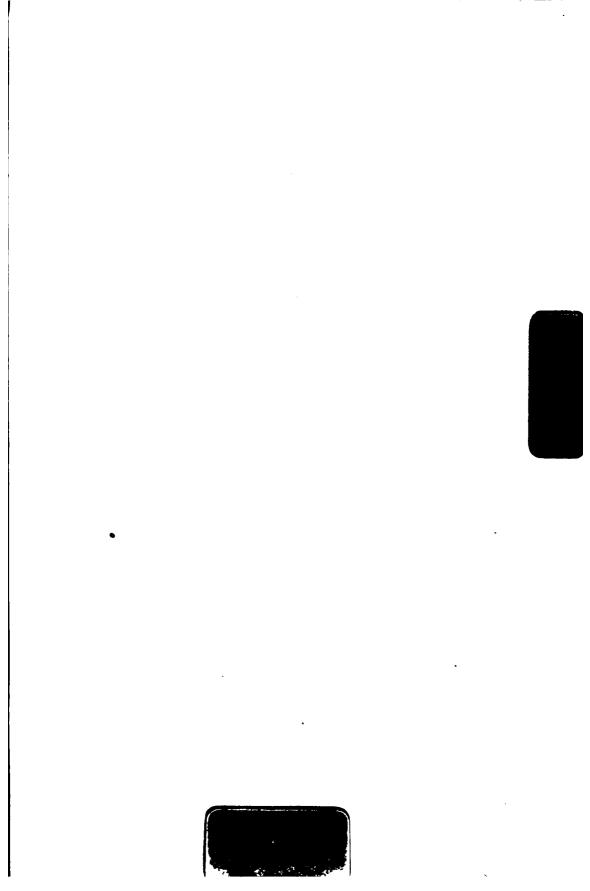

